







MATTER

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto

P HSlav P

## APXIABO

ashlis Russpi Removinter

## PYCKOM PEDOMOLIM

иЗДАВАЕМЫЙ **ГВТЕССЕНОМЬ** 

X

625088 9 12.55

## Пять лѣть въ Совѣтской Россіи

(Обрывки воспоминаній и зам'єтки)

А. С. Изгоева

1

## ПЕТРОГРАДЪ 1917-1918 г. г.

16 ноября 1922 года. Въ два часа дня иду по Бассейной нанимать тачечника для перевозки вещей на пароходъ «Preussen».

- На набережную на Васильевскомъ Островъ у Николаевскаго моста. Сколько?

- На иностранный. Знаю. Положите 15 милліоновъ . . .

Для очистки совъсти говорю: дорого, предлагаю 10, 12. Тачечникъ даже не

спорить, до того вяло я торгуюсь.

Дорого? Конечно. Третъя часть моего послѣдняго мѣсячнаго жалованья по должности научнаго сотрудника Росс. Публ. Библіотеки. А въ то же время меньше пуда хлѣба, 1 р 20 к. золотомъ. Одинъ рейсъ тачечника равенъ десяти днямъ труда научнаго сотрудника. Вспоминаю «развернутую форму цѣнности» на первыхъ страницахъ Марксова «Капитала». Революція. Шагу нельзя ступить, чтобы не увидать или не почувствовать ел.

Грузить тачечникъ наши два чемодана, два узла, дамскую шляпную коробку.

- Позвольте спросить: вы доброй волею или по приказанію?

Высылають за-границу вм'яст'я со многими другими профессорами и литера-

— Слыхаль. Воть и Марья Николаевна Стоюнина, божья старушка, на старости лѣть уѣзжаеть. Мнѣ многіе извѣстны. Раньше сторожемъ въ гимназіи Г-а служиль. Только, сами знаете, по школьному дѣлу на жалованье не проживешь. А воть съ тачкой поѣду — семья два дня сыта. Мнѣ много не надо. Коней, слава Богу, убавилось, подямъ — доходъ. Только что же они все-таки дѣлають? Всѣхь умныхъ людей, кого въ тюрьму, кого въ Сибирь, кого за границу. А въ Россіи кто же останется? одно, значить, неученое мужичье, чтобы легче командовать...

Хотя тачечникъ и не возбуждаеть во мяй недовирія, но въ Совитской Республики повсюду такъ много провокаторской швали, что всегда сверлить мысль: а, вдругъ, изливаешь свои чувства передъ какимъ-либо поштучнымъ агентикомъ изъ Чеки? Отвичаю суховато:  Ну, веѣхъ – не веѣхъ, умныхъ-то людей въ Россіи не мало останется, да и глупые постепенно поумнѣютъ.

- Это върно. Шалый быль народь, а теперь понимать сталь.

Тачечникъ, разогръвшись, скидываетъ пальто на телъжку и везетъ ее по ухабистой мостовой. Я иду по тротуару. Обмъть мивній прекращается.

Къ нашему отъёзду ноябрь подобрался. Съ недълю назадъ начались морозы въ перемежку съ мокрыми сн'ежными выогами, со слякотью и туманомъ. Затемъ на день сильная оттепель и воть уже три дня, какъ прояснилось небо и легкимъ морозцемъ сковало жидковатую грязь. Солнце свътить, хоть не гръеть, но играеть и на Адмиралтейской иглъ, и на куполахъ. На Невскомъ, куда сворачиваемъ съ Михайловской, насъ встречають военной музыкой. Идеть отрядъ пехоты. Красноармейцы въ новой форм'в съ сфрыми шишаками на шлемахъ, съ тремя широкими голубыми нашивками на груди у каждой полы строй шинели. Оркестръ играетъ старый русскій маршъ. Когда онъ смолкаетъ, красноармейцы поютъ на мотивъ старой русской солдатской пъсни. Съ особой любовью и душевнымъ благожелательствомъ всматриваюсь въ ихъ лица. Въ последній разъ, надолго, быть можеть и навсегда, вижу я этоть зародышь новой старой арміи. Коммунистическая власть меня выгоняеть изъ отечества. Но да будуть благословенны русскіе солдаты! Пусть растуть, крівнуть, множатся! Придеть время — они обрівтуть настоящихь вождей и на нихь возсоздается Великая Россія. Идуть въ ногу, стройно, твердо. Замътна дисциплина и выучка. Лица молодыя, здоровыя, свъжія. Ни угнетенности, ни злобы не видать. Глядять ясно, непринужденно. Помогай имъ Богъ! Господи, спаси Россію!

У Александровскаго сада. На-право Зимній Дворець. Нѣть старой рѣшетки съ золотыми орлами. Пожалуй, такъ оно лучше. Къ рѣкѣ тянется небольшая красивая аллея. Правѣе - садъ съ неубранными слѣдами разрушенія и непорядка, а тамъ прямо — стройныя линіи такого громаднаго, строгаго, благороднаго зданія. Въ свое время мы жестоко били эту Императорскую Россію, и за дѣло и безъ дѣла. Но, вѣдь, она дала намъ С.-Петербургъ, построила Зимній Дворецъ, Адмиратейство, арку Главнаго Штаба, охранила Дворцовую площадь съ Александровской колонной. Пусть это не столько Романовы, сколько Голштейнъ-Готторпскіе или Ангалътъ-Цербтскіе, но какъ много отъ нихъ осталось неистребимой

красоты и благородства, если не въ людяхъ, то хоть въ зданіяхъ!

Оставляя Зимній Дворець на-право, я сворачиваю на-лѣво и прохожу мимо дома: Гороховая, 2. На-право то, что было; на-лѣво то, что есть. Предѣлъ лѣвыхъ

устремленій русской интеллигенціи.

 и Исаакія, направляясь на германскій пароходь, который увезеть меня въ изгнаніе. Концентраціонный лагерь, снѣга Сибпри и Архангельска, глухія кочевья Оренбургской губерніи или Киркрая— все, что угодно, только не прекрасныя мостовыя Берлина, залитыя электричествомь, съ давящей стремительностью тяжелыхъ автомобилей, звоиками трамваевъ и велосипедистовъ...

\*

Попросиль тачечника поёхать мимо памятника Петру Великому: крюкъ небольшой. Иностранцы пожмуть плечами, французы придуть въ негодованіе, когда услышать, что это — лучшій памятникъ въ Европ'в, построенный пноземцемъ на русской почв'в и снабженный обрус'вшей н'вмкой латино-русской надписью. Памятника, который больше говорилъ бы моему уму и сердцу, я не видаль на площадяхъ ни Парижа, ни Берлина.

Оть Фальконета какь-то само собой мысль потянулась къ Паоло Трубецкому, обънтальянившемуся русскому. У Невы — начало, тамь, у Николаевскаго вокзала — конецъ Императорской Россіи. Здѣсь взлеть въ высь, стремленіе къ морю, порывъ на западь, преврѣніе къ шилящей, извивающейся змѣт. А тамъ — дородный отъѣвшійся урядникъ стянулъ поводья своей упрямой, озлобленной кобылы, давить ее своей тяжестью и своей волей, направляя на великій Сибирскій путь, приведшій къ манчьжурскому пораженію. Памятника Петру коммунисты не тронули. Они его даже оберегали и время отъ времени не прочь были родными съ нимь счесться. Въ Петрѣ Великомъ было, дѣйствительно, не мало отъ большевика. Но къ сожатьню, въ коммунистахъ почти ничего нѣть отъ Петръ. Петръ не только разрушаль, онь и строиль, и результаты его стройки держатся доселѣ. Что построяли коммунисты? Петръ говорить: а о Петрѣ вѣдайте, ему жизнь не дорога, была бы жива Россія! Коммунисты говорять: намъ Россія не дорога, быль бы живъ интернаціональ! Туть непроходимая пропасть.

Памятникъ Александру III коммунисты сначала забили досками и соорудили на немъ балаганъ, съ подмостковъ котораго по революдюннымъ праздникамъ

коммунистическіе шуты ублажали лускающую сёмячки толпу.

Глупые люди не поняли глубокаго надіонально-революціоннаго смысла, безсовнательно отлитато ІІ. Трубецкимъ въ его статуъ. Точно исполняя тайное желаніе Маріи Федоровны, они укрыли его отъ глазь народа и превратили въ символъ своей революціонной пошлости, лишь отдаленно напомнившій расправу татаръ надъ русскими князьями. Когда имъ все это разъяснили, коммунисты сняли свой балаганъ съ памятника, испакостивъ его глупыми стихами бъдпаго, пьянаго Демьяна. И воздвигнутъ теперь на Площади Революціи памятникъ коммунистической заборной литературы, тамъ, гдъ раньше, на площади Знаменья, стоялъ обличительный памятникъ Александру III.

\* \*

Дальше б'ёжитъ мысль... Завернувъ угломь съ площади, такой же прямой Александро-Невской Лавры. До могилы памятна будеть митъ за прекрасная дорога, мой крестный путь. Еще сегодня я быть тамъ, на могилъ моей дочери, одной изъ безвъстныхъ жертвъ русской революціи. Ее убила на восемнаддатомъ году живни не пуля чекиста и даже не сыпная вошь сосъдки по арестантской наръ. Были еще болъе прозаическіе способы убивать. У нея не было ни галошъ, ни цъпкъс ботинокъ, и она постоянно промачивала поги. Въ квартиръ было 4 градуса мороза и, помогая матери, она таскала тяжелыя бревна вмъсто отца, мыкавшагося въ то время по коммунистическимъ тюрьмамъ. Питалась тогдашнимъ россійскимъ хлъбомъ и пшенной размазней. Хрупкій организмъ надломился. Легкая простуда свалила ее въ концъ января и черезъ десять дней убила...

Она собиралась 'вхать въ Москву '«хлопотать» за отца. Я ждалъ ее, мое сокровище на земл'в, которой не видъль уже болъе года, съ той памятной ноябръской ночи, когда подъ громъ юденическихъ пушекъ, она одна съ матерью, какимъто учломъ и милостью добродушнаго конвоира пробравшись на вокзалъ, мерзла,

провожая меня, увозимаго въ Москву въ арестантскомъ вагонъ.

Теперь она, получивъ отпускъ, — въ Сов. Россіи всё вынуждены были служить, даже дѣти, забросивъ ученье, — собиралась навѣстить меня. Я ждалъ ее со дня на день. Вмѣсто того пришло письмо. Нячего страннаго еще не было въ этомъ письмъ: Нюся немного простудилась и отложила отъѣэдъ. Но сердие уже забило тревогу. Слѣдующее письмо ее удвоило. Я написалъ Дзержинскому, прося освободить меня на-время, на мѣсяць, подъ честное слово, чувствуя, что надъ многострадальной семьей моей нависаеть гроза. Спасибо Е. А. Пѣшковой и Винаверу изъ Краснаго Креста: они много помогли мнѣ. Спасибо Е. Д. Кусковой и Н. М. Кишкину, тогда вольнымъ гражданамъ Р. С. Ф. С. Р.: они дали свое поручительство, что я сдержу слово и вернусь . . .

Письма доходили не скоро изъ Петрограда въ московскій Ивановскій лагерь, черезь шесть-восемь дней. Я чувствоваль, что идеть на меня самое страннее изо всего перенесеннаго мною. Я сознаваль, что меня скоро отпустять — пусть на время — изъ посытлой тюрьмы, что я увижу жену и дѣтей. Но я молилея: Господи, если дочь моя своими страданіями, своею смертью покупаеть для меня свободу, не надо, Господи, оставь меня туть, дай мнѣ смерть, но сохрани жизнь моему ребенку! Ловя минуты одиночества, я, старый, сѣдой человѣкъ, плакаль тяжельми слезами, безсильный что-либо сдѣлать, духовными очами слѣдя за агоніей

ребенка...

Пришла бумага. Съ вещами вытребовали меня на Лубянку въ В. Ч. К. Тамъ долго не держали, взяли подписку, что обязуюсь вервуться черезъ мѣсяцъ, и отпустили. Въ тотъ же вечеръ я получилъ возможность уѣхать въ Петроградъ.

Добрые люди помогли, случайности благопріятствовали.

Раннимъ февральскимъ утромъ, еще въ темнотъ, шелъ я съ узломъ на спинъ по Суворовскому проспекту, съ глухой тоской на сердцъ, со слабой надеждой въ умъ. Парадныя двери въ Сов. Россіи уже давно не открывались. Подымаюсь по черной лъстницъ: звоню, стучу—долго, очень долго. Уже не слышу, какъ раньше, біенія своего сердца. Только колодный потъ буквально льется изъ подъ шанки и совсъмъ застлалъ мои очки. Вдругъ слышу слабый голосъ:

- Кто тамъ?

Я, Галочка.
Дверь, наконець, открылась...

- Что съ Нюсей?

Третьяго дня похоронили. Соня больна тифомъ. Я тоже съ постели.

И повалилась въ слезахъ, безъ сознанія, на полъ . . . Не помню, какъ довелъ ее до кровати. Старшая дочь горъла, но меня узнала, смогла даже сказать:

Папа, не цѣлуй меня, я захватила сыпнякъ...

Воды въ квартирѣ не было: всѣ краны замерзли и трубы полопались. Уборныя не дъйствовали. На кухиъ и въ комнатахъ валялись огромныя обмерзлыя колоды, которыя жена съ дѣтым какъ-то ухитрились втащить въ квартиру. Проклятыя колоды! Жена безъ ужаса не могла на нихъ смотрѣть, приписывая имъ смерть ребенка. Домъ Литераторовъ скоро послалъ людей, которые ихъ распилили и раскололи. Воду давали сосъди.

Въ тотъ же день пошель по Старому Невскому въ Александро-Невскую Лавру. Провожала сосъдка, помогавшая хоронить. Она указала в могалку. Жена и старшая дочь слегли, вернувшись съ похоронъ. У дочери температура

поднялась уже за 40°.

Противъ Собора, на свободной полянъ, подъ старой широковътвистой березой, вблизи дороги указала мит сосъдка свъжую могилку, отмъченную небольшимъ рукодъльнымъ крестомъ. Кругомъ быль снътъ, мъстами глубокій. На могильномъ колмикъ чернъли еще комъя замерашей земли. Съ той поры и началось мое хожденіе по Старому Невскому. Сначала одинъ, потомъ семьей. Всей семьей и могилку весной убрали и водрузили на ней настоящій крестъ. Крестъ стоилъ тогда безумныхъ денегъ, и соорудила его фабрика того предпріятія, на которомъ служила покойная. Жена выкрасила его бълой масляной краской, я сдълалъ на жегяной дощечкъ надпись. Въ нашей квартиръ этотъ крестъ высохъ. На своихъ плечахъ отнесли мы его на кладбище и тамъ закопали на аршинъ въ землю въ головахъ у могилки, на которой выздоровъвшая дочь развела цвъты. Все это было уже позже, въ мать 1921 г.

Февраль и начало марта ушли на уходъ за больными. Къ счастью, ихъ удалось выходить. Добрые люди помогли. Не оскудъла еще ими русская земля. Въ какихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ я себя ни припоминаю — а много ихъ было, всякихъ — всегда находился добрый человъкъ, помогавшій и совътомъ, и дѣломъ... Къ тому времени, когда я, выполняя данную подписку, собрался въ обратный путь, во Всероссійскую Чреввичайку, дочь уже могла сидъть на кровати, а жена была почти здорова. Въ Москвъ меня держали недолго и скоро освободили по какой-го спеціальной аминсти 18 марта 1921 г., не то въ память пятидесятилътія Парижской Коммуны, не то по случаю взятія мятежнаго Крошптадта.

Не вняль Господь моей молитвъ въ Ивановскомъ лагеръ, прежде-монастыръ. Смертью своей дочь моя дала мнъ свободу. Не мнъ судить пути Господни. Въроятно, не полна еще моя чаша, что-то преистоить еще слъдать злъсь на землъ.

для чего-то надо жить...

\*

Мы подошли къ пароходу, когда воздухъ уже подернулся легкимъ осеннимъ сумракомъ. На берегу толпилось много пароду, главнымъ образомъ, молодежи. Тачечникъ помогъ перенести багажъ на баржу, служившую таможенной передней къ пароходу. Послѣ нѣкоторыхъ переговоровъ и споровъ удалось втянутъ вещи въ отдѣленіе для таможеннаго осмотра.

Пассажиры прошли въ теплую комнату, и потянулись мучительные, тягостные, нудные, длинные часы ожиданія развязки, когда душевная усталость точно уби-

ваеть боль отъ разлуки съ близкими и дорогими людьми.

Приходили друзья и знакомые прощаться. Цъловались, жали руки, печально смотръли въ глаза и говорили:

— Не знаю, жалъть Васъ или завидовать? Кому хуже, высылаемымъ или остающимся? Мы безъ Васъ совсъмъ осиротъемъ и потонемъ въ болотъ. Теперь только чувствуещь, какъ важно было для насъ, что Вы, послъдніе, еще туть жили...

Отвичаешь имъ, почти какъ тачечнику:

Какіе мы послѣдніе! Не перевелись еще люди въ Россіи...

Приходили большими группами студенты прощаться ст профессорами. Приходили цвёты ихъ женамъ, помогали переносить вещи. Вьющейся, длинной, колеблющейся разноцвётной леняой потянулись сквозь публику, точно гусиный выводокъ, сотни полторы молодыхъ, возбужденныхъ отъ холодка, отъ волненія женскихъ лицъ. Студентки, ученицы Стоюнинской гимназіи, пришли проститься съ Маріей Николаевной, сопровождавшей въ изгнаніе своего зятя проф. Н. О. Лосскаго.

Часовъ до одиннадцати вечера гудъть берегь отъ оживленнаго прибоя моло-

дежи, смѣнявшей другъ друга.

Каждое прощанье заканчивалось словами:

- Мы говоримъ Вамъ не «прощайте!», а «до-свиданья»!..

Я старался прислушаться, что отвъчала моя душа. Въ ней не было ощущенія похоронъ, но не слыхалть я и бодрыхъ звуковъ радостной надежды. Громада — Петербургъ со всей его культурой и государственными строемъ, — песчинка въ сравненіи съ вставшей на дыбы Россіей. Интеллигенція — песчинка въ сравненіи съ громадой Петербурга и разрушающихся русскихъ городовъ. Мы — небольшая часть интеллигенціи, старавшаяся поддержать ту искру, изъ которой ввозгорится пламя».

Опять Пушкинъ! Нельзя жить ни въ С. Петербургъ, ни въ Петроградъ, не

зная и не любя Пушкина.

Давно уже началась посадка. Вызываемый, съ семьей и документами, проходиять въ сосёднее пом'єщеніе, тамъ его допрашивали, осматривали и зат'ёмъ онъ безвозвратно поглощался пароходомъ. Остававшіеся въ ожидальной только спустя бол'ёе или мен'ёе продолжительное время вид'ёли черезъ окно, какъ по тоапу передвигались силуоты людей съ вещами...

Въ половинъ двънадцатаго ночи вызвали и меня съ женой. За столомъ съ бумагами сидъли двое русскихъ и одинъ нъмецъ. Сдълавъ какія-то отмътки на листъ, спросивъ о возрастъ и еще о чемъ-то, меня передали красивому юношъ въ чекистской формъ. Изысканно въжливо онъ провелъ руками по моему пиджаку и брюкамъ, для приличія вынулъ изъ бокового кармана пакетикъ, оказавшійся пачкой папиросъ и положилъ его обратно.

Сколько у васъ съ собой денегъ?

Я сказаль и вынуль мой бумажникь. Чекисть не сталь даже смотръть. Одинъ изъ сидъвшихь за столомъ русскихъ оторваль клочокъ бумажки, написаль два слова и передаль чекисту.

Будьте добры пойти на осмотръ вещей.

Мы прошли въ помъщеніе, куда, часовъ семь тому назадъ, я не безъ труда втащить мон вещи. Мой спутникъ подозвалъ одного чиновника и передалъ ему клочокъ бумажки. Тотъ взялъ, посмотрълъ и удивленно спросилъ:

- Какъ это понимать?

Чекисть нагнулся къ его уху и что-то прошепталь. Меня эта сцена чрезвычайно заинтересовала. Поглядимъ, каковъ будеть осмотръ...

Узлы были развязаны и чемоданы мною раскрыты. Руки надемотрщиковъ рылись въ вещахъ, но они инчего оттуда не вынули, и глаза ихъ ни на что не смотръли. Осмотръ происходът, и, въ сущности, его не было. На то, чтобы снова завязать узлы и привести въ порядокъ чемоданы, у меня ушло больше времени, чъмъ на весь осмотръ.

А сколько дней до отъёзда пропало у меня на бѣгање по учрежденіямъ, на хлопоты за полученіемъ десятка разрѣшительныхъ бумагъ, на составленіе и засвидѣтельствованіе копій! Сколько силъ наши представители ухлопали на переговоры съ Г. П. У., управляющими таможней, финансовой частью, на сношенія съ Москвой, съ цензурой! Борьба шла изъ за лишней простыни, изъ-за лишняго волотника золотыхъ вещей. Все это казалось настолько серьезнымъ, что я не взялъ многихъ необходимыхъ вещей, своевременно не занесенныхъ въ списки. О книгахъ, рукописяхъ и замѣткахъ нечего и говоритъ. Памятуя, сколько этого, цѣннаго для меня одного, матеріала, погибло при прошедшихъ обыскахъ, арестахъ и этапныхъ путешествіяхъ, я не взялъ съ собой ничего. А можно было все вывеети...

Разсказывали, что этотъ день былъ, вообще, легкимъ для всёхъ пассажировъ. Не только у административно-высылаемыхъ заграницу ничего не отобрали, но и у «штатскихъ» взяли лишь банку икры у одной дамы и кольцо съ камнями у другой. Не весгда, говорять, такъ бъваетъ...

У меня сложилось впечатленіе, что были даны особыя указанія не чинить намъ никакихъ притесненій. Советская власть точно котела подчеркнутой еёжливостью украсить наше разставаніе съ родиной и темъ—облегчить или отяготить наши последнія минуты.

Противоръчива душа человъческая. Я лично эту подчеркнутую мягкость властей почувствовалъ какъ горечь. Высылаютъ безъ злобы. Это хуже, меньше шансовъ на скорое возвращеніе...

\*

Послѣ «посадки» мы еще нѣсколько часовъ оставались въ Петроградѣ и двинулись только на разсвѣтѣ. Десятка два людей успѣли прибѣжать, — трамваи еще не ходили, — чтобы крикнуть намъ съ пристани послѣднее «прости». Солнце освѣтило для насъ отходящую столицу и еще часъ, другой мы могли жадно вбирать въ себя послѣднія впечатлѣнія.

Затъмъ долго плыли мы по водному кладбищу былой русской силы, русскаго богатетва, русской славы. Суда, коммерческія и военныя, превращенныя въ желѣзный ломъ, не дымящія фабричныя трубы, не работающіе краны, полуразобранные лъса у недоконченныхъ построекъ, пустые доки, заброшенныя баржи, пустые склады...

Подходимъ къ Кронштадту и его фортамъ, теперь игрушечнымъ для современнаго морского артиллерійскаго огня.

Толбухинъ маякъ. Сторожевыя военныя суда: русское и эстонское. Сосъдняя независимая держава,

Какой-то пароходикъ подходитъ къ нашему «Preussen». Высланные пробують шутить:

— Пароходикъ отъ «Чеки» съ приказаніемъ вернуть всёхъ обратно до новаго

распоряженія...

Нъть, новыхъ распоряженій не послъдовало. Пароходикъ сняль только лоцмана. Мы въ открытомъ моръ. Внъ досягаемости для Госполитуправленія Р. С. Ф. С. Р., но и внъ Россіи...

Несмотря на середину ноября (1922 г.), погода была на ръдкость хороша. Ни снъга, ни дождя. Почти не качало. За эти три дня тихой морской прогулки я могь вспомнить и продумать пять лёть моей жизни въ коммунисическомъ раю, почти шесть лёть революціи. Обрывки этихъ воспоминаній и мыслей я и пытаюсь ныять записать на этихъ стоанипахъ.

\* \*

Не видавшіе стануть отрицать, а многіе изъ видъвшихь будуть теперь спорить, что въ самомъ началѣ революціи были дни всеобиаго энтузіазма, необыкновеннаго подъема, подлиннаго сліянія всёхъ въ одну душу. Воть и ген. Деникинъ, подобравшій знамя, выпавшее изъ мужественныхъ рукъ ген. Корнилова, пишетъ въ своихъ Воспоминаніяхъ: «Праздничные дни трогательнаго, радостнаго единенія между офицерствомъ и солдатами быстро отлетѣли, замѣнившись тяжелыми, нудными буднями. Но, вѣдь, они были, эти радостные дни... Сразу отпали какъ-то сами собой всѣ наносные, устарѣлые пріемы, вносившіе элементь раздраженія въ солдатскую среду; офицерство какъ-то подтянулось, сдѣлалось серьезнѣе и трудолюбивѣе.»

Было, только длилось все это очень и очень недолго. Я, человъкъ типа болъе разсудочнаго, чъмъ волевого или сантиментальнаго, тоже пережилъ эти чувства, только на мигъ еще болъе короткій, чъмъ другіе. Съ 1905 года у меня создалось вполнъ опредъленное представленіе о характеръ русской революціи, которую я считаль, къ несчастью, непэбъжной, какъ только «внъшній толчокъ» освободитъ связанныя силы. Такимъ «внъшнимъ толчком» и явилась война.

Часто спрашиваль я себя: въ чемъ секретъ этого очарованія революціи, этого длящагося одну минуту в сеобщаго энтузіазма? Революція — это освобожденіе отъ внішнихъ путь. Въ этихъ путахъ есть, очевидно, нічто такое, что дійствительно изжито всімъ народомъ, превзойдено имъ въ своемъ духів, можеть и должно быть сброшено. Но освобожденіе чрезвычайно быстро переходить за эти предізлы. Освобождая себя отъ внішнихъ ціней и страха, человінкь уже не находить никакихъ сдержеть въ своей душів. Энтузіазмъ, объединявшій всіль, исчезаеть. Одни попадають во власть темныхъ силъ и служать имъ болгіе или меніе изступленно. Другихъ гнегеть реакція, чувства раскаянія, мести и гніва.

Но какое-то святое зерно успъло побывать въ душахъ всъхъ. Я видълъ это на улицахъ Петрограда въ тъ три-четыре дня, пока еще его тротуары и свъ-

жные сугробы не были заплеваны съмячками.

Коренное различіе между политическими революціями и религіозными движеніями въ томъ, что посл'вднія, обусловленныя въ изв'єстной дол'є тоже земными причинами, обращаются къ в'єчному въ душ'є челов'єка. Ихъ освободительное

вліяніе на челов'вческую душу длится поэтому и за пред'влами кратковременной спазмы энтузіавма. Освободительное в'вяніе революціи гаснеть всл'єдь за этимь мигомъ. Поэтому-то такъ необъятно велико по сравненію со вс'ёми революціями міра воздійствіе христіанства на души милліардовь челов'вческихь существь.

\* \*

Энтузіазмъ, несомивно царившій въ столицѣ въ февральско-мартовскіе дни 1917 г., спустя восемь мѣсяцевъ, въ концѣ октября, не ощущался никѣмъ, кромѣ тѣсной группы лицъ, спасшихъ себя захватомъ власти. Незнакомые люди не поздравляли другъ друга и не цѣловались на улицахъ. И если въ преддверіи весны 17-го года «всѣ были пьяны отъ восторга и не единый — отъ вина», то осенью не единый не былъ пьянь отъ восторга и очень многіе — отъ вина. Было даже немало пьяныхъ, утонувшихъ въ винныхъ погребахъ, затопленныхъ водой. А сколько разстрѣзянныхъ новой властью!?

На большевиковъ въ октябрьскіе дни смотръли, какъ на захватчиковъ пожагриновъ ръ октябрьскіе дни смотръли, какъ на захватчиковъ пожагриновъ, сдупть считать, если не недълями, то мѣсяцами. Пожалуй, такъ думало и большинство самихъ захватчиковъ, съ тоской смотрѣвшихъ на себя, какъ на обреченныхъ людей. Ныпѣшнему петроградскому диктатору Зиновьеву пришлось испътать почти то же, что, по словамъ С. М. Соловьева, случилось со вторымъ Дже-Димитріемъ въ Стародубъ. Пойманный крестьянами, онъ никакъ не хотѣтъ привнаваться, что онъ — царъ. Крестьяне пригровили шъткой. Тогда Дже-Димитрій выхватилъ у одного палку и закричалъ: Ахъ, вы, с . . . . . . . . , я вамъ покажу, какой я царъ! Мужики повалились въ ноги . . . Зиновьева, какъ и Луначарскаго, солдаты штыками заставили взять обратно свою отставку. Зъновьеву, какъ и множеству другихъ, пришлось повторить знаменитыя слова: я — ихъ вождь и долженъ слѣдовать за ними. Другое дъпо — Ленинъ. Этотъ смотрѣтъ въ одну точку и видъть яснѣе. Для него съ самаго начала соціализмъть въ одну точку и видъть яснѣе. Для него съ самаго начала соціализмъть война и остальное были только средствомъ для овладѣпія властью и удержанія ея...

Я цѣнилъ шансы большевиковъ съ первыхъ же дней гораздо выше, чѣмъ даже они сами. Почти всѣ революціонеры проповѣдовали большевизмъ, не рѣшаясь осуществлять его. Было ясно, что тѣ большевики, которые на это рѣшатся,

окажутся сильнее всехъ.

Газета «Рѣчь», попытавшаяся выходить послѣ большевистскаго переворота, была вскорт закрыта, какъ и вся не-коммунистическая пресса. Сразу покончить со свободой печати большевики не рѣшились. Черезъ нѣкоторое время намъ было дано знать, что мы можемъ возобновить изданіе. Политическаго руководителя «Рѣчи» — П. Н. Милюкова уже не было въ Петроградѣ. Мы стали выпускать «Нашъ Вѣкъ». Газета не находилась ни въ какой связи съ Центральнымъ Комитетомъ конституціонно-демократической партіи, уже раскалывавшейся въ то время по оріентаціямъ. Несмотря на это, несмотря даже на дѣласмыя въ такомъ смылѣ заявленія, газету упорно продолжали именовать кадетскимъ оффиціозомъ и въ ея статьяхъ видѣть настоящее отраженіе кадетской мысли. Вольшинство членовъ Центр. Комитета, проживавшихъ въ Москвѣ и крѣпко державшихся союзнической оріентаціи, были этимъ чрезвычайно недовольны. Основное ядро редакціи состояло изъ І. В. Гессена, редактировавшаго тазету съ большими перерывами, но въ работахъ Ц. К. участія не принимавшаго, М. И. Ганфмана, замѣнявшаго отсутствовавшихъ редакторовъ П. Н. Милюкова и І. В. Гессена,

не состоявшаго даже членомъ к.-д. партін, Д. В. Философова — тоже не кадета, наконепъ, К. Н. Соколова и меня. Мы двое были членами Центр. Комитета, его праваго крыла, но не имѣли въ партін въілянія, какъ люди, не огражавшіе господствующихъ взглядовъ. Несмотря на это, когда говорили о кадетскихъ взглядахъ, ссылались только на «Нашъ Вѣкъ.» Ничего съ этимъ нельзя было подѣлать! Курьевный случай, свидѣтельствующій, какъ трудно бороться съ общественнымъ предравгудкомъ, превратившимся въ традицію. М. И. Ганфманъ неоднократно жаловался миѣ:

- Ни о чемъ нельзя писать. Напишешь, - сейчасъ и подхватять: воть какъ

думають кадеты, а кадеты туть не при чемъ.

Любопытно, что когда появился «Нашъ Въкъ», большевистскія власти высказывали неповольство, почему газета не назвалась снова «Ръчью».

\*

Уже съ апръля 1917 г., когда темный Линде вызвалъ Финляндскій полкъ требовать отставки П. Н. Милюкова, а командующій войсками округа ген. Корнповъ лишень былъ Совътомъ права распоряжаться солдатами, для меня стало очевидно, что пришествіе большевиковъ только вопросъ времени. Правда, кадеты сдълали тогда попытку выйти на улицу и позвать ее за собой. Помню, какъ мы въ нашемъ прекрасномъ тогда помъщеніи на Французской Набережной готовили наши зеленыя знамена и плакаты. Множество самоотверженной молодежи обоего пола откликнулись на зовъ. Скромная наша манифестація, тотчась же по выходъ на Литейный, стала обрастать толпами народа, восторженно привътствовавшими патріотическіе лозунги. Тогда борьба была еще возможна съ нъкоторой надеждой на успъхъ. Только нельзя было ее вести рука объ руку съ соціалистами изъ Совъта Раб. и Солд. Деп.

Въ рядахъ Врем. правительства это понималъ едва ли не одинъ лишь П. Н. Милюковъ, противъ котораго велъ тонкую интригу Н. В. Некрасовъ, еще не вышедшій изъ Центр. Комитета партіи. Все, что было во Врем. Правительствъ правѣв кадетъ, съ кн. Г. Е. Львовымъ во главъ, льнуло къ соціалистамъ изъ Совъта, чувствуя свое безсиліе. Въ самой кадетской партіи П. Н. Милюковъ не встрътилъ поддержки. Въ ръшающемъ голосованіи Центральнаго Комитета 18 человъкъ противъ 10 высказались за то, чтобы не наставивать на оставленіи за П. Н. Милюковымъ портфеля министра иностранныхъ дълъ.

Интрига Н. В. Некрасова увѣнчалась усиѣхомъ: партія предала своего вождя. Долженъ сказать, что тутъ игралъ роль не только страхъ порвать съ соціалистами, казавшимися тогда силой, но и сознательное недовольство многихъ политической линіей П. Н. Миллокова. В. Д. Набоковъ и нѣкоторые другіе, среди нихъ и очень вліятельныя лица, офиціально стоя на союзнической платформѣ, сознавали уже въ то время непосильность для страны продолженія войны, не пѣлая изъ этого пока логическаго вывода.

Я очень ясно помню тогдашнее положеніе. Конець апръля глубоко врѣзался въ мое сознаніе, такъ какъ тогда я понялъ неотвратимость пришествія большевиковъ. Я быль въ числѣ десяти, настаивавшихь на немедленномъ и полномъ уходѣ всѣхъ кадетовъ изъ всѣхъ министерствъ. Если огромное большинство русской интеллигенціи продолжаетъ пребывать въ духовномъ плѣну у соціалистовъ и одолѣть это настроеніе нѣтъ силъ, то не остается ничего другого, какъ поставить соціалистовъ у власти. Безъ тяжелаго предметнаго урока страна, очевидно, не обойдется. Чёмъ скорѣе онъ придетъ, тѣмъ лучше для Россіи: скорѣе закончится, сохранится больше нетронутыхъ силъ. Вредиѣе всего мнѣ казалась коалинія съ сопіалистами. Страна испытала бы тогда весь вредъ соціалистическаго правленія, не осознавъ политическаго урока. Соціалисты мастерски прикрывались бы буржуазными министрами, продолжая свое дѣло разрушенія и обвиняя буржуазію и кадетъ въ его результатахъ. У нихъ всегда оставался бы доводъ: это отъ того, что эгоистическая буржуазія не пріемлетъ соціалистической программы и саботируетъ ея осуществленіе.

Мит казалось, что уходъ П. Н. Милюкова долженъ повлечь за собой отставку веткъ буржуазныхъ министровъ и образованіе безпримъснаго соціалистическаго кабинета. А въ соціалистической средѣ — я въ этомъ никогда не сомитьвался, и въ 1907 г. говорилъ это въ полемикъ съ Г. В. Плехановымъ, а въ 1911—1913 г. г. въ спорахъ съ А. Н. Потресовымъ — очень скоро взяли бы верхъ большевики. Я и теперь держусь того митьнія, что этотъ путь былъ единственно правильный. Конечно, и онъ обрекатъ Россію почти на тъ же страданія, какія начались для нея съ октября. Но я убъжденъ, что Россіи было бы гораздо лучше пережить господство соціалистовъ и большевиковъ безъ этого ужаснаго, гнилого коалиціоннаго промежутка, когда такъ безславно погибли наши и прогрессивно-либеральные общественные круги и соціалисты — не большевики.

Когда произошло знаменитое голосованіе Центральнаго Комитета, предавшее II. Н. Милюкова и открывшее эру «коалицій», я думаль: послѣ первой революціи, въ 1909 году, семь авторовъ въ сборникѣ «Вѣхи» выступили со словомъ предостереженія, указавъ ясно, куда ведутъ страну господствующія интеллигентскія настроенія. Книгу объявили реакціонной злостной клеветой и во главѣ похода противъ насъ быль II. Н. Милюковъ. Теперь II. Н. Милюкова поддерживаютъ «вѣхисть», патріоты и государственники, но преобладающее большинство либеральной интеллигенціи, имъ же воспитанное, идетъ противъ него, психически безоружное противъ революціонеровъ-соціалистовъ.

Когда черезъ нѣсколько дней послѣ нашей апрѣльской, первой кадетской уличной манифестаціи, ко мнѣ обратилась съ недоумѣнными упреками кадетская молодежь: «какъ неужели партія оставляеть Павла Николаевича и кадеты не уйдутъ изъ правительства?», я чувствоваль себя чрезвычайно смущеннымъ. Что могъ я имъ сказать?! Надъ Россіей повисъ рокъ и пусть скорѣй придутъ большевики . . У кадетской партіи не оказалось достаточно самостоятельной духовной силы. Идейно она была въ плѣну у соціалистовъ. Надо было готовиться къ тому, чтобы хоть съ достоинствомъ принять расплату. «Въ политикъ нѣтъ мести, а есть послѣдствія» — сказаль въ оцной изъ своихъ рѣчей П. А. Столышить.

Въ концѣ апрѣля кадетская партія была разбита на-голову. Морально она получила ударъ, отъ которато уже никогда не могла оправиться. Государственно-мыслящіе элементы русскаго общества лишились своего вождя. Никакой другой силы, кромѣ кадетовъ, не было. Кадеты же завязли въ тииѣ соглашеній съ соціалистами и никакого порыва ни вызвать въ странѣ, ни собрать вокругь себя не могли. Министры-кадеты, посылаемые въ соціалистическія министерства, А. И. Шингаревъ, Ф. Ф. Кокошкинъ, А. В. Карташевъ — все это «жертвы вечернія». Ген. Корнилова окружили Завойко, Аладынъ и другіе незнакомцы . . .

Былъ жаркій іюньскій вечерь. Въ одной изъ компатъ кадетскаго клуба у раскрытаго балкона съ чуднымъ видомъ на царственную Неву, передъ которой парижская Сена кажется скромной, домовитой провинціалкой, мы сидъли съ А. Н. Рутценомъ и въ ожиданіи остальныхъ членовъ Ц. К. бесъдовали о дълахъ текущихъ.

Что будеть дальше? какъ по вашему мнѣнію? Вы пророчествуете иногда

не дурно.

Теперь уже не надо быть пророкомъ. Надо только ясно видъть. Революціи, когда удалось раскачать массы, им'яють свои законы. Теперь придуть соціалисты, за ними большевики, погонять нась отсюда, объявять терроръ, перев'ящають тысячи людей и приведуть за собой диктатора. Такъ всегда кончаются революціи, если странъ, на которую онъ обрушились, не суждено погибнуть...

\*

Наступилъ день 3 іюля — первой попытки большевиковъ къ захвату власти пофилагомъ евся власть совътамъ. Наканунъ ушли изъ министерства министрънадеты изъ за оборудованнаго Н. В. Некрасовымъ за ихъ спинами «универсала» объ автономіи Украины даже безъ точнаго опредъленія границъ этого государственнаго новообразованія. Министръ В. М. Черновъ привътствовалъ ихъ уходъ словами «скатертью дорога», а въ это же время, поднося къ его носу кулакъ, рабочій большевикъ ему кричалъ: «принимай, с. с., власть когда даютъ . . . » Та же «стародубская» сцена, что поздить съ Зиновьевымъ и Луначарскимъ .

Партійная д'ятельность съ іюля по октябрь оставила по себ' слабое впечатленіе. Подготовка къ Учредительному Собранію, веры въ которое уже не было. Ежелневные удары съ фронта, свидетельствующе о все большемъ и большемъ распаденіи нашей военной силы. Необходимость въ газеть все это нъсколько сглаживать, ослаблять въ виду готовящагося наступленія. А въ Центральный Комитеть являлись офицеры, въ томъ числе и председатель офицерскаго союза Новосильцевъ, и предостерегали: наступление невозможно, оно обречено на неудачу и кончится лишь тъмъ, что будуть перебиты лучшія части офицерства и солдать. Но «коалиція» была заключена на платформ'в наступленія. «Наступленіе» было тъмъ трамплиномъ, съ котораго собирадся прыгнуть Керенскій. Около же этого времени, если не ошибаюсь, и Троцкій усмотр'влъ въ Керенскомъ «математическую точку русскаго бонапартизма»... Приходилось всячески поддерживать Керенскаго. Иногда мелькала надежда: а вдругъ?... Особенно громко заговорила она, когда пришли извъстія о первыхъ успъхахъ 18 іюня. Какъ-то сами собой начались народныя манифестаціи и кадетскіе зеленые плакаты снова появились на улицахъ Петрограда. Последніе радостные петроградскіе дни... Длились они не долго, смѣнившись вѣстями о разгромѣ, о Тарнопольскомъ и Калушскомъ позоръ. Громко прозвучалъ голосъ ген. Корнилова, слъва котораго сталъ военный министръ Б. Савинковъ, а справа – комиссаръ Филоненко.

На авансценѣ металась истерическая фигура А. Ф. Керенскаго. Въ Центральнов Комитетѣ все чаще и чаще обсуждались различныя министерскія комбинапія. Основное развигасіє, по прежнему, сводилось къ принципіальному расхожденію во взглядѣ на коалицію съ соціалистами. Число противниковъ коалиціи уменьшалось по мѣрѣ того. . . какъ яснѣе и яснѣе вырисовывался вредъ коалиціи Объяснялоя этотъ паралоксъ очень проето. Дѣло было сдѣлано. Возврата назадъ уже не существовало. Коалиція связала партію и внѣ коалиціи уже не представлядось возможности политической дѣятельности. Вино было раскупорено, его надо было пить.

За сотрудничество съ соціалистами особенно стояла «Москва» и «провинція». Лидеромъ этой части партіи являлся Н. М. Кипикинъ, уже въ то время разсчитьвавшій уб'ядить Керепскаго перебраться съ правительствомъ въ Москву, чтобы, высвободившись изъ подъ вліянія Сов'ятовъ, сд'ялать посл'ядною попытку оздоровленія демократической Россіи. Московское направленіе считалось въ партіи бол'я «п'явымъ». Въ немъ вид'яли и выраженіе голоса «провинціи», черноземной Руси. Все это были иллюзіи. Московское направленіе также не им'яло за собой никакой силы, кром'я отд'яльныхъ лицъ, разсчитывавшихъ заговорить или обойти стихію. А она шла своимъ путемъ.

Кстати. Соціалисты и большевики вели въ то время агитацію противъ кадетъ, какъ партіи не только буржуазной, что, конечно, справедливо, по и капиталистической, что было полной неправдой. «Долой министровъ-капиталистовъ!» — кричала толпа, требуя отставки Шингарева и Кокошкина. Къ сожалбийо, между капиталистами и кадетами связи не было. Ея не образовалось до революціи. Только лѣтомъ начались попытки болѣе тѣспаго сближенія, и представители московской торгово-промышленной группы изрѣцка появлялись въ засѣдапіяхъ Центр. Комитета. Партія, какъ была, такъ и осталась до самаго конца интеллигентской. Она встрѣтила живой откликъ въ мелкой и средней городской буржуазіи, осторожно обошла капиталистическіе верхи и не смогла сдѣлать себѣ опоры изъ крестьянъ-собственниковъ. Между тѣмъ, только оттуда она могла почерпнуть

настоящую силу.

Въ свое время я былъ, пожалуй, единственнымъ человъкомъ въ партіи, ръшавнимся утверждать, что «столыпинскіе хуторяне» должны быть сдѣланы партійнымъ фундаментомъ. Высказываніе этой ереси причинило мнѣ не мало непріятныхъ минутъ и не разъ заставляло подумывать объ уходѣ изъ партіи. Ошибка
была не въ самой мысли — нынче нѣтъ кадета, который бы ея не раздѣлялъ, —
а въ допустимости иллюзій, что наличный составъ верховъ партіи, подбиравшихъ
долгимъ историческимъ процессомъ, способень эту мысль осуществить. Съ этой
точки врѣнія я признаю правильными упреки соціалистовъ въ отсутствіи у кадетъ
достаточной «демократичности». Да, было много «барскаго» въ хорошемъ и въ
дурномъ смыслѣ слова.

Корниловскіе дни я провель въ Эстляндской губерніи, куда вздиль за семьей въ виду упорныхъ слуховъ о предстоящемъ занятіи края нѣмцами. Въ маленькомъ эстонскомъ городкъ Гапсалъ я могъ наблюдать, какъ революція, довершая дѣло войны, расшатывала государственныя скрѣпы Россіи и подготовляла мъстные сепаратизмы.

От 1910 г. ежегодно мы проводили по нѣсколько лѣтнихъ недѣль въ этомъ истепькомъ эстонскомъ городкѣ, и я могь слѣдить за кривой народныхъ настроеній. Эстонцы относились къ русский власти и къ русский власть и русское населеніе ничѣмъ вражды эстонцевъ къ себѣ не вызывали. Только на желѣзныхъ дорогахъ преобладали русскіе, но во всѣхъ другихъ учрежденіяхъ было очень много чиновиковъ-дотопневъ и эстонскій крестьянинъ и на

почтѣ, и у воинскаго начальника, и въ казначействѣ, и у нотаріуса могъ объясняться на своемь языкѣ. Русская власть являлась народу въ демократическомъ облаченіи защитника отъ нѣмецкихъ бароновъ. Эстонскія гаветы, общества, научно-литературныя и спортивныя, политическія партіи, митинги — все это въ довольно широкпхъ, по нынѣшнему, размѣрахъ было доступно эстонцамъ. Количество русскихъ въ краѣ медленно, но постепенно росло: они занимались ремеслами и кое-какой торговлей. Часть эстонцевъ исповѣдовала православную вѣру и въ Гапсальскомъ соборѣ шла двойная служба: на славянскомъ и на эстонскомъ явыкахъ.

При объявленіи войны всё симпатіи эстонскаго населеніе были на стороне Россіи. Кое-грё начинались даже преследованія нёмцевь, на почвё шпіономаніи. Надо отдать справедливость гогдашнему эстляндскому губернатору — онъ сдерживаль эти проявленія національной вражды къ нёмпамъ, выражавшейся у эстон-

цевъ вообще значительно слабъе, чъмъ у латышей.

Но военныя пораженія, съ одной стороны, начинавшійся еще до революціи распадть армін, съ другой, дѣлали свое дѣло. Въ 1916 году я видѣть уже явные признаки недовольства населенія русскими солдатами. Кражи въ Эстляндій были явленіемъ очень рѣдкимъ. Въ Гапсалѣ еще въ 1912—1913 годахъ — не повѣрять! — можно было всей семьей уйти изъ дому, не заперевъ дверей. Наши солдаты быстро отучили отъ этого. Они крали картошку и овощи съ огородовъ, обирали фруктовые сады, растаскивали заборы на топливо. Они не только брали для собственныхъ нуждъ, но ломали и разрушали все, точно для процесса разрушенія, чтобы ни себѣ и ни другимъ. Занятые ими для постоя дома они оставляли въ ужасномъ видѣ, приводившемъ эстонцевъ въ отчаяніе. Дома превращались въ сплошные клоповники съ выломанными рамами, сожженными дверьми, разрушенными полами и печами.

Почему — жаловалась миъ одна эстонка — русскій солдать не можеть

перепилить польно, а старается разбить печь, чтобы оно влызло?

Въ 1917 г. во время революціи, когда дисциплина рѣзко пала и офицеры липились своего вліянія, эстонское населеніе стало прямо панически болться русской арміи, своей защитницы. Слонявніяся толпы солдать съ разстегнутним воротами рубахъ, съ шинелями въ накидку, поплевывающихъ вокругъ себя неизбѣжными сѣмечками, наводили страхъ. Жители запирались на запоры, старались сидѣть дома послѣ сумерекъ, не выпускали однѣхъ дѣвочекъ. Каждую ночь происходили кражи, слышались по ночамъ крики, раздавались выстрѣлы. Въ тихомъ эстопскомъ городкѣ, въ которомъ убійство служило предметомъ многолѣтнихъ толковъ и воспоминаній, опо сдѣлалось явленіемъ обычнымъ, гроянвшимъ каждому. Въ іюлѣ и августѣ 1917 г. населеніе Гапсаля, какъ и всей Эстляндской губерніи, опредѣленю и нетерпѣливо ждало прихода нѣмцевъ, какъ избавителей, и создавал отряды самообороны, ячейки эстонскихъ войскъ.

Ген. Корилловь быль самымъ популярнымъ генераломъ . . . среди мирнато населенія, но не среди войскъ, по крайней мѣрѣ тыловыхъ, которыхъ я наблюдаль. Галсальскіе солдаты его ненавидѣли, но и боялись. Боязнь, впрочемъ, скоро прошла, какъ только Керенскій и Совѣты объявили генерала намѣнникомъ. Притихиніе на минуту солдаты встрепенулись, пошли митинги, по адресу генераловъ и офицеровъ неслась оместоченная брань. Никогда не забуду, что переживали въ то время офицеры, жившіе въ Галсалѣ иногда съ семьями. Жены ихъ, на ряду съ мѣстыми обывателями, молили Бога о скорѣшемъ пришестві и тысь. Занятіе острововъ возвѣщалось сжедневно. Нѣмцы заставили, однако,

эстонцевъ подождать еще пять недъль.

Мы выїхали за день до разрушенія пути правительствомь вь виду выступленія ген. Корнилова. Нашь поїздь проскочиль вь Петроградь посліднимь, зато мы лишклись всего бізья и платьевь, украденныхъ желі внодорожникам по прибытій багажа вь Петроградь. Желі знодорожники тогда совершенно перестали стісняться, и кражи багажа сділались зауряднымь явленіемь. Впрочемь, черезь годь, уже при большевикахь, вь май или пой 1918 г., за чемодань и корзину мий были выданы 200 рублей керенками при соотвітствующей перепискі. Какъ долго еще, несмотря на среформы» Некрасова, на политическіе перевороты, продожаль работать почти прежимы темпомь и порядкомь старый технико-бюрократическій желізнодорожный аппарать! Долго надо было трудиться, чтобы разбить его до конца. Много усилій надо было для того, чтобы даже четыре года восевавшую Россію довести до голодовокь и людобідства...

\*

Насыщенный эстляндскими впечатленіями, я прівжаль въ Петроградъ съ совершенно определеннымъ мивніемъ о выступленіи геп. Корнилова. Опо совлало съ мивніемъ большинства членовъ партіи. Всё высоко ценили личность ген. Корнилова, но считали его пошытку осужденной на неуспехъ. Нёкоторые думали, что дело кончилось бы иначе, если бы «струсявшіе» Керенскій и Савинсовъ не «предали» спровоцированнаго ими генерала. Среди части либеральной интеллигенціи съ большимъ довъріемъ относились къ слухамъ, будто Керенскій и Савинковъ внали о планахъ ген. Корнилова, сочувствовали ему, подталкивали даже, пока Гоцъ, Церетели и другіе руководители Совъта не принудили Керенскаго объявить генерала измѣнникомъ.

Посять неудачи Корниловскаго движенія началась агонія Временнаго Правительства. Не знаю, насколько върны слухи, будто крайніе правые помогали большевикамь его низвергнуть. Достовърно, что очень много бывшихъ полицейскихъ, жандармовъ и тайныхъ агентовъ вошли въ ряды большевиковъ. Несомићино также, что съ того времени въ кругахъ правыхъ и умъренныхъ начали кръпнутъ нъмецкія симпатіи и желаніе мира, хотя бы сепаратнаго. Въ печати много писалось о позоръ и низости сепаратнаго мира. Эта фраза сдълалась трафаретомъ для всёхъ выступленій ораторовъ, отъ правыхъ до совътскихъ соціалистовъ. Но на самомъ дълъ — надо признать это — туть было не мало благочестивой лжи. Въ частвыхъ бесёдахъ у многихъ проглядывала тоска по нъмцамъ, водворяющимъ порядокъ. Всё жаждали мира. Иногда повторяли злыя слова, что союзники готовы воевать до постъдней капли крови русскаго солдата.

Отъ недавняго еще восторга передъ Керейскимъ не осталось и слъда. И справа, и ислъва, и въ центръ – его либо ненавидъли, либо презирали. Въ народъ пользовались большимъ успъхомъ пущенные съ обоихъ крайнихъ фланговъ разсказы, сколько милліоновъ Керенскій получилъ отъ союзниковъ за наступленіе. Обывательскую массу особенно раздражало, что Керенскій поселился въ Зимнемъ Дворцъ, спить въ царской кровати и прот. Интеллитентскіе круги, близкіе къ правительству, язвительно называли А. Ф. Керенскаго новой Александрой Федоровной, намекая на его чисто женскую истеричность. Военные ненавидъли его за тен. Кориилова и другихъ сбыховскихъ узниковъ.

3 Сентября, явно предвосхищая волю Учр. Собранія, Керенскій объявиль Россію республикой. На это никто не обратиль никакого вниманія. Черезъ два

дня послѣ этого, впервые, Петроградскій Совѣть р. и с. д. приняль предложенную большевиками резолюцію. А еще черезъ 10 дней тоть же Совѣть набраль своимь предсѣдателемъ услужливо выпущеннаго Керенскимъ изъ тюрьмы Л. Троцкаго. Чхендзе и Церетели поѣхали къ себѣ на родину, чтобы тамъ, цѣною предательства, основать самостоятельное тосударство, въ которомъ русскіе были сдѣланы гражданами второго разряда.

Режимъ погибалъ при всеобщемъ къ нему отвращении. Ясно было, что никто пальцемъ не шевельнеть въ его защиту, а Керенскій продолжалъ успоканвать олизко стоявшихъ къ нему Н. М. Кишкина и В. Д. Набокова, что всё мёры приняты и онъ ждетъ выступленія большевиковъ, чтобы рёшительно съ ними расправиться. Когда Н. М. Кишкинъ и В. Д. Набоковъ передавали Центр. Комитету партіи эту информацію, большинство только пожимало плечами. Кого Богъ захочетъ погубить, у того сначала отыметь разумъ. Слёпой поводырь тянулъ за собой въ яму другихъ, всю Россію.

Характерная подробность! Вскорѣ послѣ разгрома Корнилова, большевики устроили такое откровенное и назойливое шпіонство за Клубомъ партін народной свободы на Французской набережной, что пришлось прекратить открытое устройство тамъ засѣданій Центр. Комитета. Мы собирались въ разныхъ мѣстахъ полуконспиративно, памятуя, что и во время бунта 3 іюля большевики одной изъ первыхъ мѣръ ставили захвать калетскаго пентоа.

\*

Захвать власти большевиками 25 октября въ первые дни на широкіе круги петроградскаго населенія не произвель никакого впечатлѣнія. Миѣ всегда припоминался этоть факть, когда я читаль въ документахъ времень Французской Революціи свидѣтельства, что въ день казни Людовика XVI три четверти Парижа не знало объ этомъ событіи. Впрочемъ, когда лѣтомъ 1918 г. въ московскихъ тветахъ появились извѣстія о разстрѣлѣ Николая II, русское общество отнеслось и къ этому совершенно равнодушно. Обстрѣлъ Зимняго Дворца съ «Авроры», засѣданіе гор. думы, попытка гласныхъ ночью двинуться ко Дворцу — все это задѣвало очень тѣсный кругъ людей.

Въ следующіе за 25-мъ октября дни, въ связи съ разгромомъ винныхъ лавокъ, обиліемъ пъяныхъ на упидахъ, стрёльбой и опасеніемъ погромовъ, настроеніе стало бол'єв возбужденнымъ. Слухи о движеніяхъ на большевиковъ Керенскаго, Савинкова, Краснова живо подхватывались населеніемъ, въ огромной масс'є враждебнымъ захватчикамъ. Къ нимъ относились полу-иронически. Передавались забавные разсказы, какъ ихъ встрёчали въ министерствахъ, какъ организовывали опи тамъ работу при помощи курьеровъ и швейцаровъ въ виду саботажа остальныхъ чиновниковъ. Мало кто върилъ, что эта оперетка продлится бол'є двухъ-трехъ недѣль. Многіе изъ захватчиковъ сами были на смерть перешуганы тъмъ, что сдѣлали. Зиновьевъ, Луначарскій, Рыковъ, Милютинъ и др. пользовались первымъ попавшимся случаемъ, чтобы, ссылалсь на разногласія съ большинствомъ своего Центр. Комитета, уклониться отъ власти и отв'ятственности. Не дрогнули Ленинъ, Троцкій, н'ёсколько рядовыхъ военныхъ, входившихъ въ составъ Военно-Революціоннаго комитета.

Я не раздъляль всеобщаго оптимизма, такъ какъ давно считаль неизбъжнымъ пришествие большевиковъ. Въ первые же дни, помню, обратиль внимание на то,

что большевикамъ удалось охранить общественный порядокъ и обезпечить снабженіе горожанъ хлібомъ. Они безпощадно разстрізивали пьяныхъ и мародеровъ, героически уничтожали склады водки и винъ и добились того, что октябрьскія событія вначалѣ не сопровождались въ городѣ какими-либо чрезвычайными безчинствами, грабежами и убійствами. Зато въ провинціи и, особенно, въ арміи отголосокъ получился ужасный. Занятые борьбой съ разгромами винныхъ лавокъ, дипломатіей со събадами сов'ятовъ, и въ особенности съ крестьянскимъ, гдѣ Ленинъ умѣло использовалъ лѣвыхъ эсъ-эровъ, большевики въ первые дни не могли организовать систематическаго преслѣдованія своихъ политическихъ противниковъ.

Движеніе Керенскаго на столицу скоро закончилось позорнымъ крахомъ. Казаки держали нейтралитеть. Слабыя попытки юнкеровь, преданныхь на закланіе, были безъ труда подавлены большевиками. Уличное спокойствіе въ Петрогралъ возстановилось. По мъръ того, какъ милитарно большевики укръщялись, усиливались и политическія преследованія. Раньше всего члены Центральнаго Комитета партіи народной свободы были объявлены «врагами народа» и находящимися «вив закона». По смыслу воззваній каждый могъ насъ безнаказанно убить. П. Н. Милюковъ и нъкоторые другіе лидеры вывхали изъ Петрограда. Наши министры еще сидъли въ тюрьмъ, хотя министры-соціалисты и были осво-Но засъданія Центр. Комитета еще не прекратились. Они только стади совершенно конспиративными. Въ какой мъръ, однако, мы не ясно понимали еще положение вещей, видно изъ того, что на каждомъ изъ этихъ конспиративныхъ засъданій присутствоваль секретарь, составлявшій обширные протоколы. Эти протоколы переписывались нашими барышнями и въ декабръ чутьчуть не вызвали катастрофу. Въ то время А. И. Шингаревъ быль уже арестованъ и сидъль въ Петропавловской кръпости. Наши партійныя барышни имъли возможность посъщать его, приносить ему передачи, бду, цвъты. Одна изъ нихъ, лочь вилнаго профессора-экономиста, передада какъ-то А. И. Шингареву по ошибкъ вмъсто пирога довольно толстую пачку протоколовь, тоже завязанную въ бумагу. Стража, развернувъ этотъ «пирогъ», передала его не арестанту, а кръпостному начальству. Въроятно, въ протоколахъ этихъ ничего криминальнаго не оказалось, такъ какъ никакихъ результатовъ весь инциденть не имълъ. Намъ всъмъ пришлось, однако, пережить очень непріятныя минуты, а виновница «недоразумѣнія» была близка къ нервному разстройству, когда вскорѣ въ совѣтскихъ «Изв'встіяхъ» появилась глухая зам'втка, что въ руки властей попали документы, уличающіе кадетовъ... «Изв'єстія» и «Правда» неоднократно печатали такого рода торжественныя сообщенія объ уличающихъ кадетскую партію документахъ. Все это оказывалось сущимъ вздоромъ – о кн. Кекуатовой, къ кадетамъ отношенія не имъвшей, о черносотенномъ привать-доценть Г., нелъцыя измышленія о подкупъ калетами пьянинъ пля разгрома винныхъ лавокъ и т. п.

Члены Ц. К. продолжали еще работать тайно, а городскія партійныя учрежденія дѣйствовали даже открыто, хотя въ отдѣльныхъ районахъ мѣстные совден въ порядкъ полу-разбойничьихъ набъговъ и громили ихъ, уничтожая литературу, захватыван, какъ добычу, пишущія машники и мебель. Не былъ формально закрытъ и партійный клубъ на Французской набережной. Къ общей ликвидаціи партійныхъ учрежденій большевики, повидимому, еще не рѣшались приступить. Предстояли, вѣдъ, выборы въ Учред Собраніе, а однижи изъ поводовъ къ низверженію «Ъременнаго Правительства» большевики въ началѣ выставляли обвиненіе въ затяги-

ваніи совыва «Учредилки».

Моя работа носила, главнымъ образомъ, характеръ литературный. Выходила подъ разными названіями «Р'вчь». Существовало при Центр. Комитет'в «литературное бюро» для снабженія статьями провинціальныхь газеть. Передъ самыми выборами въ Петроградъ, среди всеобщаго молчанія, такъ какъ большевики къ этому моменту закрыли всё газеты, мнё сь А. В. Тырковой удалось выпустить три номера боевой газеты «Борьба». Появленіе ся произвело на улицахъ большой Большевики гонялись за продавцами, рвали и уничтожали газеты, арестовывали мальчишекъ. Но до того еще плохо была у нихъ организована полицейская часть, что только посл'в выхода третьяго номера, они разузнали, гдв газета печатается. Когда отрядъ красноармейцевъ съ параднаго входа заходилъ въ помъщеніе съ ордеромъ на закрытіе газеты и аресть редакторовъ, я — по черному успъль еще уйти изъ типографіи. Полицейскому искусству г. г. большевики научились довольно скоро. При дальнъйшихъ обыскахъ и арестахъ они всегда прежде всего справлялись у домового уполномоченнаго, сколько въ домъ выходовъ и спъшили занять стражей всъ. Но даже петроградскимъ чекистамъ потребовалось два года, чтобы догадаться о необходимости останавливать автомобиль за одинъдва квартала до мъста обыска. Гудъніе автомобиля среди жуткой тишины петроградскихъ улицъ неоднократно предупреждало намъченныя жертвы, спъшившія принять необходимыя мфры.

Наблюдаль я, какъ большевики практически обучались искусству «полиціи прессы».

И туть, какъ во множествъ другихъ случаевъ, они довольно скоро догадались, что лучше царскихъ учрежденій не выдумаешь. Володарскій, Лисовскій, Харитоновъ на разные лады копировали начальниковъ Управленія по д'вламъ печати Феоктистова, Соловьева, съ разной степенью наглости и нев'яжества. Они пытались возстановить даже знаменитую 144-ую статью сначала въ видъ совъта не касаться того или другого вопроса, а затъмъ и прямого приказа. Даже соловьевская мысль о назначеній редакторовь была воспринята коммунистическимь начальствомь. Штрафы во все увеличивающемся разм'вр'в стали однимъ изъ любимыхъ орудій воздъйствія на печать. Коммунистическіе цензора очень быстро сообразили и то. что надо бороться съ «духомъ» газеты, съ «подборомъ» фактовъ, съ «тономъ» отношенія къ новой власти. Можно было и порицать, но это должно было д'влаться съ оттънкомъ уваженія, а, главнымъ образомъ, безъ скрытой подоплеки: «мы» и «они». У коммунистовъ-интернаціоналистовъ самое страстное желаніе сводилось къ тому, чтобы враждебная имъ печать обращалась съ ними, какъ съ властью національной. Первый десятитысячный штрафь (тогда еще очень большая сумма) наложень быль на «Нашь Въкъ» за мою передовицу, въ которой говорилось, что коммунистическія м'єропріятія по домовладінію приведуть только къ единственному результату, къ замънъ русскихъ домовладъльцевъ иностранными капиталистами.

Такъ какъ въ этомъ, важиващиемъ для коммунистовъ, пунктв имъ не удавалось поработить печать, продолжавшую намеками и тономъ, подчеркиваніемъ интернаціоналистской словесности вождей, отрицать за коммунистической властью характерь національной, то ни о какомъ длительномъ существованіи независимой печати не могло быть и рѣчи. Десятитысячные штрафы смѣнились стотысячными. Монополизаціей объявленій, вмѣшательствомъ въ снабженіе пзданій бумагой, давленіемъ типографскихъ рабочихъ было сдѣлано невозможнымъ появленіе новыхъ газеть. Старыя закрывались одна за другой. Но нѣкоторыя все-таки держались и, несмотря на отсутствіе доходовъ отъ объявленій, существовали только розничной продажей. Обыватель платиль въ четыре-пять разь дороже,

но не желаль брать въ руки коммунистической газеты. Послѣдняя не могла выдержать конкурренціи ни съ какой, даже самой скверпой газетой, но носившей хотя бы обликъ независимости. Было какъ-то время, когда большевики закрыли всѣ газеты, кромѣ «Петербургской Газеты», въ которой нѣкій художникъ Оома Райлянъ съ большимъ цинизмомъ и наглостью, подѣлываясь подъ коммунистическій стиль; восхваляя Ленина и Троцкаго, ругательски ругая Керенскаго и Милюкова, проводилъ, въ сущности, черпосотенныя и антисемитскія идейки. Газетка сразу побила рекордъ и стала далеко впереди всѣхъ совѣтскихъ изданій. Коммунистическія власти, испугавшись, прихлопнули и ее.

«Теченія» среди правящихъ коммунистическихъ круговъ мѣнялись очень Временами, когда властямъ грозила какая либо особая опасность, они прикрывали всю некоммунистическую печать, но сначала «временно». Затъмъ, когда эта власть, болбе чемъ всякая другая склонная къ панике, несколько «отходила», она разръшала тъ или иныя изданія. Но какія? Тутъ-то и шла борьба мивній. Одни стояли за разрішеніе печати бульварной, безпринципной и порнографической, но безпартійной и аполитичной. Другіе, наобороть, стояли за необходимость оставленія только «серьезной политической печати» сь полнымь упраздненіемъ бульварной. Была, напр., недёля или две, когда въ Петрограде выходиль одинь кадетскій «Нашъ Въкъ», всь другія изданія были закрыты, и коммунисты очень гордились своимъ либерализмомъ... Этотъ «либерализмъ» быль таковь, что нашь редакторь М. И. Ганфмань, чрезвычайно выдержанный и осторожный человъкъ, прекрасно изучившій «духъ» всьхъ безчисленныхъ цензурныхъ режимовъ въ Россіи съ 90-хъ годовъ XIX въка, неоднократно вздыхалъ: хоть бы закрыли... Коммунистическій «либерализмъ» не выдержаль переворота, произведеннаго гетманомъ Скоропадскимъ на Украинъ. Снова вся газетная печать была закрыта. Затемъ, недели черезъ две новый припадокъ либерализма. «Нашъ Въкъ» снова появидся въ свътъ, пока, въ началъ августа, испуганная коммунистическая рука не придавила его окончательно. Некоторое время пытались выходить еще разные журналы и журнальчики. Овладъвъ типографіями, совътская власть добралась и до нихъ. Съ конца 1918 до средины 1921 г. въ Россіи царилъ полный коммунистическій рай: кром'в коммунистической — періодической печати никакой. И такъ она надобла и опротивбла даже самимъ коммунистамъ, что и тъ были рады, когда вмъсть съ «Нэпомъ» стало воскресать подобіе независимой печати, хотя бы въ видъ чисто-литературныхъ журнальчиковъ. Первый блинъ, впрочемъ, вышелъ комомъ. Получено было разръщение на выпускъ еженелъльной «Литературной Газеты.» Но какой-то типографскій шпіонъ доставиль корректурныя гранки предполагавшагося перваго номера въ Чеку. Тамъ прочли переловину о Дельвиговской «Литературной Газеть», не выдержавшей гнета Николая I, усмотръли въ ней недозволительные намеки и послали отрядъ чекистовъ съ приказомъ разбить стереотипы, уничтожить матрицы и отобрать разръшение на выпускъ. Такъ «Литературная Газета» и не вышла.

Русскіє литераторы живучи. Они еще понизили свой тонь, перешли на языкъ Николаевской прессы временъ Бутурлинскаго Комитета, стали сводить все на беллетристику и литературную критику. Коммунисты ввели прямую предварительную цензуру. Нъсколько журналовъ все-таки появились на свътъ Божій, пока въ августъ 1922 г. не было принято ръшене всю старую литературу и вообще встъх писателей, не яърующиху въ Маркса и его «Капиталъ», выслать за-тралицу.

23

Съ окончаніемъ выборовъ въ Учр. Собраніе большевики прикончили и послъдніе остатки открытой политической двятельности въ Петроградъ. Ценгральный партійный клубъ и районныя отдъленія были закрыты, разгромлены. Имущество расхищено. Нахожденіе при обыскахъ партійнаго кадетскаго билета становилось уже дъломъ опаснымъ. Всъ сколько-нибудь замѣтные кадеты вынуждены были скрываться, не ночевать дома. Выходилъ только время отъ времени «Нашъ Въкъ», при чемъ періодами закрытія, чередовавшіеся съ періодами выхода газеты въ свътъ, становились все длинибъс. И все-таки партійные работники находили возможность иногда выступать, читая лекціи, доклады, безъ подчеркиванія партійной марки.

Мы вошли въ стадію похоронъ. Хоронили Г. В. Плеханова, хоронили Учредительное Собраніе, легальную политическую работу, Кокошкина и Шингарева,

хоронили Россію — послѣ Брестскаго мирнаго договора . . .

На похоронахъ Г. В. Плеханова рядомъ со мной, несшимъ зеленый кадетскій вѣнокъ, шла маленькая депутація отъ Союза Михаила Архангела, обращавшая на себя всеобщее вниманіе. Двое юношей сложивъ стуломъ кисти своихъ рукъ, несли небольшой крестъ, красиво перевитый зеленымъ шлощомъ. На крестѣ надписъ:

Русь диктовала-бъ миръ своимъ врагамъ въ Берлинѣ, Когда-бъ народъ нашъ шелъ путемъ, указаннымъ тобой. В. Пуришкевичъ.

За двумя юношами съ крестомъ шла еще пара смънщиковъ.

Красныхъ вѣнковъ, красныхъ лентъ, красныхъ цвѣтовъ и красныхъ знаменъ на похоронахъ было очень много. Нѣсколько зеленыхъ кадетскихъ вѣнковъ и флаговъ тонули въ этомъ красномъ морѣ. Но рабочихъ не было на похоронахъ отца русской соціалъ-демократіи. Рабочіе не пришли демонстративно. Приказъ коммунистовъ оказалъ поразительное дѣйствіе. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, по приказу тѣхъ же коммунистическихъ вождей на похоронахъ Володарскаго были не только войска всѣхъ родовъ оружія, чуть ли не весь петроградскій гарнизонь, но и многія десятки тысячъ рабочихъ пришли проводить трупъ молодого, никому неизвѣстнаго еврея, съ годъ тому назадъ прибывшаго изъ Америки. Когда и съпшатъ разговори с классовомъ самосознаніи русскаго пролетаріата, я всегда припоминалъ врѣзавшееся въ мой мозгъ сопоставленіе двухъ похоронъ. Обо многомъ свидѣтельствуетъ оно, давая яркіе штрихи для характеристики психологіи русскаго рабочаго, но о классовомъ самосознаніи во всякомъ случаѣ не говоритъ.

Еще болъе печальной вышла январьская демонстрація въ честь Учредительного Собранія. Люди дълали видъ, что не то торжествують, радуются и привътствують «сбывшуюся, наконець, столътнюю мечту русской интеллигенціи», не то «готовятся къ бою», а на самомъ дълъ хоронили . . . идею Учредительнато

Собранія по всеобщему, прямому, равному и тайному.

Не безъ большихъ усилій удалось собрать со всего Петрограда 50-60 тысячъ челов'якъ, р'яшившихся шествовать по петроградскимъ улицамъ, весмогря на угрозу большевнетскихъ штыковъ и пулеметовъ. Среди этихъ демовстрантовъ было тысячъ десять и рабочихъ, выступавшихъ въ разныхъ мѣстахъ. Но основную массу вышедшихъ на улицу людей составляла интеллигенція, студенчество разныхъ школъ. Не знаю, какъ держали бы себя эти совершенно безоружные демонстранты, если бы сбылись упорные толки о готовившемся на то же время вооруженномъ выступленія соціалистовъ-революціонеровъ «для поддержки Учредительнаго Собранія». Хотя назывались и имена полковъ, будто бы р'яшившихъ «выступитъ», и названія заводовъ, уже выславшихъ свои боевыя дружины, я отлично

помню, какъ за всѣ четыре часа, проведенные въ рядахъ манифестантовъ, у меня и на одну минуту не было сомивнія, что ничего не будеть, что это только торьжественные похороны по первому разряду. Въ толить не чретвовалось ни малѣйшаго энтузіазма. Огонь жертвеннаго самозакланія не вѣялъ надъ толпой, хотя 
въ двухъ-трехъ мѣстахъ встрѣча ея съ большевистекнии отрядами сопровождалась 
стрѣльбой съ убитыми и ранеными. За «Учредительное Собраніе» не хотѣли 
умирать. Эта идея не была идеён—силой. Когда раннимь утромъ слѣдующаго 
дня В. М. Черновъ по приказу матроса Желѣзнякова послушно покинулъ предсѣдательское мѣсто и, сопровождаемый остальными депутатами, пошелъ въ ночной 
темнотѣ бродить по петроградскимъ сугробамъ, отыскивая, гдѣ оскорбленному 
есть чувству уголокъ, онь наложилъ лишь послѣдній штрихъ на картину.

Стольтняй мечта ивскольких покольній интеллигенціи. Что съ нею сталось! Вь какомъ видь она осуществилась! И не было возможности въ утвшеніе себь сослаться даже на какого-либо Стольшина. Все сдълали кронштадтскіе матросы, ть которые въ 1905 и 1906 голях умирали за Учредительное Собраніе.

Знали ли они тогда, за что умирали?

\*

Раннимъ утромъ на слѣдующій день я вышелъ прогуляться. Помѣщеніе редакцій было недалеко и какъ-то незамѣтно я очутился на ул. Жуковскаго. Неожиданно на встрѣчу попадается замѣщавшій редактора М. И. Ганфманъ. На немъ лица вѣтъ.

- Идемте вмѣстѣ. Кажется, случилось большое несчастье.

— Въ чемъ лѣло?

- Сторожъ изъ Маріинской больницы только что прибѣжалъ въ редакцію

и говорить, что тамь ночью убили министровь-кадеть. Мнѣ дали знать.

М. И. Ганфманъ жилъ въ двухъ шагахъ отъ редакціи, Маріинская больница помѣщается тутъ же. Черезъ минуту мы уже были въ больница и узнали отъ сестры, что ночью, когда недавно перевезенные А. И. Шингаревъ и Ф. Ф. Кокошкинъ уже спали, въ больницу ворвалось нѣсколько вооруженныхъ людей, прошли къ нимъ въ комнаты, взявъ фонари, и выстрѣлами язъ револьверовъ убили обояхъ. Насъ повели въ мертвецкую, куда уже снесли голые трупы. Они не были еще ничѣмъ прикрыты. Лицо Ф. Ф. Кокошкина было спокойно: его убили во время сна. А. И. Шингаревъ, видимо, мучился. Это убійство двухъ членовъ Учредительнаго Собранія довершало картину убійства самого учрежденія, долженствовавшаго воплющать народную волю.

Вернувшись въ редакцію, мы вызвали, кого могли. Прежде всего, кажется, гр. Панину. Трупы убитыхъ были обмыты, одѣты, перенесены въ часовню. Вѣсть о преступленіи быстро распространилась по городу. Часовъ съ девяти въ часовнѣ и около больницы толивлся народъ. Тутъ же шныряли разные подозрительные субъекты, подслушивавшіе разговоры и агитировавшіе въ кучкахъ:

— Чего жалёть! Двухь буржуевь убили. Всёхь бы ихь такъ. Помогали Керенскому воровать и Россію вмёстё продавали. Шингаревь, министрь финан-

совъ, одинъ двенадцать милліоновъ взяль...

Когда матросу стали возражать, что всѣ эти розсказни лживы, что убитые были бѣдные труженники, что Шингаревъ напр. съ большой семьей жилъ на Монетной въ 5 этажѣ въ квартирѣ изъ 4-хъ маленькихъ комнатъ, агитаторъ, точно одержимый, сталъ кричатъ:

— Извѣстно, прикидывался бѣднымъ, чтобы людей морочить. Знаемъ мы васъ. И вы такіе же, капиталиста-министра защищаете. Всѣхъ васъ кадетовъ давно пора въ штабъ Духонина. Объявлены внѣ закона пролетарской власти, значитъ, есть за что. Тоже у насъ на верху не глупѣе васъ люди сидитъ...

Онъ находиль въ кучкахъ сочувствующихъ. Спорить съ нимъ становилось небезопасно. Всматривался я въ эти горящіе ненавистью глаза. Слушаль эти слова, казалось бы красныя по звукамъ, но столь черныя по содержанію. Вспоминалъ мяткій образъ покойника, типичнаго русскаго земскаго врача-безсребренника и народника, во-истину жизнь и душу свою полагавшаго за темный пародъ, который за это платить ему ненавистью и безсмысленной клерегой. Матросъ на вопросы въ концъ концовъ отвътилъ, что 12 милліоновъ Шингаревъ взялъ отъ союзниковъ за содъйствіе Керенскому въ устройствъ наступленія...

Непосредственные виновники убійства были тотчась же обнаружены и нѣкоторые изъ нихъ даже посажены въ торьму. Ленинъ на первыхъ порахъ забилъ
тревогу и началъ настаивать на «правосудіи». Но онъ не долго пороть горячку.
Были пущены въ ходъ какія-то пружины, и дѣло совершенно заглохло. Арестованныхъ, непосредственныхъ убійцъ, скоро выпустили. Вдохновителей искатъ
перестали. Тѣ и другіе продолжають и по сію пору служить въ чрезвычайкахъ
и не разъ еще обагряли свои руки человѣческой кровью. Темные слухи продолжають и по сіе время утверждать, что неизвѣстно, съ чьей стороны, съ лѣвой
или съ правой, шло подстрекательство къ убійству. Какъ бы то ни было, коммунисты лишились права попрекать старую власть убійствами Герценштейна
и Іоллоса. Не только предательскимъ характеромъ убійства больныхъ людей въ
больницѣ, но и цинизмомъ неправосудія и безнаказанности убійцъ правительство
Ленина еще на зарѣ своей туманной юности побило всѣ рекорды.

Понятно, въ какой стущенной атмосферѣ происходили похороны убитыхъ. Нѣсколько тысячъ человѣкъ да духовенство съ епископомъ во главѣ рѣшились проводить покойниковъ до Александро-Невской Лавры и отдать имъ послѣдній долгъ, несмотря на тревожные слухи о предстоящемъ нападеніи на процессію. Слухи не оправдались. Порядокъ все время соблюдался образцовый. Очевидно власти никакого погрома не желали. Съ 1905 года я имѣлъ возможность неоднократно наблюдать наши уличные безпорядки и пришелъ къ глубокому убѣжденію, что принять сколько-нибудь большіе размѣры они могутъ только при попустительствѣ властей.

Сейчасъ же послѣ похоронъ убитыхъ мы стали готовить сборникъ, посвященный памяти Ф. Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева. Но выпустить въ свѣтъ удалось только «Дневникъ А. И. Шингарева», начатый имъ въ Петропавловской крѣпости. Большинство статей для сборника были написаны, отправлены въ Москву, тамъ поступили въ наборъ, но книга, вслѣдствіе разгрома «націонализированной» типографіи, появиться не могла.

Посять убійства Шингарева и Кокошкина жить партійнымъ людямъ стало еще трудніе. Видные кадеты спітино разъізякались. Кто оставался, должень быль притаться и гримироваться. Ф. И. Родичевь, напр., принявъ обличье біднаго міщанина съ густой окладистой бородой, живя непрописанный, съ юморомъ разсказываль намъ, какъ онь въ такомъ видів попаль ночью въ комендатуру

и выскользнуль отгуда только благодаря благодушію безграмотнаго помощника коменданта. Тоть размышляль, не отправить ли ему арестанта на Гороховую,

но решиль отпустить домой: простой, повидимому, человекъ...

Начались мирные переговоры. Въ тотъ моментъ, когда Троцкій сдёлаль свой жесть: войны не вести, мира не заключать, въ Петрограде ждали пришествія немпевъ и встретили бы ихъ какъ избавителей. Симпатін къ союзникамъ уступали мъсто все ръзче обозначавшемуся нъмцепоклонству. Помню, какое впечатитніе производили разсказы о томъ, какъ Полоцкъ былъ взять взводомъ немецкихъ солдать съ однорукимъ капитаномъ во главъ, какъ тысячные отряды красногвардейцевъ бъжали подъ натискомъ одного нъмецкаго эскадрона и т. д. Въ печати, гдъ только возможно было по внёшнимъ условіямъ, еще продолжали говорить о національномъ позоръ, о гибели родины, о патріотизмъ. Но я беру на себя смълость утверждать, что кром' небольших группъ офицерства и высоко развитой интеллигенціи, никто въ дъйствительности этихъ чувствъ не испытывалъ. Можно, поэтому, себъ представить, какъ мало популярны были всё попытки, прямо или косвенно им'ввшія въ виду возобновление войны съ нъмцами. Русский народъ не желалъ больше съ ними воевать, хотя и нашель еще въ себъ силы для междоусобной братоубійственной войны. Какъ ни тяжело это для національнаго достоинства, но ни одинъ правдивый лѣтописецъ начала 1918 г., по крайней мѣрѣ изъ жившихъ тогда въ Петроградъ, не станетъ отрицать господства въ немъ подобныхъ настроеній.

Къ большевикамъ по прежнему, несмотря на постепенное прекращеніе чимо власти говорили не иначе, какъ сонно. Что тамъ еще сонно выкинули, что выдумали, какое новое злодъйство совершили? А сонно, склонные къ паникъ и истерикъ, сами не въря, что еще существують, и недоумъвая, почему это происходить, неслись купа-то въ неизвъстное, повъривъ въ Ленина и слъдуя за каждымъ мановеніемъ

его руки.

То, о чемъ съ 40-хъ годовъ мечтали славянофилы, чего требовалъ И. С. Аксаковъ въ 1881 г. и что рекомендовалъ въ своихъ первыхъ, еще марконстскихъ, статьяхъ въ «Новомъ Словъ» 1897 г. П. Б. Струве, чего при всемъ своемъ желаніи не могли осуществить Н. М. Кишкинъ и А. Ф. Керенскій въ сентябрѣ—октябрѣ 1917 г., — то почти безъ затрудненій провели Ленинъ и Троцкій въ 1918 году. Они вернулись, какъ звалъ Ив. Аксаковъ, «домой», перенесли столицу изъ Петрограда въ Москву.

Исторія, вообще, не скупа на шутки. Если соціалистамъ она поднесла подарокъ въ видѣ Ленинскаго коммунистическаго государства, то и славянофиловъ она не обидѣла, давъ имъ изъ рукъ того же Ленина и возвращені въ «первопрестольную» и торжество древняго исконно-русскаго земско-соборнаго начала надъ гнильмъ западно-европейскимъ конституціоннымъ парламентаризмомъ.

Перенесеніе столицы не вызвало головокружительнаго потрясенія. Все обощлось гораздо спокойнъе, чъмъ ожидали. Совътскія учрежденія уже въ Петроградъ привыкли къ постояннымъ переъдамъ. Переселяться изть одной квартиры въ другую, не всегда даже уситвая мънять вывъски соотвътственно перемънт названія, — было однимъ изть ихъ любимъйшихъ занятій. Ни особыхъ традицій, ни архивовъ они не накопили. Новое чиновничество было легко-подвижнымъ, старое — частью исчезло, частью притаилось. Освободившиня за отътъвдомъ въ Москву учрежденія были тотчасъ же, даже въ избыткъ, возмъщены другими, дъйствовавшими въ предълахъ то Съверной Коммуны, то Петрограда. Чиновничьей безработицы переводъ народныхъ комиссаріатовъ въ Москву не вызвалъ, и все обощлось благополучно.

Разжалованный Петроградь быль возглавлень Зиновьевымь и спелань пентромъ Съверной области или Коммуны. Онъ очутился приблизительно въ такомъ же положеніи, какъ Москва при генераль-губернаторъ вел. кн. Сергъъ Александровичь. Центральные законы дъйствовали на территоріи Петрограда только съ дозволенія м'встнаго градоправителя. Что же касается московскаго всероссійскаго начальства, то оно въ Петроград'в власти вовсе не им'яло. «Намъ Москва не указъ» — отъ зиновьевскихъ чиновниковъ не разъ приходилось слышать такія слова. Петроградъ развиваль свое коммунистическое законодательство, строиль свое сопіалистическое общество. Онь, такъ сказать, щель вперели и быль реалистичнъе. Въ Москвъ бредили всероссійскимъ учетомъ, сочиняли планы, въ силу которыхъ вся страна работала бы по указкъ изъ Москвы, въ Москву присылала бы всё продукты своего труда и изъ Москвы получала бы слёдуемую каждой м'єстности долю. Въ Петроград'є смотр'єли на д'єло трезв'єє: надо брать откуда только можно, а свой соціализмъ проявлять при распределеніи, ущемляя буржуя. Петроградъ первый ввель распредёленіе хлёба «по категоріямъ», при чемъ Зиновьевъ старался лишь какъ можно сильнее подчеркнуть то, что было оскорбительнаго въ этой мъръ. Такъ, установивъ 4-ую категорію гражданъ и пообъщавъ выдавать ей по 1/8 фунта хлъба на два дня, Зиновьевъ прибавиль въ своей рѣчи: мы сдѣлали это для того, чтобы они не забыли запаха хлѣба. Всеобщая трудовая повинность нигд не осуществлялась съ такой безсмысленностью и садизмомъ, какъ въ Петроградъ. Тамъ иностранцы могли любоваться, какъ пьянистки и скрипачки изъ консерваторіи портили себ'є пальцы за непосильнымъ для нихъ трудомъ скалыванія льда съ тротуаровъ. Въ Петроградѣ въ день или наканунь какого-то революціоннаго празднества сотни «буржуевъ» были согнаны въ казармы для уборки конскаго и человъческаго навоза подъ торжествующее гоготаніе солдать.

Всё эти мёры однородны и продиктованы были однимь желаніемъ демагогически поиграть на темнотё и злобё народной массы, злорадствующей надъ униженіями тёхъ, кого вчера еще она считала выше себя.

Петроградскіе заводы дали коммунистической партіи численно наибольшіе и качественно наизучшіе ея пролетарскіе кадры. Петроградь разсылаль во всё стороны боевые и продовольственные отряды, для борьбы съ бёлыми и для отбыранія у крестьянъ хлѣба. Что же касается производства, то объ этомъ много говорили, по ровно ничего не дѣлали. Кромѣ производства зажигалокъ изъ пустыхъ патроновъ, петроградская промышленность за коммунистическій періодъ ничѣмъ не обогатилась. Да и зажигалжи рабочіе готовили крадучись, на вольный рынокъ, изъ ворованнаго казеннаго матеріала, а вовсе не во исполненіе всероссійскаго производственнаго плана, сочиняемаго Лурье-Ларинымъ.

Зато въ ущемленіи «буржуя», въ изд'явательств вадъ каждымъ образованнымъ, сморкавшимся въ платокъ и изб'ягавшимъ матерщины, человъкомъ Петроградъ шелъ впереди, указывая пути и Москв , и всей Россіи. Впрочемъ, дороги были проложены еще раньше . . . законодательствомъ о евреяхъ. Когда коммунисты стали «строитъ» свои «домкомбеды», пріемы въ нившія, среднія и высшія школы, нормировку квартирной платы, и т. п., они взяли ограничительныя нормы противъ евреевь и примъвили ихъ ко всёмъ «буржуямъ» въ самомъ распространительномъ и произвольномъ толкованіи слова. «Буржуй», какъ изв'єстно, не могъ бытъ предсёдателемъ домового комитета, а въ члены комитета допускался по проценту, какъ и въ школы. Квартирная плата съ «буржуя» бралась въ разм'єръ отъ двухъ до десяти разъ большемъ, чёмъ съ пролетаріевъ и совработниковъ. Такъ же облагались дѣти «буржуевъ» въ школахъ. Для «буржуя» существовали спеціальные налоги и повинности. А главное, опъ быть вообще существомъ, не пользовавшимся прямой защитой закона. Законъ примѣнялся къ нему лишь поскольку данный буржуй признавался полезнымъ для совѣтскаго государства, а признаніе этой полезности могло быть оспорено каждымъ учрежденіемъ и взято обратно въ каждую минуту. Въ этомъ же административномъ произволѣ заключалась, какъ извѣстно, сущность и русскаго законодательства о евреяхъ.

Таково было направленіе петроградскаго законодательства до самаго посятьняго момента, т. е. и при «Нотв». Можно легко себъ представить, что было вначать, въ 1918—1919 годахь. Постепенно, по мъръ того, какъ укръплялась большевистская власть, ихъ органы политическаго сыска усиливались старыми безработными царскими агентами, ознакомившими коммунистовъ съ прогрессивной техникой дъла. У большевиковъ въ Че-къ появились карточки, схемы, фишки. Увеличивался кругъ людей, подпадавшихъ подъ систематическое наблюденіе. Становилось очевиднымъ, что мое свободное проживаніе въ Петроградъ подсить къ концу. Кругъ знакомыхъ, остававшихся здъсь, все ръдъть и ръдъть.

Всякій разъ, когда въ коммунистическихъ газетахъ появлялось сообщеніе о ражрытіи новаго «кадетскаго заговора», встръчавшіеся со мной на улицъ спрашивали:

- Какъ, вы еще здъсь? Это неблагоразумно...

Я и самъ сознаваль, что неблагоразумно. Но таль за-границу, а оттуда куда-либо въ свободную Россію не было денегъ. Было и другое ощущеніе: я уже давно разочаровался въ союзникахъ, былъ убъжденъ, что до Россіи имъ мало дъла и даже болъе — сяльная Россія кое-кому уже мъщала. Если бы я былъ камещикомъ или дровосъкомъ, я могъ бы добывать себт хлъбъ внъ всякой политики. Для журналиста это немыслимо. Значитъ, пойти къ кому-либо на службу... Было тяжело. Ръщиться на это я не могъ.

Благодаря вмѣшательству нѣмцевъ, Сов. власть офиціально находилась въ мирныхъ или полу-мирныхъ отношеніяхъ къ Украинской Державѣ гетмава Скоропадскаго. Жена моя—природная малороссіянка, дѣти родялись въ Одесеѣ — всѣ основанія для переёзда на Югъ, гдѣ живутъ и родители жены. Надо ѣхать. Но это оказалось не такъ просто. Набережная у Украинскаго Консульства всегда переполнена многосотенными очередями, выстраивающимися съ 7 часовъ утра. Не мало и хорошихъ, и дождливыхъ, и холодныхъ утрь провелъ и я въ этихъ очередяхъ. Приносилъ украинскимъ властямъ и документы (все больше копіи, оставляя подлинники у себя на рукахъ, на всякій случай), и фотографическія карточки, платалъ деньги. Всего имъ было мало. Каждый разъ они находили, что еще чего-то не хватаетъ, и я снова долженъ балъ продѣлывать очередную кампанію, сперва на набережной, затѣмъ у дверей, послѣ во дворѣ и, наконецъ, въ самомъ помъ ценіи. Миѣтакъ и не удалось собрать всѣ нужные документы и я это дѣло бросилъ.

Наступаль ноябрь 1918 г. по новому стилю. 7-го предполагалось съ особой торжественностью отпраздновать первую годовщину октябрьской революціи.

Программа была объявлена уже за недѣлю. На улицахъ — манифестаціи, шествія, иллюминаціи, передвижные театры подъ открытымъ небомъ, музыка, танцы, фейерверкъ. Митинги. Торжество на Марсовомъ полѣ съ рѣчами на моги-

лахъ жертвъ революціи. Но главное не тутъ. Главное, о чемъ писали въ совѣтскихъ газетахъ и говорили въ публикъ, сводилось къ тому, что на этотъ день гражданамъ будетъ выдано кромъ нормальной порціи въ ½ ф. чернаго хлѣба еще по... оѣлой будикъ. Въ газетахъ былъ рядъ противорѣчивыхъ сообщеній о томъ, граждане какихъ категорій получатъ эту булку. Сначала сообщалось, что она будетъ выдана только ѣдокамъ 1-ой и 2-ой категоріи. Затѣмъ прибавили, что и гражданемъ третьей категоріи булка будетъ выдана, только позже и изъ муки худшаго качества. «Буржум» 4-ой категоріи булки не получатъ. Солдатамъ она будетъ выдаваться въ казармахъ. О качествъ булки говорили одни, что она напомнитъ старую пятикопъечную французскую булку, другіе — что это будетъ старый ситный хлѣбъ съ изюмомъ. Пустъ читатель не подумаетъ, что я паржирую. Нѣтъ, совътскіе граждане уже въ то время въ такой мърѣ были ошарашены свалившимся на ихъ голову соціалистическимъ строительствомъ и голодовкой, что объ этой «бѣлой булкъ», дъйствительно, говорили днями, старательно комментируя всѣ свъдѣнія совѣтской печати . . .

Городъ украшался, конечно, въ красный цвѣть. Все было затянуто красными полотнами. Футуристы выставили какіе-то плакати: вотти шли отдѣльно, голова оставалась позади, руки, тоже независимо отъ туловища, болтались гдѣ-то на верху. Было красиво и красно. Особенно запомнился мнѣ огромный красный колпакъ, надѣтый на думскую каланчу: точь въ точь какъ у клоуновъ въ циркѣ. Колпакъ съ широкими полями, только все въ огромныхъ размѣрахъ.

Полюбоваться самимъ празднествомъ мнѣ не удалось. Въ ночь на 5-ое ноября къ дому подъвхалъ автомобиль. Минуты черезъ три у меня уже были гости; студентъ-психоневрологь, два-три комиссара изъ матросовъ, четверо солдать. Начали рыться въ бумагахъ, которыхъ у меня было не мало: рукописи, коррек-

туры, оттиски журнальныхъ статей.

Ревностный студенть отбираеть все и откладываеть въ сторону. Набралась уже цёлая гора.

 Что вамъ собственно надо? Вѣдь это, большею частью, авторскіе оттиски статей, напечатанныхъ лѣтъ 10-15 тому назадъ, а то и раньше.

Они намъ и нужны. Вы, въдь, писатель и мы хотимъ ознакомиться съ вашей

литературной физіономіей.

— Въ первый разъ слышу, чтобы для этой цѣли надо было ночью пріѣзжать въ квартиру, подымать на ноги всю семью, производить обыскъ и грозить арестомъ. Гораздо проще пойти въ Публ. Библіотеку, взять старые журналы и газеты и прочесть, что я писаль.

Студенть завяль: мы-люди маленькіе, делаемъ, что намъ приказали.

 — А я думаль, что въ соціалистическомъ государстві ніть ни большихъ, ни малыхъ людей и каждый поступаеть по своему разумінію.

Студенть разсердился: я прівхаль не выслушивать ваши насмешки, а обыскать и арестовать васъ...

- Дѣлайте зачѣмъ пріѣхали...

Обыскъ длился часа три. Затъмъ мнъ предложили одъться и слъдовать въ комендатуру. Одинъ изъ комиссаровъ успокоилъ жену: завтра же выпустять, не стоитъ и подушки съ собою брать.

Меня отвезли, дъйствительно, въ комендатуру Суворовскаго района, провели по ряду просторныхъ свътлыхъ комнатъ въ подвальный этажъ, гдъ и помъстили въ темной, безъ всякой мебели, безъ оконъ, длинной и узкой комнатъ, служившей когда-то барской кладовой при кухить. Тутъ же рядомъ была и эта кухия, хотя

и расположенная въ полуподвалѣ, но съ окнами, свѣтлая и большая. Пустая кухня была заперта, а насъ все время держали, никуда не выпуская, въ кладовой, пока, наконецъ, сгрудившіеся въ ней 40 человѣкъ, почти задыхавшіеся, не стали шумѣтъ и требоватъ коменданта.

Наконецъ, явился и комендантъ, простой солдатъ. Послъдовала сначала

маленькая перепалка съ употребленіемъ крѣпкихъ словъ:

Какая еще кухня! Гдѣ кухня? Что еще врете?

Его ткнули носомъ въ запертую кухню. Онъ почесалъ затылокъ и сдался: - Ну, ладно, прикажу поискать ключи. Ежели найдуть, открою . . . Полчаса искали ключи. Нашли. Къ разсвъту мы размъстились на полу обширной барской кухни и людской. Мы уже ознакомились другь съ другомъ и поняли, почему были арестованы. Арестовывали по спискамъ кандидатовъ въ гласные петроградскихъ районныхъ городскихъ думъ 1917 г. Это были первые выборы по всеобщему, прямому, равному, тайному голосованію. Передъ выборами велась агитація. Партін, желая блеснуть, выставляли, какъ говорилось, для «окраски списковъ», имена и своихъ знаменитостей и просто безпартійныхъ, но очень популярныхъ спеціалистовъ. Большевики тоже принимали участіе въ выборахъ, а теперь превратили ихъ въ западню. Взяли афиши отъ партій народной свободы, трудовиковъ и сопіалистовъ-революціонеровъ и, воспользовавшись указанными тамъ адресами кандидатовъ, произвели повальные обыски и аресты. Было, правда, нъсколько человъкъ, ни въ какихъ спискахъ никогда не значившихся. Но это видимое исключеніе только подтвердило правило. Такъ, дворникъ, убивавшійся, что у него осталось дома безъ матери шестеро ребять, оказался братомъ «кандидата», лавно увхавшаго въ перевню. Одна изъ забранныхъ женщинъ была опредвленно взята вмъсто умершаго брата - «кандидата», взята «впредь до выясненія справедливости ея словъ». Наконецъ, горничная, долгое время не понимавшая, за что же ее взяли, вспомнила, что дъйствительно какъ то лътомъ въ прошедшемъ голу господа записали ее въ какой-то «трудовицкій списокъ». Эта случайно обнаружившаяся, маленькая тайна созиданія демократическихъ кандидатуръ партіи трудовиковъ встрічена была не безъ язвительныхъ насмішекъ. Были, понятно, и простые случаи чисто пошехонскихъ недоразумъній. Такъ нъкто ІІІ., вышедшій проводить своего отца, быль въ комендатурь задержань, и, пока судь да дъло, просидъль три недъли виъстъ съ нами. Когда его, наконецъ, освободили, слъдователь не счелъ даже нужнымъ извиниться. Еще бы: могло быть и хуже.

Изъ арестованныхъ мало кто догадался взять съ собой постель и пищу. Поэтому уже съ утра родственники и знакомые стали осаждать комендатуру. Осада увѣнчалась успѣхомъ. Сперва разрѣшили передачи, затѣмъ свиданія на разстояніи, а потомъ и на лѣствицѣ, ведущей въ подвалъ. Стражи, получивъ кое-что изъ продуктовъ, совсѣмъ размикли. Мы узнали, что въ городѣ произведены массовые аресты гласныхъ. Коммунисты боятся возсталія, а потому рѣшкли изъять всѣхъ лицъ, которыя могли бы возглавить мятежную попытку и создать органъ городского самоуправленія. Какъ только праздники пройдутъ спокойно, насъ немедленно выпустятъ. Среди арестованныхъ много академиковъ, профессоровъ, рачей, богатыхъ купцовъ, инженеровъ, много лицъ, нынѣ занимающихъ видыне посты на совѣтской службъ. Аресты вызвали въ городѣ большое волненіе. Въ Че-кѣ успокаиваютъ, говоритъ, что очень скоро выпустять.

Вечеромъ насъ подъ слабымъ конвоемъ отправили въ б. Военную Тюрьму, что на Нижегородской ул. Тюрьма оказалась уже переименованной въ какое-то исправительно-трудовое учрежденіе, при чемъ тюремные надзиратели тоже полу-

чили какое-то сантиментально-благодушное названіе, чуть ли не воспитателей. По существу же во главъ тюремной администраціи остались старые служащіе, поддерживавшіе прежніе порядки, но про себя ръшившіе, что особенно усердствовать не стоить, и за подачки охотно д'влавшіе разныя поблажки. Но бывали минуты. когда старшему надзирателю, не то спьяна, не то по какому-то нагоняю, приходило на умъ навести порядокъ. Камеры тогда запирались на ключъ; по гулкимъ корридорамъ, выстроеннымъ изъодного желъза, неслась густая скверная ругань, бряпало оружіе, щелкали затворы. Затемь воцарялось тяжелое молчаніе. Публика вначаль была, большею частью, интеллигентная и предпочитала въ такія минуты со стражей не говорить. Проходило часа два-три и снова открывались камеры, заключенные ходили другъ къ другу въ гости, даже въ другіе этажи. Три раза въ недълю намъ приносили передачи. Мы могли писать и получать письма. Кром'в офиціальныхъ сношеній были и неофиціальныя. Словомъ въ первыя двътри недъли пребываніе въ Военной Тюрьм' напоминало жизнь въ гостиниц ... для т'ехъ, у кого били средства получать съ воли, что ему было надо. Страдали не заключенные, а ихъ родные, вырывавшіе кусокъ у д'ятей, чтобы отнести томившемуся въ безд'яльи отцу.

Не успъли насъ привести въ тюрьму, какъ уже начали освобождать. Первыми были освобождены, насколько я помню, В. В. Водовозовъ и М. Я. Пергаменть. Всъхъ арестованныхъ «по списку гласныхъ» въ тюрьмъ на Нижегородской улицъ было 212 человъкъ. Изъ нихъ, какъ я уже сказалъ, далеко не всъ были членами твхъ партій, по спискамъ которыхъ они шли. Было много видныхъ спеціалистовъ, врачей, педагоговъ, подрядчиковъ, купцовъ, инженеровъ, техниковъ, археологовъ, строителей, очень цънныхъ для развитія и поддержанія городского хозяйства, но совершенно не интересовавшихся политикой.

На нихъ арестъ произвелъ чрезвычайно сильное впечатлѣніе.

- Спасибо, научили. Нътъ, теперь уже меня ни на какіе выборы калачомъ не заманишь. Довольно! Показали намъ, что значатъ выборы...

Походило на самомъ дълъ на то, будто крайніе правые, которые, по обывательской легендъ, все время незримо работали за спиной большевиковъ, дали имъ заданіе отбить у нашей либеральной интеллигенціи охоту соваться въ общественныя дёла. Избыткомъ гражданскаго мужества всё эти хорошіе спеціалисты, но смирные люди, никогда не отличались. А туть большевики имъ показали, что согласіе дать свое имя на пом'єщеніе въ списк'є кандидатовь въ гласные вовсе не такая законная и невинная вещь, какъ казалось. Они даже въ гласные не прошли, а въ тюрьму попали и, что дальше будеть, неизвъстно.

То и дело приходилось слышать такія речи: «Ну, я понимаю, взяли Вась или Н. Н. Вы - видные кадеты, писали, говорили противъ большевиковъ. Но меня то за что? Я въпь ни слова не сказалъ и не написалъ. Только что далъ свое

имя въ списокъ. Теперь ужъ, шалишь, умиве буду . . .»

Первую годовщину октябрьской революціи мы провели въ тюрьмѣ. Если память мн'в не изм'вняеть, сов'етская власть и намъ даже выдала по знаменитой бълой (точнъе сърой) булкъ, о которой недълю говорилъ «весь Петроградъ». Вообще же кормили очень плохо. Хлъба давали по полу-фунта, иногда три четверти. Супъ быль пустой, безъ гороха – его выбирали себъ надзиратели на кашу, съ селедочными головками, но безъ селедочнаго мяса. Давали зато кофе-суррогать и сахару. Безъ передачъ нельзя было прожить и недъли. Несчастныхъ, не имѣвшихъ передачъ, было не мало. Ихъ кормили болгъе состоятельные арестанты. Въ
торьмъ было чисто. Давали хорошій кипятокъ. Не было скученности: жили по
одному, по-двое въ камерахъ, при возможности гулять по корридору. Желающіе
вызывались на работы на чистомъ воздухъ. Въ сущности, это былъ видъ прогулки.
За недостаткомъ пилъ, колуновъ и лопатъ — работы по пилкъ и носкъ дразъ или
по уборкъ огорода хватало только на десятую часть желавшихъ. Библіотеки въ
тюрьмъ не было, церковь разорена и забита, но книги можно было получать
изъ дому и возвращать ихъ обратно, а протоїерею Чельцову не препятствовали
устраивать у себя въ камерахъ богослуженія для желающихъ.

Дня черезъ два прітжали въ тюрьму цѣлымъ табункомъ слѣдователи изъ Чеки. Камеры заперли и начались вызовы на допросъ. Слѣдователи были разные: рабочій, матросъ, интеллигентъ, полуингеллигентъ. Одни допрацивали очень вѣжливо, не безъ язвительности, другіе—грубо, ругались и кричали. Было тутъ, какъ и въ старой Россіи, когда полиція вѣжливо разговаривала съ образованными и била по мордѣ простонародье. Слѣдователи-коммунисты позволяли себѣ еще кричать и на купцовъ, но передъ державшимъ себя съ достоинствомъ интеллиген-

томъ какъ то никли и пассовали.

Меня допрашивалъ слѣдователь Отто, изъ латышей, вѣроятно, съ среднимъ образованіемъ. Допросъ носилъ характеръ формальний. Изъ лежавшаго предъ нимъ «дѣла» Отто зналъ, что я — членъ Центр. Комитета к-д. партіи, сотрудничаль въ «Рѣчи» и «Русской Мысли». Я не отрицалъ. Онъ спросилъ, было, у меня, каковы планы к-д-ской партіи и что я думаю о бѣлой арміи. Я отвѣчалъ, что, живя въ Сов. Россій и читая только совѣтскія газеты, я не имѣю достаточно матеріала для отвѣта на эти вопросы. Онъ попытался еще спросить меня, какой я держусь «оріентаціи», но получивъ отвѣть: «русской», возразилъ: такой не существуеть. — «Если я ея держусь, значить, для меня она существуеть...»

Давъ мнъ подписать краткій протоколь, Отто сдѣлаль на повъсткъ какой-то вначекь, позваль надзирателя и, сказавъ ему: «проводите», обратился ко мнъ: о результатахъ скоро узнаете. Въ это время въ камеру запли другіе слѣдователи собиравшіеся уѣзжать, и одинъ изъ нихъ, высокій, въ папахъ, указывая на меня пальцемъ, сказаль: «Когда эти будутъ у власти, а мы въ тюрьмъ, они, чорта

съ два, къ намъ сюда не прівдуть, а къ себв съ конвоемъ потянуть».

Каждый день выпускали по нѣсколько человѣкъ. Бздили слѣдователи. Допрашивали недопрошенныхъ, а сидѣвщихъ купцовъ почему-то допрашивали по два и по три раза. Они нѣсколько волновались и тайкомъ привнавалицъ, что нажали, гдѣ слѣдуетъ, винты. Отпустили и ихъ. Изъ всей компаніи въ 212 человѣкъ, оставалось въ тюрьмѣ всего только 31 человѣкъ, превмущественно изъ сѣдняковъ-интеллигентовъ. Начали приводить въ тюрьму новыхъ сидѣльцевъ. Привели нѣсколько юныхъ морскихъ офицеровъ, компанію интеллигентовъ, взатыхъ за карточной игрой, большую группу крестьянъ Ново-Ладожскато уѣзда, обвиняемыхъ въ бунтѣ, нѣсколькихъ студентовъ изъ студенческаго сельско-хозиѣственнаго кооператива подъ Лугой, ставшихъ жертвою доноса, рабочихъ ссъэровъ и анархистовъ, кронштадтскаго анархиста Блейхмана, когда-то призывавшаго матроссовъ «вспарывать животы офицерамъ», группу просто уголовных преступниковъ.

Составъ тюрьмы рѣзко измѣнился. Стали мѣняться и порядки. Казенная лища была плоха по-прежнему, но строгости усиливались. Стража вли воспитатели ругались гораздо чаще и рѣзче. Запрещено было ходить изъ одного этажа въ другой. Мы всё, первые засельники по дёлу «гласныхь», сгруппировались въ четвергомъ, самомъ верхнемъ этажё и пользовались еще нёкоторыми льготами, Но въ другихъ корридорахъ начинали уже на цёлые дни запирать камеры, по-степенно переводя арестованныхъ на настоящій режимъ одиночнаго заключенія.

«Результаты» допроса мив все оставались неизвъстными. А слухи полэли нехорошіе. Жент и хлопотавшимъ обо мит отвъчали, что не сегодня-завтра выпустять, а стороной меня извъщали, что вышлють куда-то на съверъ, за Вологду. Изъ 212 арестованныхъ осталось всего четверо: я, одинъ очень богатый хлъботорговецъ Г., бъдникъ учитель А. и техникъ Ф., у котораго при обыскъ конфисковано было 25 т. рублей царскими деньгами.

Былъ уже декабрь. Стояли морозы. Однажды, въ объдъ, вмъсто обычной жидкой бурды, намъ дали густой супъ изъ чечевицы. И по тюрьмъ пополвли служи: сегодня высылають... Хлъботорговецъ, у котораго были конспиративныя снотення съ волей, шепнулъ миъ, что надо готовиться къ отъъзду, повидимому, въ Вологду. У меня было теплое пальто съ башлыкомъ, но не было теплой обуви. Сообщить домой — поздно: ближайшая передача чрезъ два дня. Но мнъ еще что! У меня хоть башлыксь и пальто, а у другихъ, кромъ лътняго пальто, буквально ничего нътъ. Неужели и пхъ погонять въ такомъ видъ, въ декабръ мъсяцъ, въ Архангельскую губернію?

Погнали... Почти все населеніе тюрьмы, отъ 16-ти-лѣтняго «красноармейца» П., отпустившаго пзъ подъ ареста какого-то заключеннаго, до семидесятилѣтняго беззубаго старика изъ новоладожскихъ крестьянь, людей явно больныхъ, тубер-кулезныхъ, въ томъ числѣ и анархиста Блейхмана, отправляли, какъ «буржуевъ», на окопныя работы по Архангельско-Вологодской жел. дорогѣ. Освободили только одного «пролетарія»... милліонера-жлѣботорговца. Его вызвали, прочли ему жестокій приговоръ, что онъ собственно подлежить разстрѣлу, но впредь до выясненія освобождается на поруки для исполненія обязательныхъ работь, которыя

будуть указаны совътской властью. Конечно, это стоило не дешево. Вечеромъ меня вызвали въ контору тюрьмы. Лицо, собиравшее мои бумаги и записывавшее мои отвъты, вдругь ровнымъ голосомъ сказало: направо, въ будкъ телефонь. Я не заставилъ себя просить, осторожно зашелъ въ будку, быстро вызвалъ жену, къ счастью оказавшуюся дома, и успълъ сказалъ: сегодия къ ночи

съ Николаевскаго вокзала въ Вологду...

## H

## ВЪ ССЫЛКЪ НА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ДОРОГЪ

Отъ тюрьмы на Нижегородской, черезъ весь городъ, въ морозъ, съ вещами насъ на Николаевскій воказлъ часа два. А въ это время моя жена и еще человѣкъ пять, случайно узнавшихъ объ отправкѣ близкихъ имъ людей въ Вологду, метались по огромному воказлу и по путямъ въ поискахъ вагоновъ, въ которыхъ насъ повезутъ. Уже поздиѣе, когда я вернулся, жена разсказала мнѣ, какъ съ валенками и хлѣбомъ въ рукахъ она бѣгала по рельсамъ, перелѣзала черезъ заборы, спотъкалась, падала, оцарапала лицо и руки, упрашивала солдатъ, получая отъ нихъ ругательства и толчки, пока, наконецъ, какой-то желѣзнодорожникъ не сжалился надъ нею. Прежде всего онъ провелъ ее въ будку, гдѣ она нѣсколько

успокоилась и обогрѣдась, а затѣмъ указалъ на мѣсто, гдѣ собирался составъ вологодскаго поѣзда. Оставалось только слѣдить за его передвиженімии т. е. бѣгать за нимъ по рельсамъ. Богъ, видно, миловалъ, не попала подъ вагоны и даже имѣла возможность видѣть, какъ провели меня для посадки. Проститься, конечно, не позволили. но валенки и хлѣбъ для передачи мнѣ взяли, а затѣмъ всѣхъ

провожавшихъ прогнали прикладами...

Въ товарномъ вагонъ были настланы въ два ряда доски. Считая съ поломъ, получалось три этажа, на которыхъ и размъстилось человъкъ 45. Въ вагонъ, куда попаль я съ учителемъ А., помъщались еще ново-ладожскіе крестьяне, группа рабочихъ анархистовъ и просто хулигановъ, группа офицеровъ съ Клейгельсомъ, сыномъ бывшаго градоначальника. Сопровождать насъ назначенъ быль особый комиссаръ изъ полуинтеллигентовъ-канцеляристовъ, человѣкъ съ недурно привъшеннымъ языкомъ. Вагонъ чрезвычайно быстро «сорганизовался»: выбранъ былъ староста и его помощники. Староста былъ указанъ новоладожцами, но не изъ крестьянъ, а какой-то очень толковый и чрезвычайно практичный, бывалый господинъ, напоминавшій скрывающаго своє званіе прапорщика запаса изъ мелкихъ техниковъ. Въ помощь ему выбрали двухъ раздатчиковъ. На вагонъ полагалось по два конвойныхъ. Одинъ долженъ былъ всегда сидъть въ вагонъ, другой провожалъ арестованныхъ, когда имъ надо было отлучиться по нуждъ или за покупками. Старосты пяти вагоновъ составили совъть при комиссаръ и пошли добывать провизію на дорогу. Если память ми'є не изм'єняеть, вагонные старосты избрали изъ своей среды главнаго, вручивъ эту должность инженеру Л., племяннику одного изъ послъднихъ Президентовъ Вольно-Экономическаго Общества.

Выгоды «организованности» сказались очень быстро. Прежде всего принесли въ вагонъ хлъбъ, воблу и сахаръ, полагавшиеся намь отъ казны по разечету изъ двухъ дней пути. Затъмъ нашъ вагонный староста гдъ-то промыслылъ топоръ. Послъ мы слышали, какъ возъъ поъзда бъгала голосившая сторожиха и Христомъ-Богомъ молила возвратить топоръ. Какъ ни жалко памъ было плакавшей бабы, но своя рубашка ближе къ тълу. Всъ предчувствовали, что безъ топора мы погибнемъ съ холоду и потому и знавшіе тайну топора, упорно ее хранили, не поддаваясь

ни чувствительности, ни голосу совъсти.

Нашъ вагонъ когда-то представлялъ собой теплушку. Отъ этого времени осталась труба, идущая черезъ вагонъ, но печка исчезла. Созрѣлъ планъ вернуть ее такимъ же путемъ, какъ она пропала. По соглашенію съ конвойнымъ на ближайшей станцій была отряжена небольшая экспедиція изъ молодежи, скоро вернувшаяся съ добычей. Силами вагонныхъ техниковъ украденная печь была прилажена къ остававшейся трубъ. На станціяхъ мы помогали раскрадывать казенныя желѣзнодорожныя дрова и до Вологды ѣхали прекрасно: топили и варили, сколько надо было, и пѣлый день пили чай...

Комиссаръ по очереди навъщалъ вагоны. Былъ веселъ и словоохотливъ (много времени спустя я узналъ, что онъ былъ преданъ суду за хищеніе продуктовъ у одной изъ порученныхъ ему партій і). Намъ онъ говорилъ то же самое,

что и другимъ:

— Васъ отправляютъ по «мобилизаціи буржуевъ, враждебныхъ сов'єтской власти». Ъдете въ Вологду. Васъ или тамъ оставятъ, или отправятъ по близости. Арестантами вы считаетесь только до Вологды. Тамъ будете на положеніи рабочихъ. Станете получать паекъ: 1½ ф. хлѣба, сахару, муки, масла, крупы, чаю, соли, казенный об'єдъ кром'є того. Рабочій день 8 часовъ, въ Сов. Россіи нигдѣ больше не работають. Житъ можно будетъ и на вольныхъ квартирахъ.

Одежду, обувь, все, что кому надо, все казна дасть. Мѣсяцъ работы считается за годь. Отработаете положенный вамь срокъ – кому три, кому пять лѣть т. е. мѣсядеъ и станете уже не буржуи, а полноправные граждане Совѣтской Республики. Всѣ права. Хоть на мѣсто Ленина васъ выбирай, и на это у васъ полное право...

Арестанты слушали, развёсивъ уши. Удивительно дов'єрчивы русскіє люди. Въ вагон'є было не мало образованныхъ людей, казалось бы, педурно знающихъ, какъ живется и что д'ълается въс Совденіи. И тёмъ не мен'єе, даже они склонны были в'єрить росказвимъ комиссара. «Ну, конечно, онъ преувеличиваетъ, но если и половина — правда, то и тогда не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюютъ. Можно будетъ житъ и на «работахъ». Особенно привлекала возможность житъ на вольныхъ квартирахъ.

На третьи сутки повздъ прибыль въ Вологду. Тамъ насъ постигли первыя разочарованія. Вивето горячаго об'єда и теплой квартиры, которые насъ, по словамь комиссара, должны были тамъ ждать по его телеграмм'в, намъ пришлось не менве трехъ часовъ съ вещами слоняться взадъ и впередъ по городу. Одно учрежденіе отсылало насъ къ другому. Никто не хот'єлъ насъ принимать. Все чаще слышались слова: «веди ихъ въ тюрьму.» Наконецъ, посл'є того, какъ мы четыре раза взадъ и впередъ колесили по одн'ємъ и т'ємъ же улицамъ, комиссаръ привелъ насъ къ большому б'єлому каменному зданію, гд'є и сдалъ по перекличк'в на улицѣ очень свирѣпому конвою. Немедленно посл'є этого комиссаръ почезъ — только мы его и видѣли.

Конвой съ матерной бранью и прикладами погналъ насъ въ зданіе реальнаго училища, хотя мы и не думали, конечно, отказываться туда вдти. Отромные высокіе свѣтлые классы были, какъ полками въ магазинѣ, перегорожены трехъ-ярусными нарами. Но, Боже мой, во что было превращено прекрасное зданіе Реальнаго Училища, служившее этапомъ для арестантскихъ и воинскихъ командъ! Клопы и тараканы ходили стадами днемъ. На нарахъ, на полу, на окнахъ валялись остатки пищи, не убиравшіеся, видимо, мъсяцами. Выбиты не только стекла, но и многія рамы. Въ стѣнахъ выколупаны отъ масляной краски огромныя плѣши. Гдѣ только можно, пахабныя надписи и рисунки. Водопроводъ нигдѣ не дѣйствуетъ. Краны сломаны. Когда по настилу изъ досокъ мы прошли въ мѣсто, называвшее озеро на полу заливало уже доски, а кое-гдѣ въ этомъ озерѣ торчали сопки вышиною въ аршинъ. Пришлось упрашивать конвой выпускать на улицу. Съ бравью конвойные собирали отрядъ п съ ожесточеніемъ «гнали»: «еще растеряешь васъ, сволочей, а послѣ отвѣчай за васъ...»

Кром'в голыхъ стънъ и наръ на этап'в намъ ничего не предложили. На вопросъ объ объдъ конвойные отвъчали: «Сейчасъ въ первъйшемъ ресторать вамъ закажемъ объдъ изъ трехъ блюдъ, а вы пока своимъ закусите». Но среди нашизъ сбуржуевъ» недаромъ было много и «рабоче-крестьянскаго» элемента. Онъ умътъ говорить съ конвоемъ на понятномъ для него языкъ. Скоро послышалось:

- Ироды вы, душегубы, хоть кипятку то дайте, с. с., либо позвольте самимъ на свои пеньги за чаемъ сходить!

Посять долгаго переругиванія первая брешь была пробита, и челов'ять десять заключенных в съ конвойными получили возможность пойти въ близлежащую чайную за кипликомъ.

Дальше пошло дѣло все легче и легче. Сначала осторожно, а затѣмъ все смѣлѣе заглядывали къ намъ фигуры въ сѣрыхъ солдатскихъ шинеляхъ, предлагавшіе «на промѣнъ». Мѣняли все: хлѣбъ, сахаръ, папахи, валенки, рукавицы,

шинели. Самыми ходкими «деньгами» были папиросы и табакъ; охотно брали портмона, изъ рукъ рвали, если кто продавалъ, часы либо штатскій костюмъ. Не отказывались и отъ денегъ, но брали ихъ неохотно. Арестантскій этапъ превратился въ толкучку.

Около четырёхъ часовъ, когда уже вечерѣло, смѣнился караулъ и стало совеѣмъ хорошо. Конвойные уже сами предлагали проводить въ городъ, въ лавочку, конечно — за нѣкоторую мзду. Мнѣ попался удивительно душевный парень изъ какой-то особой, носившей чуть ли не названіе екоммунистической», роты. Онъ не только свелъ меня на почту и далъ возможность отправить домой открытку и телеграмму, но и затащилъ меня къ себѣ въ гости въ казарму, угостилъ кашей, сладкимъ чаемъ и хлѣбомъ. Я впервые увидалъ тутъ, какъ живутъ привиллегированные красноармейцы. Эти помѣщались хорошо. У каждаго была своя кровать со столикомъ, въ который складывались продукты. На пишу красноармеецъ не жаловался. Когда я сидѣть у него въ гостяхъ, на кровать, казарма стала заполняться женщинами. Оказалось, что сегодня устраивается балъ, что балы, вообще, бываютъ не рѣдко, а женщины въ казармѣ постоянныя гостъи.

Доволенъ ли былъ красноармеецъ такими «свободами»? Нѣтъ. Ему казалось, чо все это не настоящее, не серьезное, а потому и не прочное. «Свобода то оно свобода, да кто еще знаетъ, какъ оно обернегся; продажныхъ шикуръ много, доносятъ; при томъ, если я коммунистъ, развѣ долженъ я крестьянина разорять, а мы ихъ потрошимъ здорово. Ну и они насъ не любятъ. Въ одиночку не встрѣчайся. Коммуниста непремѣнно убьютъ».

Предчувствія не обманули моєго пріятеля. Обернулось не очень хорошо. Вскор'є, сидя въ арестантскомъ вагон'є на станціи Плесецкой, я узналь, что вся вологодская «рота коммунистовь» за послабленія арестованнымь буржуямь была

предана суду и раскассирована.

Конвоиръ доставилъ меня къ семи часамъ на этапъ. Тамъ мы заночевали. Пробовалъ я было заснуть, конечно, въ одеждѣ и въ пальто, но аттаки клоповъ были столь стремительны и жестоки, что ночь пришлось бодрствовать. Утромъ кипятокъ снова пришлось покупать на собственныя деньги въ чайной. Но въ 11 часовъ намъ дали клѣба и гороховаго супа. Не успѣли мы, однако, приняться за ѣду, какъ по камерамъ забѣгали конвойные: «Живо! со-би-райсь! Черезъ пять минутъ выступать!»

Бросили ѣду. Опорожнили котелки. Стали спѣшно собирать и укладывать вещи. Второпяхъ, конечно, кое-что и растеряли. А конвойные все подгоняли, скверно ругаясь и угрожая прикладами. Выскпали на улицу и построились въ ожиданіи провѣрки. Ждемъ четверть часа, никого нѣть. Разстраиваемъ ряды. Съ бранью велять вновь построиться. Опить ждемъ... Черезь полчаса является начальство. Перекличка. Счетъ. Краткое внушительное слово: если кто изъ этой буржуйной сволочи вздумаетъ бѣжать или не повиноваться, немедленно стрѣлять; за побѣть кромѣ того отвѣчаетъ вся партія, потому смотрите другь за другомъ сами, если хотите (такъ васъ и такъ!) остаться живы. Мы уже обстрѣлены и потому коммунистическая словесность на насъ не производить особаго впечатъћнія.

Ведуть на воквалть. Но побъда еще ибть. Проходить длинныхъ четыре часа, пока подають составъ и начинается посадка. Это время мы слоняемся по воквалу. Конвой уже давно размякъ. Мы устали и замерали. Танцуемъ съ ноги на ногу. Къ чему надо было «тнать» насъ съ такой сибиной, не давъ и побътъ! Система. Вскорб я убъдился, что это излюбленный пріемъ: надо бить арестованнаго по головъ, не давая ему опомниться, чтобы онъ все дѣлалъ быстро, по военному, а затъмъ тянуть изъ него жилы. Для чего? Такъ. Говорять, система эта заимствована у стараго порядка и имъетъ подъ собой солидныя психологическія осно-

ванія, какъ средство управленія массами.

Повезли на сѣверъ. Везли долго. Почти полныхъ двое сутокъ ѣхали мы до станціи Плесецкой, гдѣ были штабы VII арміи. Тамъ мы видѣли кое-кого изъ старыхъ ссыльныхъ, уже выбившихся въ люди и занявшихъ тѣ или иные посты при армейскихъ учрежденіяхъ. Они нѣсколько ознакомпли насъ съ тѣмъ, что намъ предстоитъ. Посылаютъ по двумъ направленіямъ: или въ Емцы, или на деревню Кочмасъ (можетъ быть, немного перевралъ названіе). И тамъ, и тутъ фронть, на которомъ уже начинаются бои, а до весны ожидается серьезное наступленіе англо-американо-архангельско-бѣлогвардейскихъ войскъ. Въ Емцахъ очень скверныя условія жизни, зато туда доставить прямо по желѣзной дорогѣ. Въ Кочмасъ немного лучше, но надо идти пъшкомъ съ вещами 29 версть; подводъ не даютъ, половина людей, пока добдетъ, замерянетъ.

Сидъли мы въ вагонахъ подъ карауломъ и ждали, кого куда пошлютъ. Вызывали насъ во врачебную комиссію на освидътельствованіе. Была тижелая и оскортительная комедія. Врачи изъ семльныхъ трепетали какъ осиновый листъ передъ ассистентами изъ коммунистовъ. Помию осмотъъ одного діакона:

Ну, раздѣвайся, жеребячья порода! Показывай твои болѣзни. Чѣмъ

дъвокъ портилъ, сифилисомъ или трипперомъ?

Врачъ молчалъ, пока, видимо важный, членъ комиссіи изощряль свое остроуміе. Другой членъ взглянулъ на насъ, распозналъ сквозь нашу хулиганскую вившность интеллигентское обличье, толкнулъ товарища и сказалъ:

Перестань, не валяй дурака.

Дьякона признали «годнамъ». Но были и такіе, которыхъ и эта комиссія вынуждена была забраковать. Семидесятильтній старикь изъ крестьянь, въсколько чахоточныхъ, въ томъ числъ и Блейхманъ, нъсколько человъкъ съ температурой выше 39° были изъяты изъ партіи и отосланы въ околодокъ. Развъ не ясно было, что это слъдовало сдълать уже въ Петроградъ и въ Вологдъ, гдъ къ намъ тоже заходилъ врачъ, опрашивавшій, кто на что жалуется. Ему указали на лихоралящихь, у которыхъ, повидимому, начинался тифъ. Врачъ сказалъ: приму мъры, но больные послъдовали съ нами до Плесецкой. Впослъдствіп врачи въ разговоръ со мной оправдывались, что они были буквально терроризированы военно-коммунистическими властями, грозившими разстрѣломъ за каждаго оставленнаго «буржуя», который окажется «не опасно больнымъ».

Меня комиссія спросила: Что у васъ? Я отвѣчаль:

 Мић пятидесятый годъ. Вею жизпь я занимался только уметвеннымъ трудомъ и къ окопнымъ работамъ не способенъ. Я почти слъпъ и, если лишусь очковъ, то въ двухъ шагахъ ничего не увижу, да и въ очкахъ вижу плохо.

Параграфъ о зрѣніи отмѣненъ. Грыжей не страдаете?

Нѣтъ.

Написали: годень. А въ то же время во всёхъ канцеляріяхъ отъ Вологды до Плесецкой и Емцовь, какъ и въ доброе старое время, укрывались сотни здоровеннѣйшихъ верзилъ не умѣющихъ грамотно написать ни строки. Происходила соціальная революція: литераторы, учителя и чиновники рыли окопы, дворники, рабочіе и бойкіе купеческіе сынки писали и учили.

По дорогѣ отъ Петрограда до Вологды и въ самой Вологдѣ можно было еще купить хлѣба и кое-что изъ продуктовъ. Отъ Вологды стало совсѣмъ худо. Фронтъ все объѣлъ. За деньги достать хлѣба совсѣмъ нельзя было. Мѣняли только

на табакъ, да и то боясь, какъ бы не увидали солдаты или чекиеты и не отняли бы хлъбъ даромъ. Мы еще не «работали», а потому намъ давали только по фунту хлъба на день безъ горячаго приварка. Начинался голодъ. Многіе изъ насъ ходили подъ вагонами и собирали выброшенныя поварами гнилыя, промерзшія картофелины и другіе объъдки. Мит — я помню — какой-то красный командиръ подалъ кусокъ хлъба. Это была первая милостыня, которую я взялъ Христа ради. На старости лътъ научили меня коммунисты нищенствовать...

Изъ этой мерзлой картошки арестованные, какъ имъ совътовали, сдълали «поре». Говорили, что ъстъ «пюре» безопасите, чъмъ не тертую картошку. Предосторожность не помогла. Той же ночью всъ полакомившісся этимъ «пюре», были жестоко наказаны. Дизентерія, впрочемъ, пришла поздиве, въ Емпахъ...

\* \*

На Плесецкой мы пробыли дня три. Часть партіи отдѣлили куда-то, кажегал, дѣйствительно въ Кочмасъ, а остальныхъ повезли на 426-ую версту, за
полустанкомъ Емцы. Пріѣхали мы вечеромь. Было уже темно и я совершенно
не видѣлъ мѣстности, гдѣ мы остановились. Выгрузивши и пересчитавши, насъ
повели куда-то по узкой дорогѣ. Изъ присланной партіи четыре-пять человѣкъ
вяли меня подъ боев покровительство и сдѣлались монми няньками, иногда
буквально водившими меня подъ руки. Къ сожалѣнію, проклятыя условія современности таковы, что я даже теперь, спустя 4 года, не могу вполнѣ откровенноговорить о тѣхъ людяхъ, которымъ я обязан спасеніемъ въ эти тяжкія минуты
моей жизни. Но ихъ образы я сохранилъ въ своей душтѣ и, если они находятся
втѣ предѣловъ досягаемости совѣтской власти и мои строки дойдутъ до нихъ,
пусть примуть ихъ какъ горячую дань моей благодарности. Безъ ихъ содѣйствія,
меня давно бы уже не было въ живыхъ. Это были: учитель А., высланный со мной
изъ Петроград по дѣту гласныхъ, эстонецъ Э., два молодыхъ морскихъ офицера
ПІ, и Л. и ниженеръ Л.

Эстонецъ Э. былъ натурой интересной. Человъкъ большого роста, огромной физической силы, сильныхъ страстей и въ то же время чрезвычайной выдержки. Сынъ богатаго крестьянина, онъ получилъ небольшое образование, занимался въ Петроградѣ до революціи торговлей и жиль, видимо, хорошо. Вмѣстѣ съ нимъ попаль въ ссылку его соотечественникъ, бывшій его большой пріятель, представлявшій, какъ это бываеть нер'вдко, разительную противоположность. Скор'ве низкаго роста, слабосильный, пріятель Э., - фамилію котораго я забыль, производилъ впечатлъние человъка очень умнаго и хитраго, гораздо болъе образованнаго и интеллигентнаго. Онъ умъль и любиль поговорить на политическія темы, тогда какъ Э. изъяснялся по русски не безъ труда и говорилъ мало. Оба пріятеля служили въ Че-ка следователями по деламъ спекулятивнымъ. Оба обратили эту службу въ доходный промыселъ. Вмъстъ попались и, переживъ на Гороховой непередаваемыя сцены «примърнаго разстръла», очутились въ тюрьмъ на Нижегородской. Но туть начали обнаруживаться и некоторыя различія. Жена Э. послъ его ареста оказалась почти безъ средствъ и, кажется, не особенно интересовалась своимъ супругомъ. А жена пріятеля Э. имъла въ рукахъ очень большія деньги и энергично хлопотала за своего мужа. Въ неповоротливомъ мозгу Э. сталь тяжело шевелиться вопрось: почему это такъ случилось? Въ душу, очевидно, запали тяжкія подозрѣнія. Дальше — больше. Въ тюрьму они попали вмѣстѣ

и въ ссылку пошли вмѣстѣ, но уже въ Плесецкой пріятель Э-а отъ него оторвался и судьба его явно пошла по другимъ рельсамъ. Э. сознавалъ, что его пріятель использовалъ его, какъ грубую физическую силу, обманулъ, а теперь и предалъ и выкарабкивается самъ, предоставляя ему тонуть. «Убить его надо» — сказалъ онъ мнѣ однажды, и это не были пустыя слова.

Окружающее его русское простонародье Э. не любилъ за грязь, скверную ругань (онъ съ большой любовью и почтительностью говориять о своихъ родителяхъ), за «необразованность». Большевики произвели на него чрезвычайно сильное внечатл'вніе и подавили его психику. «Русскому народу — нер'вдко говариваль онъ мнѣ — только такое правительство и нужно. Другое съ нимъ не справится. Вы думаете, народъ васъ уважаеть. Нѣтъ, онъ надъ вами смѣется, а большевика уважаеть. Большевикъ его каждую минуту застрѣлить можеть. Я помню, какъ онъ меня застрѣлить хотѣлъ. Они иногда правильно хотятъ — и мы имъ должны подчиняться», — неожиданно заканчивалъ Э. свою мысль.

Этотъ человъкъ почувствоваль ко мнъ какую-то симпатію, совершенно безкорметную. Онъ помогаль мнъ, какъ только мотъ. Когда надо было взбираться въ вагонъ, подымавшійся на полтора аршина надъ насыпью, и я никакъ не могъ подтянуться на своихъ слабыхъ локтяхъ, онъ подталкиваль меня и всаживаль въ вагонъ своими могучими руками. Когда одинъ арестантъ изъ хулигановъ украль у меня казенную мотыку и мнъ грозили непріятности, Э. заставиль его угрозой передомать ребра вернуть украденное.

Какъ то я прямо спросилъ его:

— Вы человъкъ сильный, любите и уважаете только силу, почему же вы помогаете и заботитесь обо миъ, воплощенной и ненужной слабости?

Онъ отвътилъ:

— Силы то у меня самого много. Мнъ тоже иногда хочется умъ и правду видъть. Вы думаете, что человъкъ можетъ жить только какъ грязная свинья или голодная собака? Если бы не было образованныхъ, хоть слабыхъ, но честныхъ, совсъмъ скучно било бы. А власти вамъ давать нельзя. Вы инчего не умъете...

Э., челов'якъ очень аккуратный и обстоятельный, вывезъ съ собой немного продуктовъ, т'ямъ бол'я, что аппетитъ у него, сообразно комплекціи, былъ большой. Но припасовъ хватило только до Плесецкой. Въ лагерномъ барак'в на 426-ой верст'є, Э. уже сильно голодалъ и таялъ на моихъ глазахъ. Вообще, условія жизни были таковы, что обрекали вс'яхъ насъ на медленную, по в'ярную смерть.

Вытинутое, узкое, низкое, темное днемъ и ночью, деревянное зданіе, безъ постьству страна одномъ конців и печкой – на другомъ. По об'є стороны, у мокрыхъ стінь — нары, посредин'в — узкій столь. Населеніе такъ густо, что при распред'яленіи м'встъ буквально отм'яривали каждому его 8 вершковъ. Изъ-за каждаго лішне захваченнаго полу-вершка шли уже споры и даже драки. Слать надо было не разд'яваясь. Вс'є вещи, вообще, приходилось на ночь прятать подъ себя, такъ какъ крали немилосердно. Днемъ, когда вся партія отправъллась на работы, вещи въ запертомъ или завязанномъ вид'є оставлялись на отв'ятственности старосты п очередного дневальнаго. Ихъ надзоръ отъ кражъ не спасалъ. Кражи, вообще, служили источникомъ постоянныхъ ссоръ. Для осв'ященія служила лучина. Ее долженъ былъ нащепать дневальный въ такомъ количеств'я, чтобы хватило на утро, когда завтракали передъ отъ'яздомъ на работы, и на вечеръ, когда об'ядали посл'я возвращенія съ работъ. Такъ какъ приготовить такое огромное количество лучины одинъ дневальный, обремененный и другими работами, никогда не могъ, то его всегда ругательски ругали. Дневальный посл'я отъ'язда партіи долженъ быль вымести камеру, наколоть и принести дрова, поддерживать огонь въ печи, нащепать лучину и помочь старостѣ доставить продукты.

Продукты (хлёбъ, сахаръ, иногда чай, рыба и мыло) выдавались старостъ каждаго барака по списку и дълились выбранными раздатчиками изъ арестантовъ по возвращени ихъ съ работъ. И старосту и раздатчиковъ обвиняли почти всегда въ кражахъ и мощенничествъ, хотя заранъе заготовленныя порціи раздавались по жребію. Староста должень быль следить за порядкомь и всехь подымать въ 6 ч. утра. Всѣ, исключая старосты и одного дневальнаго, должны были ежедневно, не исключая ни воскресенья, ни Рождества, ни Новаго Года, отправлятся на работы. Чувствовавшій себя больнымъ отправлялся старостой по запискъ въ околодокъ въ  $6^{1/4}$  ч. утра. Если фельдшеръ признаваль его больнымъ, онъ могъ остаться въ лагеръ, но получалъ третью часть хлъбнаго пайка и долженъ быль все время лежать въ баракъ, не выходя во дворъ. Бъда, ежели кто изъ начальства замътить такого «лодыря» во дворъ. Если же фельдшеръ не признавалъ его больнымъ, онъ, сломя голову, долженъ быль бёжать къ полотну, гдё въ 7 ч., передъ поёздомъ уже выстраивались арестанты по баракамъ или, какъ говорили, «по ротамъ.» Такой неудачный больной лишался завтрака. — большею частью супа изъ селедки даже безъ крупы – который раздавался въ 61/2 ч. утра. Безъ десяти минуть семь мы должны были уже выходить къ полотну, имѣя на завтракъ не болѣе 15 минутъ. Завтракъ раздавался, смотря по представляемой посудь: на одного, на двухъ, на трехъ.

 $\overline{X}$ л $\dot{x}$ ба давали по  $1^{1/2}$  фунта на челов $\dot{x}$ ка съ малымъ недов $\dot{x}$ сомъ. Сахару около 4 золотниковъ. Рыбы, сухой воблы или селедки, въ среднемъ по полу-фунту въ день. По прівздв съ работь, между 7 и 8 часами вечера давался «объдъ», т. е. то же самое варево, что и утромъ, за исключениемъ праздниковъ, когда вмъсто супа давалась жидкая пшенная каша. Раціонь въ общемъ быль значительно меньше красноармейскаго: почти совершенно отсутствовали жиры. Его не хватало бы для поддержанія силь и при сидячемь образів жизни въ теплой тюрьмів. Мы же проводили все время, съ 7 часовъ утра до 7-8 ч. вечера, на морозъ, за работой или въ холодныхъ вагонахъ и, конечно, выдаваемая намъ пища не составляла и половины того, чего требоваль организмъ. Даже я испытываль чувство голода. Что же переживали болъе молодые и здоровые, напр. Э., который на волъ ежедневно потребляль одного хлъба не менъе 3 фунтовъ? Огромное большинство арестантовъ постоянно испытывали острое чувство голода, и всё мысли ихъ были поглощены заботой, какъ бы чего найти съёстного. Поселеній по близости не было никакихъ. Оставалось красть либо въ казенныхъ складахъ и кухняхъ, либо у болъе счастливыхъ товарищей, получившихъ какія-нибудь посылки. Посылки, особенно со събстнымъ, редко доходили въ целомъ виде. Сначала содержание ихъ въ порядкѣ надзора просматривалось на почтѣ, затѣмъ въ штабныхъ учрежденіяхъ VII армін, потомъ лагернымъ начальствомъ и, наконецъ, сожителями по бараку въ порядкѣ простой кражи.

Э. таялъ на моихъ глазахъ. Въ теченіс недёли, которую я провель съ нимъ въ баракѣ, онъ потерялъ не менѣе 15 фунтовъ вѣсу. Охватившее его сначала воз-

бужденіе начинало уже смѣняться апатіей...

Составъ арестованныхъ быль очень смѣшанный, съ большой дозой уголовнаго элемента, не только воровъ, но и разбойниковъ и убійцъ. Нравы были дикіе. Одно изъ самыхъ сильныхъ впечатлѣній произвела на меня сценка, которую я наблюдалъ въ первую же ночь. Черезъ трехъ человѣкъ отъ меня возилась пара педерастовъ за своимъ дѣломъ. Сосѣди объяснили миѣ. что хулиганы пригро-

зили имъ ножомъ, если они вздумаютъ протестовать. Сказали старостъ: онъ разъединилъ парочку. Это не помогло.

Помию другую ночь, дня черезь три послѣ того, какъ я поѣль выданной вяленой рыбы. Ночью я почувствоваль, что у меня во рту что-то шевелится —

и вытащилъ червя съ полъ-вершка величиной.

Другое сильное впечататьніе было вечеромь, въ первый же день послѣ возвращенія съ работь. Моп неподбитыя валенки не выдержали первой же прогулки по лѣсному бурелому. Я пробиль ихъ о какой-то сукъ и они порядкомь намокли отъ набравшатося свѣга. Вернувшись къ вечеру въ баракь, я разулся и, замѣтивъ, что у печки есть свободное мѣсто, присѣлъ, какъ и другой арестантъ, на корточки и сталъ сушить передъ огнемъ валенокъ. Вдругъ, ко мвѣ подошелъ одинъ здороенный верапла, толкнулъ меня такъ, что я покатился на полъ и занятъ мое мѣсто передъ каминомъ. За меня, бъло, заступились двое, но верзила имъ отвѣтилъ:

- Подите вы съ вашимъ бариномъ къ...

Долженъ прибавить, что это былъ первый и последній разъ, когда меня обидёль въ камерт свой брать арестантъ. Обыкновенно относились ко мит хорошо, по человечески. Но ругаль въ бараке не прекращалась и драки были ежедневно.

Въ чемъ же состояли наши работы?

Насъ привезли на 426-ую версту вечеромъ, когда было темно и я не могъ даже раземотръть мъстности, въ которой расположенъ нашъ «лагерь принудительных» даботъ». Когда на слъдующій день въ 61/4 часовъ утра мы пошли за завтракомъ, я тоже ничего не видълъ кругомъ и слъпо шелъ за товарищами гуськомъ на огонекъ у вагона-кухни. Возвращаясь обратно, я споткнулся въ темнотъ и пролилъ часть драгоцънной жидкости. Въ 7 часовъ, когда насъ посадили въ вагонъ, было также темно. Вагонъ былъ съ нарами, но холодный, безъ печки. Во всемъ повъдъ на пять крытыхъ товарныхъ вагоновъ было только двъ теплушки съ печами. Раза три эстонецъ пли какой-либо другой пріятель вталкивали меня туда, но, большею частью, теплушки брались съ бою болъ с плъными и болъ б близко къ нимъ выстроенными «ротами», а остальнымъ приходилось кататься въ холодныхъ товарныхъ вагонахъ.

Да, это было «катанье», которое мы, не попавшіе въ теплушку, проклинали отъ всей души. Пятнадцать версть въ декабрьскую стужу насъ везли не менёз-хъ часовъ. Считалось, что нашъ рабочій день длится 8 часовъ, съ 8 часовъ утра до 4 вечера, когда уже спускались сумерки. Но на самомъ дълъ на подвозъ насъ къ мъсту работъ на 441 верстъ уходилъ не часъ, а три часа. Шабашили мы ровно въ 4 часа, но везли насъ обратне ни разу не меньше трехъ часовъ. Такъ что, хото мы «работали» всего 6 часовъ, но вмъстъ съ дорогой времени у насъ уходило 12 и 13 часовъ. Провезутъ насъ три версты, остановять поъздъ, еще — двъ, затъмъ обратно подадутъ, опять стоятъ, а мы мерзнемъ и ругаемся. Дровъ возлъ дороги было достаточно. Когда становилось невмоготу, набирали полъньевъ, что потыше, кололи ихъ казенными кирками и саперными лопатами и жгли прямо на полу вагона. Окутывало такимъ злымъ, ѣдучимъ дымомъ, что глаза не высыхали отъ слезъ. Приходилось широко раздвигать двери вагоновъ, чтобы не задохнуться отъ дыму. Все же теплъе, чъмъ голько переминаться съ ноги на ногу.

Прі хали наконець. Нась выгружають и разбивають на шестерки. Большею частью съ мъста выгрузки мы должны были по лъснымъ «гропкамъ» пройти на позиціи, полторы-двъ версты, и снести то, что полагалось. Носили мы, главнымъ образомъ, мотки колючей проволоки, иногда доски для колодцевъ и блокгаузовъ. На шестерку выдавался мотокъ проволоки пуда въ три и длинная жердь. Жердь

продъвалась сквозь мотокъ, и два человъка, положивъ концы на плечи, несли ее по увенькой тропкъ, идя гуськомъ за проводникомъ, безъ котораго въ этой чащъ нъть возможности найти надлежащія «тропки». Двое человъкъ несутъ, четверо ихъ поочередно смъняютъ.

Шестерки сбивались на-скоро, безо всякой системы. Въ одну набирались вее сильные, какъ на подборъ, въ другую — самые слабые. Горько миъ было и совъсти передъ арестантами, въ шестерку которыхъ я попалъ... Храбро положилъ я конецъ жерди на плечо и пошелъ. Пронесъ мотокъ саженей десятъ — и упалъ. На ровномъ мѣстѣ ноги скользили, въ стѣгу увязали, о корни и суки постоянно спотыкались. Приходилось снова подымать мотокъ съ земли — лишній и большой трудъ, не говорн уже о томъ, что, падая, тянешь за собой товарища и подвергаещь его опасности жестоко разбиться. Меня смѣнили. Спасибо, даже не ругались. Попробовалъ я послѣ еще разъ понести жердь. Прошелъ немного дольше, но результатъ тотъ же.

Нѣтъ, отецъ (такъ называли меня арестанты и красноармейцы изъ народа),
 не для тебя это дѣло. Скажемъ уже десятнику, дастъ тебѣ, что полегче.

Десятникъ внимательнымъ взглядомъ посмотрълъ на меня: не притворяюсь ли?

- Ну, хорошо, ставить его на жерди, скобы и гвозди.

Это было легче. Набиралть я въ дырявый мѣшокъ скобъ и гвоздей, разсовывалъ по карманамъ, которые, конечно, немплосердно отъ этого рвались, но все-же было легче, а, главное, по силамъ. Носилъ и доски. Съ этимъ справилися.

По приход'в на позиціи, десятники распред'вляли насъ на разныя работы. Одни копали землю для окоповъ, блиндажей или колодцевъ, другіе — рубили деревья и обтесывали колья, третьи — забивали эти колья въ землю, четвертые разматывали колючую проволоку и переплетали ею построенные загородки и частоколы. Мн'в приходилось д'влать все, кром'в закладки и общивки колодцевъ.

Грѣшно жаловаться на обремененіе работой. Десятники изъ молодыхъ сапервър — славные, хорошіе юноши — относились ко миѣ болѣе, чѣмъ тернимо. «Ну, какой ты, отець, намъ работникъ — сказалть одинъ, виды, съ какимъ трудомъ подымаю я выше головы тяжелый деревянный молотъ, чтобы вбивать имъ въ землю непослушный колъ, входившій у меня только въ сиѣгъ, — пойди лучше въ лѣсъ, посили.

Я пошелъ. Сёлъ на пень, оглянулся и душа моя радостно застыла отъ этой торжественной красоты и спокойствія вёковёчныхъ архангельскихъ лѣсовъ. Я сразу узналъ мѣстность, гдѣ нахожусь. Да, это тѣ самые лѣса, которые воситъть А. Чапыгинъ въ своей замѣчательной повѣсти «Бѣлый скитъ», до сихъ поръ не оцѣненной въ нашей литературѣ. Вотъ передо мной эти гитанты, живые, осыпальное сифтомъ, тянуціеся верхушками въ небо, и мертвые, на двадцать саженей перегородившіе всѣ дороги. Ходить по этимъ лѣсамъ можно только по тропкамъ, зная при томъ, куда какая тропка приведетъ. Собъешься, заблудишься, не выберешься вовѣкъ и попадешь либо медвѣдю, либо бѣлому сну въ лапы. Оступишься въ снѣгъ, сбоку дороги – хватайея сейчасъ за дерево: снѣгъ глубокъ, провалишься — не выбраться. На деревьяхъ бѣлки прыгаютъ, снѣгомъ тебя порошатъ, птицы различными голосами перекликаются. Издали доносятся удары топоровъ и молотовъ: наши работають.

Вдругъ раздался выстрълъ, орудійный, черезъ минуты три за нимъ — другой, еще и еще. Послышалась и ружейная стръльба, тоже не очень частая. Въ первый день я не могъ ясно разобраться, съ какой стороны выстрълы. Перестрълка длилась около часа. Раненых в ни разу не видъль, хотя однажды очень близко отъ насъ зарылся въ сиътъ подъ деревомъ на пригоркъ трехъ-дюймовый снарядъ. Ходили его смотръть. Непріятно было, когда однажды насъ бестръялял руженнымъ огнемъ на работъ у блиндажа вблизи насыпи. Велъли залечь. Затъмъ прошли въ блокгаузъ, отсиживались тамъ вмъстъ съ взводомъ красноармейцевъ, которые ругали и коммунистовъ, и бълыхъ, и пъли циничныя и кощунственныя пъсни.

Я, конечно, быть не работникъ. Но и другіе, долженъ правду сказать, работали не очень много и не очень усердно. И подневольные рабочіе, и комавдируемые на работы и для надзора красноармейцы и вольные начальники, всё относились къ работѣ какъ-то скептически и равнодушно. Огроили колодецъ и смѣялисъ: «а воды то, вѣдь, тутъ нѣтъ, давно пора въ другомъ мѣстѣ рыть, да вотъ товарищъ Сергѣй упрямится». Рызи яму для блиндажа и говорили: «къ концу кампаніи будетъ готово». Про наши проволочныя загражденія всѣ въ одинъ голосъ утверждали: «весной, первымъ же потокомъ все снесетъ».

Очень часто различныя группы рабочихь и солдать подходили къ костру погръться, вскипятить чайку. Завязывались разговоры. Меня особенно интересовало отношеніе красноармейцевь къ бълымъ, какъ преломляется въ ихъ сознани междоусобная война. Общее впечатлѣніе было такое. Тъ, что попроще, взятые отъ сохи или мало тронутые пропагандой, не върили въ побъду красныхъ.

— Гдѣ ужъ намъ! Какъ перейдутъ въ наступленіе, всю эту работу вашу снесутъ и насъ виѣстѣ съ нею. Развѣ у насъ что настоящее? Государство, офицеры— все второй сортъ. Видѣлъ я американца: пальто мѣховое, теплое, короткое, ноги свободны, рукамъ легко, ружьецо у него шгрушка, не какъ у насъ, на веревкѣ, бинокль, карта. Все у него есть, знаетъ, гдѣ находитея, противъ кого воюетъ. Дъйствуютъ они обходами. Мы вотъ тутъ работаемъ, а «онъ», можетъ быть, уже за тридцать веретъ насъ обощелъ, а завтра окружитъ и готово: сдавайся.

Полу-интеллигентные и распропагандированная молодежь изъ города и де-

ревни на это горячо возражала:

— Не такъ ужъ это страшно. Конечно, если бы воевали съ нами англичане и американцы, намъ, словъ нѣть, противъ нихъ не устоять. Но ихъ мало, они только приданы бѣлыми для твердости. А съ бѣлыми мы справимся. Офицеры ихъ лучше нашихъ, безъ спору, только они — господа, живутъ отъ своихъ солдатъ особо, ѣдятъ и пьютъ по особому. Пока бѣлый у офицера на глазахъ, онъ еще годенъ, а какъ одинъ остался, нашъ его голыми руками беретъ. «Ты» — горонтъ — «съ чего это вздумалъ — золотые погоны защищать? думаещь, тебѣ нашьютъ, киязей и графовъ мало осталось?» Какая у бѣлыхъ сила, если одинъ нашъ агитаторъ можетъ у нихъ цѣлый батальонъ испортитъ. Возьмутъ, свяжутъ офицеровъ и вамъ же ихъ и выволокутъ...

Наконецъ, одинъ изъ полукоманднаго состава сказалъ мнѣ какъ-то слова,

въ первой части оказавшіяся пророческими:

 А я вамъ скажу, кончится такъ: мы – возьмемъ Архангельскъ, а «они» – Плесецкую. Неразбериха. Гражданская война.

Насколько я тогда поняль, онъ своими словами хотъль оттънить господствовавшій въ то время способъ веденія войны глубокими обходами.

Довольно часто въ разговорахъ слышались звуки ненависти и мести за роднях, за жестокости надъ товарищами. Тутъ было много сумбуру, но много и просто темнаго. Среди красныхъ было не мало и перекрашенныхъ, которые, вѣроягно, энергіей брани старались застраховать себя отъ подозрѣній. Такъ, во

время одной изъ «работъ» я около часу слушаль у костра горячія річи нівкоего Б., въ прошломъ несомненно офицера, разжалованнаго, какъ онъ говорилъ, въ рядовые во время войны. Онъ все собирался взять Архангельскъ и изощрялся въ придумываніи казней, которымъ подвергнеть населеніе, выръзавшее какой-то отрядъ революціонеровъ, и одного офицера, еще въ царское время предавшаго его брата, будто бы устроившаго заговоръ въ Академіи Ген. Штаба. Послъднее мит показалось явнымъ вымысломъ, разсчитаннымъ на невъжество слушателей. Заломивъ на затылокъ высокую черную смушковую папаху, распахнувъ полы шинели, Б. ораторствоваль: - «Войду въ городъ, соберу буржуевъ, самыхъ жирныхъ, самыхъ чистыхъ, самыхъ, голубчики мои, образованныхъ. Построю ихъ въ рядъ. За то, скажу я имъ, господа мои хорошіе, что вы возстали противъ народа и предательски выръзали моихъ товарищей, назначаю я вамъ наказаніе. Пятый изъ васъ будеть разстръдянъ. Четвертый изъ оставшихся – повъщенъ. Третьяго изъ остающихся пристръдю я самъ. Послъднихъ, такъ и быть. помилую, возьму съ нихъ выкупъ по милліону рублей кругомъ за всёхъ, и за казненныхъ тоже, а затъмъ пошлю на работы. Ну, а съ офицеромъ-предателемъ у меня другой разговоръ булетъ...»

Слушалъ я Б. и не могъ понять, кто онъ собственно, красный или только прикидывающійся имъ, черный. Но и въ томъ, и въ другомъ случать ръчи его, совершенно невыносимыя для интеллигентнаго сознанія, вызывали въ рядовыхъ красно-

армейцахъ скверныя и злыя, кровожадныя чувства.

Всв признавали, что въ Россін плохо и такъ продолжаться не можеть. Нъкоторые предлагали ене шебаршитъ, а прямо пойти къ иностранцамъ въ науку; все одно этого не избыть ни краснымъ, ни бълымъ, а за науку, конечно, платятъ. Раздавались и другіе голоса. Такъ впервые здъсь, у костра, на 441-ой верств услыхалъ я изъ устъ одного красноармейца: «дайте намъ только съ бълыми справиться, а тамъ объявимъ и всеобщую, прямую, равную борьбу противъ воши». Впослъдствии схожія фразы я читалъ въ совътскихъ газетахъ и вычиталъ ли ее красноармеецъ оттуда или своимъ умомъ дошелъ – не знаю.

\* \*

Я не очень-то много вбилъ кольевъ въ землю и еще меньше намоталъ проволоки. Десятники и присматривавше за нами красноармейцы на меня не очень насъдали и не особенно гнали на работу. Они видъли, что я не уклоняюсь и не лодарничаю, а, дъйствительно, не могу и не умъю. Но все-таки разечитывать на постоянное снисхождене стражи было рискованно. Надо было добиться какой-либо другой работы, для меня посильной. Въ это время насъ уже опрашивали о спеціальности. Мастеровыхъ, слесаря и сапожника, уже взяли куда-то отъ насъ на постоянныя работы. Большое впечатлъніе произведо извъстіе, что двухъ бывшихъ офицеровъкавалеристовъ взяли на станцію Плесецкую на конюшни для ухода за лошадьми. О положеній «конюховъ» отзывались хорошо и всѣ въ нашемъ лагерф, причастные къ кавалеріи или къ конной артиллеріи, мечтали пристроиться на конюшнъ. Ръшилъ и я искать себь подходящей спеціальности: если первые, самые тяжелые, дни выжиль, значить, надо жить и дальше.

Я посов'єтовался со старостой. Онъ говориль, что сділать что-либо трудно. На канцелярскія работы есть приказъ неблагонадежныхъ интеллигентовъ не назначать. Есть работы внутри лагеря по уборк'є, по зав'єдыванію кубомь, баней,

на кухив. Назначеніе туда зависить отъ начальника. Староста посов'єтоваль сходить завтра утромъ въ околодокъ, сказаться больнымъ, тогда оставять въ лагеръ на день и можно будетъ присмотръть какую-либо работу. Четыре дня я уже быль въ лагерт и до сихъ поръ не зналъ, гдт нахожусь. Утвжалъ на работы, когда было темно, и прівзжаль обратно, когда уже ничего не могь разсмотреть. Не могь даже одинь за водой сходить, такъ какъ не видаль, где колодень. Мои попытки ночныхъ рекогносцировокъ для ознакомденія съ мѣстностью кончались тёмъ, что попадалъ въ сугробъ и спёшилъ по своимъ слёдамъ выбраться обратно на дорогу. Это могло кончиться печально: стоило мнъ, не зная пороги. забраться куда-либо въ сторону и караульный, заподозривъ бъглаго, сталъ бы стрълять... Все вмъстъ взятое создало во мнъ ръшение непремънно остаться завтра въ лагеръ. Странное психическое состояние: когда я это ръшилъ, я почувствоваль, что не могу завтра бхать на работы и, что бы ни случилось, не побду...

На утро отправился вмъстъ съ другими кандидатами въ больные въ околодокъ. По очереди прошелъ къ фельдшеру, молодому симпатичному человѣку. Не обратилъ должнаго вниманія, что кром'є фельдшера и его помощника въ комнат'є былъ еще одинъ человъкъ. Фельдшеръ ко мнъ: «Что болить?» Я простодушно разсказалъ ему все, какъ есть, близорукъ, ничего не вижу, до сихъ поръ не знаю мъста, гдъ живу, работа на позпијяхъ для меня непосильна, отъ работы не уклоняюсь, но прошу дать, что по силамъ...

 Это меня не касается — прервать меня фельдшерь. По этимъ причинамъ я не могу освобождать отъ работъ. Проситесь черезъ начальника лагери на комиссію.

Сегодня у вась что болить? Голова?

 Голова у меня всегда тутъ болитъ. Взяль за руку, нашель пульсь, сосчиталь:

- Здоровы, ничего не могу сдълать. Сегодня должны ъхать на работы.

-Я бхать не могу. У меня силь нътъ.

Должны.

Я почувствоваль, что на меня что-то нашло. Воть вздиль же четыре дня и ничего, а туть такое ощущение, что если сплой потащуть, и то не поъду. Вмъсто того, чтобы бъжать къ полотну желъзной дороги строиться, я ощупью побрель обратно, отыскивая пом'вщение четвертой роты.

Свистнулъ повздъ, партія отъвхала. Вернулся сдававшій ее староста. Ко миъ: что вы надълали? васъ, въдь, иътъ въ спискъ оставленныхъ фельдшеромъ? Первый случай прямого неповиновенія, можеть выйти скверная исторія. отвъчалъ, что ъхать психически не могъ, будь что будетъ, мнъ все равно.

Въ дальнъйшемъ разсказъ я, къ сожалънію, долженъ кое-что опустить, не зная, гдъ теперь люди, такъ или иначе принимавшіе участіе въ моей судьбъ. Должень сказать, что старость и еще ньсколькимь лицамь удалось предотвратить отдачу меня подъ военно-полевой судъ. Меня призвало къ себъ начальство лагеря и спросило:

Въ чемъ собственно дѣло?

- Бхать вмъсть съ остальными арестантами, молодыми и сильными людьми, я, старикъ, не могу, даже если меня и не будутъ принуждать работать. Не пикникъ же это для меня. А отъ посильной работы не отказываюсь.

Хотите взять завѣдываніе кубомъ?

Попробую.

Попробовалъ и увидалъ, что поступилъ легкомысленно. Во дворъ стояла маленькая будка съ печкой и вмазаннымъ въ нее пятиведернымъ котломъ. Три

раза въ день надо было согръть по два куба и прослъдить за раздачей приходящимъ кипитку. Дневная раздача, когда три четверти лагеря уъзжали на работу, особыхъ трудностей не представляла, но утренняя и вечерняя были много сложить.

Назначили мнъ помощника, и сталъ я готовить съ ночи кубъ на утро. Принесъ не безъ труда, но благополучно, пять ведеръ воды, накололъ дровъ, нащепалъ лучины для освъщенія и растопки. Закончиль работу, хочу уходить, помощникь, коловшій дрова, и говорить: такъ бросить кубъ нельзя, къ утру ни дровъ, ни лучины не найдемъ, даже хододную воду изъ куба выцедять. Правильно. Надо запереть. Смотритель говорить, что казеннаго замка у него нъть, какъ нъть и спичекъ. Бросился по дагерю добывать и то, и другое. На что-то вымънядъ. Заперли кубъ. Всталъ въ четыре часа утра. Помощникъ мой еще не приходилъ. Сталъ растапливать кубъ. Не безъ труда, но удалось: горить корошо. Только опять старая б'ёда: пот'ёють у меня стекла очковь — ничего не вижу, а сниму ихъ тоже ничего не вижу. Все-таки вскипаеть у меня кубъ, а помощника нътъ, какъ нътъ. Идти за нимъ не хочется: скажетъ, не смогъ самъ съ дъломъ справиться. Стали на дымокъ ко мив заходить отдельные, рано проснувшіеся, арестанты. Туть я сдълаль грубъйшую ошибку. Наканунъ мнъ техники дъла никто толкомъ не объясниль. Мнъ бы надо запереть кубъ, сходить оповъстить всъ «роты», что кипятокъ готовъ, буду скоро раздавать, а я вмъсто того прямо далъ первымъ пришедшимъ. Тѣ разнесли по «ротамъ»: кппятокъ даютъ. Заключенные бросплись къ кубу. Я - одинъ. А раздавать воду надо осторожно, чтобы кубъ не опустъль, не то распаяется - и тогда «крышка». Толпа набилась въ кинятильникъ и не хотела уходить. Мне надо было обязательно его закрыть, чтобы пойти за водой. Началась перебранка. Толп'в, видимо, доставляло удовольствие поизпъваться налъ интеллигентомъ:

- Наливай, глазастый чорть, а то самъ нацежу!

Очки напялилъ, такъ и командуешь!

- Ежели не за свое дѣло взялся, такъ молчи!

Я уже отлично понималь, что взялся не за свое дѣло. Положеніе было критическое. Въ это время появился мой помощникъ взъ питерскихъ рабочихъ, медливій приходомъ, видимо, не безъ психологическихъ расчетовъ. Онъ крънко выругался, схватилъ одного арестанта за шиворотъ, выкинулъ изъ кипятильника, витъенилъ остальныхъ. Для приличія они ругались, но своему брату уступили. Мы заперли кубъ, наносили воды и черезъ десятъ минутъ снова раздавали воду. Но какъ-только рабочій поъздъ отощелъ, я явился къ начальству съ рапортомъ:

- Кипятильщикомъ быть не способенъ, прошу назначить другого.

Къ удивлению моему я встрътилъ очень хорошій пріемъ:

Какой вы кипятильщикъ! Развъ справиться вамъ съ этимъ народомъ!
 Хорошо еще, что кубъ не распаяли. Ну, мы вамъ нашли подходящую работу.
 Явитесь къ фельдшеру...

Смъщно немного теперь обо всемъ этомъ вспоминать. Но неудача съ кубомъ такъ придавила мой духъ сознаніемъ моей непригодности къ этой суровой жизни, что я ничего не ждалъ и отъ бесъды съ фельдшеромъ. Опять какая-нибудь пщетная попытка, новый конфузъ, новое отчаяніе. Вспомнились за тысячу версть оставшіяся жена и дѣти, которыя пьють свою чашу въ холодномъ и голодномъ Петроградъ. Двадцать пять лѣть писалъ, училъ другихъ, — а теперь съ кубомъ и толпой арестантовъ справиться не можешь. Нужны ли такіе люди? Имѣютъ ли право существовать?

Завъдываніе кубомъ передано было моему товарищу. Онъ нашель себъ помонцика изъ своей среды и дѣло у нихъ пошло. Потихоньку они пачали поторговывать кипяткомъ для постирушекъ (это было строго запрещено), оказывали услуги кухоннымъ людямъ и начальству — и стали сыты. Встрътивъ меня какъ-то послъ этой исторіи, мой помощникъ полу-признался, что не безъ намъренія оставилъ меня съ толпой одного глазъ-на глазъ: «увидали вы, какіе это люди, и не захотѣли, правильно, съ ними возиться».

Пошелъ къ фельдшеру. Тутъ уже все перемънилось. И теперь не могу безъ чувства горичей благодарности вспомнить этого хорошаго русскато молодого человъка и двухъ его сапитаровъ тоже изъ семльных». Одного изъ нихъ, г. Б-ра я встрѣтилъ недавно въ Берлинъ и въ его красиво меблированной столовой за хорошимъ объдомъ мы вспоминали дни и ночи, проведенные въ лагеръ на 426-ой верстъ. Тамъ наше знакомство началось съ того, что, конфузливо протягивая мић горшокъ съ остатками пшенной каши, онъ сказалъ: «можетъ быть, не побрезгуете, теперь какъ разъ мы уже пообъдали и ничего у насъ больше не осталось...» Надо ли добавлять, что я не побрезговалъ и вычистилъ горшокъ такъ, что его почти и мыть не надо было.

— Вы на меня, должно быть, разсердились, что я вась тогда не оставиль сказаль мит фельдшерь. Не могь я этого сдёлать. Туть шпикъ сидёлъ, вы не замётили. И безь того всякій день доносы. Коменданта лагеря уже смёщають, пока останется его помощникъ, хорошій человікъ...

Узнавъ объ условіяхъ жизни въ баракъ, фельдшеръ предложилъ переселить меня къ себъ въ комнату при околодкъ. — «Конечно — сказалъ онъ — клоповъ и у насъ достаточно — съ потолка падаютъ; лучше, поэтому, спать на полу, а не на скамъъ, — есть и мыши, но все-таки будетъ вамъ лучше». Понятно, съ какой благодарностью я принялъ предложене. Часа черезъ три я со всъми вещами перебрался уже въ околодокъ. Въ первый разъ въ теченіе десяти дней я получилъ возможность раздъться и хотъ немного почистить себя отъ облъпившихъ меня насъкомыхъ. Вечеромъ ждала меня другая величайшая радость: фельдшеръ пригласилъ меня въ баню, вытопленную для красноармейцевъ...

Ночью, однако, на новомъ мъстъ спалось плохо. Уложили меня для почета на единственной кровати въ передней, служившей одновременно и кухней. По бревенчатымъ стънамъ были развъщаны кастрюли и кружки. Едва я летъ, раздъвщись и прикрывшись пальто, какъ почувствовалъ, что по лицу кто-то позваетъ, а по ногамъ — бъгаетъ. Я былъ аттакованъ клопами, падавшими съ потолка, и мышами, осторожно спускавщимися по стънкамъ, вычищавшими кастрюльки и шуршащими тамъ. Всталъ тихонько, чтобы не будить другихъ, одълся и часть ночи провелъ, сидя на стулъ, наблюдая по звукамъ тихую, осторожную ночную жизнь крысъ и мышей. На слъдующій день, извинившись, я легь на полу и спалъ всю ночь, какъ убитый. На третью ночь спалъ совствът нормально, все время проникнутый чувствомъ глубокой благодарности къ фельдшеру и его товарищамъ, избавившимъ меня отъ жизни въ баракъ.

Тъмъ временемъ нашлась для меня и подходящая работа. Въ нашемъ лагеръ былъ лишь околодокъ для амбулаторнаго пріема. Чуть голько человъкъ заболъвать серьезнѣе, приходилос: или отправлять его въ нетопленомъ скотскомъ вагонъ на Плесецкую, или оставлять въ баракъ, рискуя, что онъ заразить всю «роту». Ръшено было, поэтому, устроить нѣчто въ родъ пріемнаго покоя для сомнительныхъ, человъкъ на 8, на 10. На окраинъ лагеря стоялъ полуразвалившійся домикъ съ топкой. Печники въ лагеръ были и печь можно было поправить. Въ домъ съ

мъсяцъ тому назадъ жили солдаты. Можно себъ представить, въ какомъ онъ стояль видь. Мнъ было поручено привести его въ порядокъ, вымести, вымыть, оборудовать и спедаться, такъ сказать, смотрителемъ зданія будущаго пріемнаго покоя. Съ утра до вечера возился я тамъ. Никто меня не понукалъ. Не приходилось никуда спъшить; дъдаль я то, что могь и какъ могь, но работаль по совъсти. очищая этоть хлёвь оть неимоверной грязи. Усилія мои увенчивались успёхомь. Стали уже чинить печку. На санкахъ возиль я къ дому огромныя сосновыя колоды въ два-обхвата изъ прекраснаго строевого архангельскаго лъса, истреблявшагося здёсь на дрова. Мнё дали колунь и научили колоть эти, съ виду столь страшныя, но на самомъ дёлё легко колющіяся колоды: надо только ум'єть выбрать линію для удара. У меня уже появилось небольшое хозяйство: съ полъсажени дровь, несколько табуретовь, даже маленькій ночничекь изъ бутылки съ драгоценной жидкостью-керосиномъ. Когда печники кончили свою работу. я досталь горячей воды и вымыль хибарку. Наконець, затопиль печь - и вся хижина наполнилась дымомъ. Пришли еще разъ печники и побъдили: на другой день въ печкъ весело трещали дрова, а въ избъ становилось такъ тепло, что я скинуль пальто...

Въ этотъ моментъ моего торжества меня позвали въ околодокъ. Фельдшера я засталъ въ большой тревогъ. Коменданта лагерн убирали, помощинка фельдшера переводнии куда-то и, кром'в того, только что получена телефонограмма, чтобы меня и одного прис. пов'вреннаго Р. съ первымъ же по'вздомъ доставить на станцію Плесецкую. Въ чемъ д'яло? Не иначе, какъ доносъ. То, что въ телефонограммѣ ни слова не говорилось о вещахъ, толковалось одними оптимистически: значитъ, пустяки! Другіе же покачивали головами: безъ вещей хуже... Я сначала подумалъ, бало, не на судъ ли за самовольцый отказъ по'яхать на работы? Но одновременность вызова со мной и петроградскаго адвоката заставляла думатъ: не изъ Петрограда ли в'всти? Только почему тогда сбезъ вещей»?

Снарядили меня въ дорогу, дали съ собой хлъба и пошелъ я въ контору. Оттуда дали мнъ съ адвокатомъ Р. конвоира и отправили въ вагонъ. Везли долго. Было холодно и тоскливо. Что впереди?

\*

Впереди оказался арестантскій вагонъ. Пожалуй, это было самое лучшее пом'єщеніе, которое я им'єль за посл'єднія дв'є—три нед'єли. Старый царскій арестантскій вагонь III класса, съ р'єшетками, но осв'єщенный, со скамьей, на которой можно было вытянуться. Заключенныхъ вначаль было немного, и въ моемъ распоряженіи оказалась ц'єлая скамья. Рядомъ со мной пом'єщалась крестьянка среднихъ л'єть, у которой на лиціє все время стояли слезы.

Что у тебя, тетушка? — спросилъ я ее.

Д'ятушки у меня малыи — п'явучимъ говоромъ заговорила она. – Трое ихъ, самой старшей девять л'ятъ, младшему — два года. Одни остались, какъ есть, одни, безъ единаго человъка. Мужа сначала арестовали, теперь, значитъ, меня. Все хозяйство, лошади, коровки съ малыми д'ятъми бросила, а кругомъ только непгојятели.

Какіе непріятели?

Смута у насъ такая пошла — шептала она сквозь слезы. Вражда началась.
 Одни говорять: мы — красные, а вы, что побогаче, — бълые и слъдуеть у васъ —

хозяйство отнять за помощь бѣлымъ и англичанамъ. На мужа довели, что онъ бѣлымъ подводы давалъ, а какъ онъ могъ не датъ, когда ружьемъ заставили. Взяли его, а черезъ недѣлю пріѣхали за мной: ты, говорять, бѣлымъ сигналы показывала. А это уже сосѣди, красные, вядя, что хозяйство при мнѣ, на меня выдумали. Я плачу: на кого же я дѣтокъ брошу? Они отвѣчаютъ: на кого хочешь, намъ дѣти твои не нужны, мы съ дѣтъми не воюемъ. Вотъ и не знаю я теперь, что съ дѣтушками моими. Обидятъ ихъ сосѣди, сведутъ послѣднюю корову. Чуетъ мое сердце... — и она заплакала навърыдъ.

Я попробовать утвипать. Но что могь я сказать на это безм'врное материнское горе! Гражданская война глянула на меня своими бездонными, злыми гла-

зами.

Черезъ нѣкоторое время крестьянка совсѣмъ тихимъ подавленнымъ голосомъ зашептала:

— А какъ, вы не слыхали, не пойдуть сюда англичане большими силами? А то, что дѣлають? Придеть небольшой отрядь, постоить, уйдеть, а затѣмъ красные и начинають доказывать: этоть помогаль, этоть сочувствуеть. Сколько народу зря загубили! Когда, наконець, Господь Богь нась помилуеть!...

Вагонъ мало по малу заполнялся. Появленіе одного высокаго, сильнаго человъка въ полушубкъ и папахъ, по виду рабочаго, вызвало большой эффектъ

въ группъ сидъвшихъ крестьянъ-маслодъловъ:

— А Степка — комиссаръ! Коммунистъ! И ты тутъ очутился! Пришелъ и твой чередъ! Грабилъ ты насъ, мучилъ, сюда, мерзавецъ, засадилъ, а теперь съ нами посидътъ пришелъ. Посиди! Повшь нашу хлѣбъ-соль. мы тебѣ покажемъ! Помнишь, какъ ты у меня боченокъ масла укралъ. Налогъ, говоришь, на армію, а почему масло у твоей стервы оказалось?...

Степанъ сначала быль оглушенъ, но скоро оправился:

 Если вы, бълогвардейская сволочь, ко мив приставать станете, такъ я начальнику охраны скажу, онь вась мигомъ успокоитъ. Я арестованъ по недоразумбнію. Мив самъ слъдователю сказаль, что завтра выпустить.

- И мы по недоразумънію, по твоему доносу. И намъ сказалъ, что выпустить.

Всемъ такъ говоритъ...

Перебранка продолжалась еще съ полъ-часа, постепенно спадая съ тона. А черезъ часъ я, къ величайшему изумленію, наблюдаль, какъ комиссарь и его жертвы уже довольно мирно бесёдовали и готовились вмёстё пить чай...

Прошла ночь въ вагонъ. Арестантовъ приводили и уводили, а о насъ точно забыли. На утро мы напомнили о себъ. Въ отвътъ узнали, что выписалъ насъ слъдователь со странной фамиліей Самодъдъ. Но Самодъдъ уъхалъ въ деревню Кочмасъ для дознанія объ обстрълъ партіи арестантовъ (изъ прибывшихъ одновременно съ нами), потерявшей много народу убитыми и ранеными. Самодъда все нътъ и нътъ, а безъ него съ нами ничего сдълать не могутъ.

Еще одинъ день въ арестантскомъ вагонѣ. Вечеромъ приходитъ юноша, видимо, изъ служащихъ въ канцеляріи, и тихо, стоя возлѣ меня, говоритъ:

- Вы писатель? Вы не бойтесь. Васъ освободять. Есть уже телеграмма.

Отправять въ Петроградъ. Ваши вещи выписали съ Плесецкой.

Прошло, однако, бол'ве сутокъ, пока меня съ прис. пов'вреннымъ Р. позвали куда-то, что-то записали, выдали намъ вещи и, вызвавъ двухъ конвойныхъ красно-армейцевъ, заявили, что мы отправляемся при пакет'в въ Вологду въ распоряжене предс'ёдателя военно-революдіоннаго трибунала. Самод'ёда мы такъ и не дождались. Онъ застрялъ въ Кочмасъ.

Прежде всего насъ поразила та почти любовная радость, съ которой насъ встрътили конвойные. Загадка скоро разъяснилась. Фронтъ всъмъ до того осторетъть, что люди только и мечтали, хоть не надолю, вырваться отсюда домой на побывку. Сопровожденіе арестованныхъ считалось лучшимъ видомъ отпуска, особенно, если нъть опасности, что арестованные сбътутъ. Наши конвойные было назъ подъ Вологды. Мы, какъ они сразу поняли, арестанты смирные и благонадежные: лучшихъ не найти. Поэтому они прониклись къ намъ самой теплой симпатіей и дълали все возможное, чтобы превратить отправку насъ въ Вологду почти въ увеселительную пофздку. Получилась какая-то шутовская гримаса на трагическомъ лицъ гражданской войны.

Еще до сформированія поъзда наши конвоиры ввели насъ въ вагонъ перваго класса, заняли четырехмъстное купэ и заперли его изнутри. Мы расположились внизу на неогодранномъ еще бархатномъ дивань, а наши конвоиры на-верху. Когда поъздъ подали на станцію, всъ вагоны очень быстро переполнились пассажирами. Въ наше купэ то и дъло ломились стоявшіе въ корридоръ люди, но всъ

получали энергичный отвѣтъ:

 Сюда нельзя. Веземъ важныхъ политическихъ преступниковъ. Никого не велѣно пускать.

А когда пассажиры становились черезчуръ настойчивы, конвоиры прибавляли:

 Не ломись. Стрълять будемъ. Приказъ имъемъ – никого къ арестованнымъ не пускать.

Конвоиры поили насъ чаемъ, покупали на дорогѣ молока, угостили даже

ватрушками, которыми сами запаслись на дорогу.

Такъ провхали мы полторы сутокъ. Съ 1916 года никогда я не путешествоваль съ большими удобствами. Въ Вологдъ на имъвшіяся у насъ деньги мы паняли извощика и вмъстъ съ конвоирами отправились разыскивать Предсъдателя Военно-Революціоннаго Трибунала. На нашъ стукъ въ дверь се соотвътствующей надписью въ корридоръ вышель человъкъ лътъ 30, безъ пиджака, въ подтяжкахъ, съ разстегнутымъ воротомъ синей мятой ночной рубахи:

- Кого надо?

Предсѣдателя Военно-Революціоннаго Трибунала.

Я самъ. Арестованныхъ съ Плесецкой привезли? Сдавай.

Въ двъ минуты мы были «сданы». Конвойные, дружески съ нами распрощавшись быстро ушли, а насъ предсъдатель повелъ въ какую-то комнату, зажегъ огонь, велълъ състь, буркнувъ:

- Сейчасъ придеть секретарь, напишеть...

Минутъ чересъ двадцать пришетъ секретарь, читалъ нашъ пакетъ, ходилъ нѣсколько разъ совътоваться съ предсъдателемъ. Тотъ вышелъ въ прежнемъ костюмъ и въмъстъ они сочинили и выдали намъ по двъ записочки. Въ одной удостовърялось, что такой-то являлся въ Трибуналъ и былъ имъ освобожденъ отъ принудительныхъ работъ. Въ другой заключался пропускъ на проъздъ въ Петроградъ «по распоряженно В. Ч. К». Я точчасъ же замътилъ, что ни въ одной бумажкъ ничего не говорится объ обязательности для насъ по прівадъ куда-либо явиться и, по соглашенно съ Р., мы ръшкли этого вопроса не углублять и ни о чемъ предсъдателя не спрапиватъ. Точно не помню, но какъ будто онъ, отдавая намъ бумажки, сказалъ: «По прибътти, явитесь въ В. Ч. К».

- Куда намъ теперь?

На вокзалъ. Берите билеты и поъзжайте.

Итакъ, мы уже свободные граждане на улицахъ Вологды... Намъ стоитъ только взять билети и мы можемъ послъ-завтра быть дома. Къ сожалънію, у насъ нъть для этого денегъ...

Я до сихъ поръ точно не знаю, что въ это время происходило въ Петроградъ и въ результатъ какихъ вліяній Самодъдъ получилъ телеграмму объ отправкъ насъ въ Вологду. Нужно сказать, что вообще эта петроградская выдумка, «посымка буржуевъ на окопныя работы» вызвала большой шумъ. Въ Петроградъ все дъло очень быстро попало въ руки теплой компаніи жуликовъ, освобождавшихъ за деньги подтинныхъ «буржуевъ» и посылавшихъ на върную смерть бъдняковъ изъ интеллигенціи, учащейся молодежи, рабочихъ, мѣщанъ. Военныя власти постоянно жаловались, что имъ посылають людей, для работъ совершенно негодныхъ, стариковъ и дътей, больныхъ, одътыхъ по-лътнему. Помимо трагедіи въ Кочмасъ, присланные на работу заболъвали массами и изъ нихъ многіе умирали. Сильное внечатлѣніе произвела, напримъръ, смерть студента Л., брата одного близкаго сотрудника А. Луначарскаго. Съ этимъ симпатичнымъ юношей я позна-комился довольно близко. Онъ быть однимь изъ членовъ сельско-хозяйственной коммуны, устроенной петроградскими студентами подъ Лугой для снабженія картопкой и овощами своего кооператива.

Студенть съ увлеченіемъ разсказываль о своемъ дѣлѣ. Онъ, дѣйствительно, полюбилъ сельско-хозяйственный трудь и быль очень доволень жизнью въ ком мунѣ, хотя и признавалъ, что коммунистическіе пріемы организаціи труда себя не оправдали. Кто-то изъ сосѣднихъ крестьянъ, недовольный тѣмъ, что коммуна заняла 40 десятинъ земли, на которыя онъ разсчит валъ, послалъ донось въ мѣстную Че-ку, что коммуна разводить среди крестьянъ «контръ-революцію». При весй вэдорности доноса, чекисты въ виду тревожнаго настроенія крестьянъ «на всякій случай», въ августѣ, передъ самой уборкой урожая, разгромили «коммуну», арестовавъ всѣхъ ся вожаковъ, т. е. всю администрацію. Арестованныхъ переслали въ Питеръ. Че-ка помѣстила ихъ въ военную тюрьму на Нижегородской, а оттуда они механически попали въ списокъ высылаемыхъ на принудичельныя работы. Все это безо всякаго суда и разслѣдованія. Кто-то составляль списки, внесь тѣ или другія имена арестованныхъ — и готово.

Брать Л. черезъ Луначарскаго добился распоряженія объ экстренномъ пересмотрѣ дѣла студентовъ. Но въ тотъ самый день, когда распоряженіе состоялось студентовъ со всей нашей партіей отправили на 426-ую версту. Тогда — разсказывали мнѣ — Луначарскій попросилъ одного своего знакомаго, виднаго военнаго, спеціально проѣхать отъ Плесецкой на Емпы, передать студенту посылку и узнать, что тамъ дѣлается. Двое посланцевъ отъ Луначарскаго, дѣйствительно, еще при мнѣ пріѣзжали на полустанокъ Емпы. Студенть получиль отъ брата посымку и письмо, извѣстіями котораго дѣлился съ нами. Но повидать лично ни одного изъ посланцевъ Л—у не позволили. Въ тотъ же вечеръ, впрочемъ, у него температура уже поднялась до 40, а дня черезъ три онъ скончался отъ воспаленія легкихъ, осложнившагося воспаленіемъ мозга...

Какъ я уже описывалъ, условія жизни на «работахъ» были таковы, что просто въ силу одного факта постояннаго недобданія и вѣчной впивости, арестанты обречены были на смерть. Но здоровые молодые люди все-таки не сдавались. Всячески старались выбиться, кто въ конюхи, кто въ санитары, кто въ кубовщики или мастеровые. Забол'явших в отправляли на ст. Плесецкую, гд'я была больничка и гд'я кормили н'ясколько лучше и не заставляли работать. У насъ же въ лагер'я, на 426-ой верст'я, записанный больнымъ и не отправившійся на работы вм'ясто

 $1^{1/2}$  фунта хлѣба получалъ всего  $^{1/2}$  фунта на день.

Въ теченіе первыхъ двухъ недъль около 25% подневольнаго населенія лагеря свальние съ ногь. Высланные вмѣстѣ со мной, напр. учитель А. и техникъ Ф. въ безсознательномъ состояніи были отвезены сначала на Плесецкую, затѣмъ въ Вологду, гдѣ около двухъ мѣсяцевъ пролежали въ больницѣ. Чѣмъ бы завершился весь опытъ, сказать трудно, такъ какъ вмѣшались чрезвычайныя обстоятельства. Англо-американо-архангельскія бѣлыя войска рѣщили перейти въ наступанне, безъ всякаго труда прошли черезъ тѣ окопы и проволочныя загражденія на 441-и верстѣ, на которыхъ я работалъ, взяли и сожгли и полустанокъ Емцы, и нашть лагерь на 426-ой верстѣ, и даже станцію Плесецкую. Обо всемъ этомъ я узналъ, уже будучи на свободѣ. Что сталось съ большинствомъ моихъ сотовающей по этимъ гиблымъ мѣстамъ, не знаю и по сей день...

За меня хлопотали литературныя организаціи Петрограда и М. Горькій. Обращались къ Зиновьеву, Ленину, Стасовой, Яковлевой, которая тогда фактически стояла во главѣ петроградской Че-ки. Нѣкоторое время меня, вообще, не могли найти, такъ какъ петроградская Че-ка отрицала самый фактъ моей высылки въ Вологду и на фронтъ. Оказалось, что распорядилась самостоятельно комиссія, составлявшая списки высылаемыхъ. Разсказывали мтѣ, что Яковлева, узнавъ объ этомъ, была крайне недовольна, такъ какъ я, въ качествѣ члена Центральнаго Комитета к.—д. партіи, подлежалъ отсылкѣ заложникомъ въ Москву.

Мое «освобожденіе» или точніве пребываніе на свободії съ января по августь 1919 года объяснялось, какъ выяснилось поздине, простымъ недоразуміннямъ презвычайно характернымъ для тогдашней коммунистической админестраціи. Мои друзья хлопотали о моємъ возвращеніи въ Петроградъ. Яковлева имъ объщала и вытребовала меня съ архангельской дороги... для отправки заложникомъ въ Москву. Предсідатель вологодскаго Военно-Революціоннаго трибунала отправиль меня въ Петроградъ безъ конвоя и безъ письменнаго распоряженія о явкії въ Че-ку. Прії завъ въ Петроградъ и зайдя къ М. Горькому поблагодарить его за хлопоты, я спросиль его, какъ онъ думаеть, надо ли мній являться на Гороховую. Онъ даль мній благоразумный совіть безъ спеціальнаго приплашенія въ это учрежденіе не ходить. Я такъ и сділаль, пожертвовавь взятыми у меня при обыскії рукописями, письмами, портфелями и документами. Нічто въ родії вида на жительство мній удалось получить безо всякаго участія въ этомъ дізлів заведенія на Гороховой.

Благодаря этому я получиль возможность около семи съ половиной мѣсяцевъ пробыть въ 1919 году въ кругу своей семьи и наблюдать въ Петроградъ строительство коммунизма за это время. Прежде всего докончу разсказъ о томъ, какъ я попалъ домой...

\* \*

Выйдя отъ предсёдателя Военно-Революціоннаго Трибунала въ темный декабрьскій вечерть, мы съ Р. очутились на улицё совершенно незнакомаго города, безъ денегъ, безъ ночлега. Но это насъ мало смущало: впереди, хотя и далеко, маячили огни родного дома и энергіи было достаточно. Я зналь, что въ Вологдѣ жили нѣкоторые видные общественные дѣятели кадетскаго и меньшевистскаго толка, знавшіе меня хотя бы по печати, которые не откажутся намъ помочь. Но я понималь, что едва ли они остались въ городѣ, сдѣлавшемся штабъ-квартирой большевистскихъ войскъ. Однако, я рѣщилъ попытать счастья. Остановивъ одного изъ рѣдкихъ вечернихъ прохожихъ, интеллигентнаго обывателя, я спросилъ его, не можеть ли онъ указать миѣ, какъ пройти къ М., Т. или В. Онъ съ недоумѣніемъ, не безъ тревоги, внимательно посмотрѣлъ на меня и сказалъ:

Я съ ними незнакомъ. Слыхалъ, что никого изъ нихъ тутъ давно нѣтъ.

У прохожихъ лучше не спрашивать...

Я поняль, что путь мой къ добру не поведеть (двое изъ моихъ знакомыхъ, какъ я узналъ позднъе, въ то время уже были арестованы). Тогда Р. вспомнилъ, что въ Вологдъ жила его знакомал, когда-то очень извъстная филантропка С., собиравшаяся уъзжать, но, можеть быть, еще не уъхавшая. Во всякомъ случаъ мы ръшили найти ея квартиру. Кто-нибудь тамъ да остался. Этотъ «кто-нибудь» и послужитъ путеводной нитью для дальнъйшихъ поисковъ.

Нашли. Р. пошель на развъдки. Я остался на улицъ съ вещами на спинъ. Помень на крыльцо дома и сталь ждать. Помию, на душъ у меня было совершенно спискойно: ни на минуту не покилала увъбенность. что сеголня же бупу

въ повздв, а послв-завтра утромъ у своихъ.

Дѣйствительно, черезъ нѣсколько минуть выбѣжала дѣвушка и попросила меня зайти. Мой спутникъ Р. уже преобразился: ему дали умыться и онъ даже пристегиваль къ чистой рубашкѣ крахмальный воротничекъ. Я очень извинялся за свой неприличный видъ, просилъ, чтобы мить позволии умыться на кухнѣ, искренно боясь, какъ бы не занести въ благодарность великодушной женщинѣ насѣкомыхъ въ ея спальню, гдѣ стоялъ умывальникъ.

Видъ у меня, должно быть, и на самомъ дѣлѣ былъ ужасный, если одинъ въз знакомыхъ г.-жи С., извѣщенный о нашемъ прибыти, когда я былъ ему представлень, не удержался отъ своеобразнато комплимента:

- И такого человъка превратили въ хулигана!...

Онъ нъсколько смутился, замътивъ улыбку на моемъ лицъ.

Насъ накормили, напоили, дали денегъ, веякой снѣди на дорогу, въ томъ числѣ и вологодскаго масла въ подарокъ семьямъ въ голодный Петроградъ... Изъ разсказовъ за ужиномъ мы узнали о безчинствахъ, которыя дѣлались большевиками въ Вологдѣ: веѣхъ наиболѣе почтенныхъ въ городѣ лицъ, въ томъ числѣ духовныхъ лицъ разныхъ исповъданій, не исключая и еврейскаго раввина, они направили на золотарныя работы. Но такъ какъ къ «коммунистическому строительству» вологодскіе коммунисты по какимъ-то причинамъ еще не приступили, то жизнь въ Вологдѣ сравнительно съ умиравшимъ Петроградомъ, несмотря на близость фронта, казалась раемъ. Петроградцы массами, не ввирая на всѣ ротатки и запрещенія, наѣзжали на Вологду и, не останавливаясь ни передъкакими деньгами, вывозили всѣ продукты. Цѣны безумно росли. Населеніе негодовало. Пользуясь этимъ, на желѣзной дорогѣ свирѣпствовали и безчинствовали заградительные отряды съ большой пользой для себя, но безъ какого-либо вліянія на ростъ цѣть.

О желѣзнодорожномъ движеніи мы услыхали не очень пріятныя вещи. Большевики, правда, уже уничтожили безплатное катаніе людей въ сѣрыхъ шинеляхъ, бывшее въ такой модѣ до половины 1918 года. Но всѣ поѣзда буквально штурмуются мѣшенниками, сильными, рослыми, по солдатски одѣтыми людьми съ пятипудовыми мѣшками за спиной. Частные пассажиры могутъ попасть только въ спеціальные вагоны, если им'єють какія-либо значительныя командировки или вліятельныя военныя знакомства.

Повздъ отходилъ въ 12 ч. ночи и намъ, несмотря на всв уговариванія переночевать, хотелось выехать сегодня.

 Попытайтесь — сказала радушная хозяйка — если не удастся, вернетесь, завтра похлопочемъ...

Мы попытались и съ огромными трудностями, нанявъ за большія деньги носильшика, были имъ втолкнуты въ какой-то разбитый зеленый вагонъ. Если отъ Плесецкой до Вологды мы въ качествъ арестантовъ ъхали съ величайшими удобствами въ купэ перваго класса, то теперь мы, какъ свободные россійскіе граждане, съ билетами 1-го класса, простояли часа три около уборной въ вагонъ III класса, пока не пробились въ корридоръ и не усълись въ проходъ между скамьями на своихъ вещахъ. Но мы должны были все-таки благодарить Бога, такъ какъ за нами всегла стоялъ еще большой хвость постепенно напиравшихъ людей. То и дёло слышались жалобные голоса:

 Пустите. Бога ради, погрѣться. Ноги совсѣмъ застыли, стоять не могу больше...

Въ такой обстановкъ мы ъхали почти полторы сутокъ до Петрограда. Но мы ъхали къ себъ, ломой, къ семьямъ — и доъхали, наконець. Все было забыто. Одна мысль: что встретить насъ дома?

Пройдя уже на вокзал'в какой-то посл'єдній таможенный осмотръ, мы очутились, наконець, на Маломъ Невскомъ. Извошиковъ уже не было. Ихъ мъсто заняли мальчишки съ санками, запрашивавшіе большія ціны.

По моей квартиры было близко.

Минутъ черезъ 25 я быль уже у своихъ...

Въ ночь на 5 Ноября 1918 г. я быль арестованъ. Утромъ 6-го января 1919 г. нов. стиля вернулся домой. 6-ое января нов. стиля — 24-ое Декабря по старому т. е. Сочельникъ. Я вернулся въ свою семью въ Сочельникъ и вечеромъ, приля изъ церкви, мы вчетверомъ сидели за кутьей и въ разбивку радостно делились впечатлъніями о пережитомъ. Невольно, вся исторія моего перваго ареста и первой ссылки окрасилась въ цвъта рождественскаго разсказа...

Впереди меня ждали новыя испытанія. Они закончились уже не рождественскимъ разсказомъ въ духъ Диккенса, а подлинной трагедіей, разрушившей семью и совершенно обезпънившей для меня остатки моихъ дней.

## Записки бѣлогвардейца

Лейтенанта N. N.

Революція 27-го Февраля застала меня въ Петроградъ на работь въ одномъ изъ штабовъ. То, что мы всъ въ это время переживали напряженное состояніе, что всъми чувствовалась надвигающаяся буря, говорить не приходится. За 16-ый и начало 17-го года, когда чувствовалось, что война затягивается, и видно было, что настроеніе всей Россіи, въ особенности тыла, становится все болъе и болъе ненадежнымъ, приходилось опасаться, что нервы народа не выдержать до побъдоноснаго конца и война будетъ проиграна. Это же, казалось, неминуемо поведетъ къ революціи, съ которой уже справиться будеть нельзя, ибо тъ вооруженнымилліоны, которые стояли на фронтъ, направляясь по домамъ, сметутъ все на своемъ пути. Но все же, что революція приметь такіе размъры, такую фантастическую картину ужаса и развала, почти никто изъ окружающихъ меня и я самъ не понимали.

Есть много людей, забывшихъ это время и говорящихъ теперь, что они это сознавали, предвидѣли, но я долженъ сказать, что будучи въ центрѣ работы, имѣв возможность читать многое изъ поступавшихъ донесеній секретныхъ развѣдокъ, могу удостовѣрить, что получившагося и, именно, въ такихъ размѣрахъ не предугадываль никто.

Несмотря на утомленіе войной, все же мысли страны были на фронть, и она искала лишь виновниковъ въ неудачахъ и переносимыхъ ею тягостяхъ. подовувава на каждомъ шагу измъну.

Подъ этимъ лозунгомъ и началась революція.

Сейчасъ есть голоса, недоумъвающіе, какъ это рабочіе, сидящіе у большевиковъ безъ хатѣба, молчатъ, а въ 17 году не удовлетворялись получаемымъ 1½ фунтовымъ пайкомъ. Но, въдь, это происходитъ отъ психологіи; тамъ былъ кто-то отвѣтственнымъ, а теперь такового нѣтъ, или вѣрнѣе всѣ видятъ, что неоткуда его достать, такъ какъ всѣ такъ или иначе причастны къ власти, что ими и совнается.

А что дѣло сѣ продовольствіемъ было ужъ и тогда затруднено, для выясненія этого надо только вспомнить поѣздки министра земледѣлія Риттиха въ Январѣ и Февралѣ 1917-го года въ Поволжье за хлѣбомъ: безъ экстренныхъ мѣръ продовольственный вопросъ грозилъ арміи катастрофой. Нужно вспомнить хвосты, стоящіе въ Петроградѣ въ очередяхъ, нужно вспомнить съѣзды уполномоченныхъ по продовольствію

съ мѣстъ, обсуждавшихъ критическое положеніе въ связи съ разрухой транспорта. Можно еще указать на телеграммы командующаго Черноморскимъ флотомъ адмирала Колчака, гласящія, что имъ отпускается на нужды заводовъ города Николаева уголь изъ запасовъ боевого флота, ибо иначе заводы остановятся, что вызоветъ несомнѣнно безпорядки, почему требуется немедленная срочная доставка угля для пополненія запасовъ флота и обезпеченія заводовъ. Однако, за разрушеніемъ транспорта этого сдѣлать не представлялось возможнымъ. Я и потомъ слыхалъ отъ людей, работавшихъ въ центрѣ, что наладить доставку продовольствія и снабженія къ лѣту 17-го года не представлялось возможнымъ, аппарать началь сдавать. Однимъ словомъ, тылъ въ этотъ моментъ оказался несостоятельнымъ и обезпечить фронта не могъ.

Начавшіяся, сперва м'єстами, уличныя выступленія 22—26 Февраля, вылившіяся зат'ємь въ бол'єе опред'єленныя формы, проходили подънаціональными лозунгами, лозунгами борьбы съ изм'єной и т. д. Появившіяся м'єстами на окраинахъ города шествія рабочихъ съ плакатами «да здравствуетъ миръ» были одиночны и звучали какимъ то диссонансомъ

среди общаго хора раздававшагося кругомъ.

Въ военной средѣ, люди, понимавшіе до извѣстной степени обстановку, испугались появившагося приказа № 1, подписаннаго Петроградскимъ совѣтомъ солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ. Этотъ приказъ, шедшій снизу, былъ зловѣщимъ признакомъ, что почва изъ подъ ногъ армін вырвана, и въ его тонѣ сразу почувствовалась рознь между солдатомъ и офицеромъ. Я сказалъ бы, что эта пропастъ была искусственно углубены и внушена извнѣ, ибо люди, относившіеся раньше довѣрчиво, сразу послѣ этого преобразились. Вѣдь ясно, что не солдату показалось страшнымъ съ первыхъ же дней революціи призракъ контръ-революціи, таившейся въ офицерской средѣ, а, именно, партійнымъ дѣятелямъ надо было углубить революцію и внушить чувство недовѣрін.

Но въ общемъ, ни массы, ни большинство интеллигенціи не понимали обстановки. Много руководящихъ лицъ начали съ мѣста приспосъянъся, считая, что основной задачей остается веденіе войны, и, не отдавая себъ отчета въ налетъвшемъ вихръ событій, старались, не думая о своемъ личномъ достоинствъ, вести дъло лишь такъ, чтобы не повредитъ работъ фронта. Но, конечно, были и исключенія, кое-кто и отдавалъ себъ отчетъ. Такъ, я лично слыхалъ фразу В. А. Маклакова, когда я случайно былъ въ Государственной Думъ по дъламъ штаба, на 3 или 4 день революціи, еще до момента составленія кабинета Временнаго Правительства; Маклаковъ говорилъ, что теперь все пропало, власть удержать никому не удастся.

Крайніе правые сразу стали на точку зрѣнія афоризма, что чѣмъ хуже, тѣмъ лучше; и въ теченіе первыхъ 6-ти мѣсяцевъ революціи дожидались съ нетерпѣніемъ большевизма и часто голосовали за ихъ вождей, ища въ этомъ исхода изъ создавшагося положенія; они разсчитывали на кратковременное существованіе большевиковъ и были увѣрены, что массы такъ преданы монархической идеъ, что тотчасъ же пожелаютъ имѣтъ хозяина, который и возстановить весь старый строй.

Часть военных», стоявших» ближе къ военной разв'ядк'в, учитывала работу нъмецких» агентовъ въ первые дни революціи (напримъръ, убійство

лучшихъ спеціалистовъ-офицеровъ въ Кронштадтъ, разгромъ контръразвъдочныхъ отдъленій, помъщавшихся по частнымъ квартирамъ въ Петроградъ и т. д.), понимала серьезную опасностъ положенія для войны и прятала всъ секретные документы и военные матеріалы отъ различныхъ обысковъ, производимыхъ группами солдатъ, среди которыхъ, по имъвщимся даннымъ, могли бытъ и непріятельскіе агенты.

Черевъ короткій промежутокъ времени послѣ совершившагося переворога, я, какъ работавшій раньше въ провинціи, былъ командированъ (согласно просьбы У Земскаго Собранія) въ одну изъ черноземныхъ губерній средней Россіи, гдѣ я принялъ участіе въ происходящей тамъ административной и продовольственной работахъ въ теченіе 2½ мѣсящевъ, какъ комиссаръ Временнаго Правительства и предсъдатель продовольственной управы. Будучи и раньше близко знакомъ съ работой на мѣстахъ, выросши въ деревнѣ и не потерявши связи съ провинціей и во время войны, мнѣ, по пріѣздѣ туда, пришлось сразу окунуться во всѣ частности жизни.

Первый мѣсяцъ революціи проходиль въ деревнѣ исключительно подъ тѣми же лозунгами, какъ и въ центрѣ. Крестьянство почти всюду встрѣтило перевороть совершенно спокойно. Я не знаю ни одного эксцесса за это время. Не будучи подготовленнымъ къ нему, оно и встрѣтило, и отнеслось къ нему съ осторожностью.

Въ мъстныхъ уъздныхъ городахъ, гдъ происходили различныя собранія горожанъ, выносились единогласно патріотическія резолюціи, дълались крупные сборы какъ денежные, такъ и хлъбомъ для поддержки фронта, организовывались комитеты и учреждалась милиція вмъсто бъжавшихъ полицейскихъ чиновъ, бросившихъ власть и оружіе. На эти должности выбирались почти вездъ люди изъ бурмуазныхъ слоевъ. Всъ стремились лишь къ одному — удержать порядокъ.

Происшедшие кое-гдъ небольшие безпорядки, вродъ разгрома лавокъ,

носили чисто хулиганскій характеръ.

Но уже въ это время начали появляться на сцену люди съ дематогическими пріемами, бывшіе до того въ тѣни, причемъ, большинство изънихъ были почти всегда лица съ весьма сомнительной прошлой репутаціей. Объявляли они себя въ большинствъ случаевъ соціалистами-революціонерами, хотя было ясно, что они ни о программъ этой партіи, ни о работъ ея никогда не слыхали.

Въ этомъ отношеніи вскорѣ большую роль въ уѣздахъ начали играть появившіеся изъ окраинъ люди, сосланные въ свое время за участіе въ политическихъ партіяхъ. Они, прошедшіе извѣстный стажъ подпольной работы и политической ссылки, немедленно начали организовывать и руководить политической жизнью на мѣстахъ. Въ конечномъ итотѣ эти руководить политической жизнью на мѣстахъ. Въ конечномъ итотѣ эти руководители, бывшіе преимущественно эс-эрами, принуждены были черезъ годъ уйти отъ дѣла, уступивъ мѣсто въ провинціи вновь народившимся дѣятелямъ, — вернувшимся распропагандированнымъ солдатамъ, которые, усиливая анархію, углубляли революцію все дальше и дальше, разрушая всякую устойчивость власти.

Въ губерискихъ городахъ и въ болъв крупныхъ мъстахъ движеніе послъ переворота сразу приняло болъв организованный характерь, во главъ его стала отчасти мъстная интеллигенція преимущественно изъ

адвокатскаго міра, а толпа, предводительствуемая рабочими полуинтеллигентскаго вида, начала предъявлять требованія преимущественно экономическаго характера, въ которыхъ чувствовалась изв'ястная программа.

Но все же надо опредѣленно сказать, что въ уѣздахъ и въ деревнѣ первые 2—3 мѣсяца ожидали указаній изъ центра, и первый составъ Временнаго Правительства совершиль неисправимую историческую опимбку, не попытавшись сразу взять болѣе опредѣленный курсъ, давая указанія сверху, а не дожидаясь, чтобы вся власть внизу конструировалась по случайнымъ, самымъ разнообразнымъ признакамъ. Привычка работать, слушать ближайшія инстанціи была настолько вкоренившейся, что часто одна лишь телеграмма министерства или губернскаго комиссара мѣняла все дѣло. Кромѣ того, играла роль и боязнь

быть обвиненнымъ въ допущении анархіи.

Въ концѣ Марта, циркуляромъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, было дано указаніе о демократизаціи земскихъ собраній. (О городскихъ думахъ не говорилось, ибо предполагалось, что онт должны быть переизбраны на основаніи четыреххвостки въ самое ближайшее послѣ переворота время.) Но какъ должна была производиться эта демократизація собраній, на какихъ основаніяхъ, что считать демократіей, на это центръ не далъникакихъ руководящихъ указаній. И потому, волей неволей, пришлось въ жизни весьма быстро столкнуться съ этимъ вопросомъ. Тогда то и начались потоки рѣчей и словъ въ различныхъ исполнительныхъ комитетахъ, ихъ бюро, събъздахъ комитетовъ и т. д. Всякому руководители хотълось тѣмъ или инымъ способомъ пролѣзть въ земское собраніе, а многихъ крестьянъ, какъ это бывало и раньше, тянуло попасть въ члены управы, чтобы сѣсть на платное мѣсто.

На мъстахъ получилась страшная неразбериха, всякій считалъ, что лишь онъ является нужнымъ демократомъ, хотя бы онъ никакого отношенія не имълъ къ данной мъстности и данному земству. Но это былъ способъ имътъ вліяніе, быть ближе къ денежному сундуку.

Одни настаивали, что должны быть введены 100 %, гласныхъ изъ числа уъвднаго Исполнительнаго Комитета, другіе настаивали, что весь Комитетъ, какъ выразитель подлинной демократической части населенія, должень войти; кое кто полагаль, что для демократизаціи земства достаточно его пополнить 100 %, земскихъ служащихъ, какъ не имъвшихъ до того голоса, а Исполнительный Комитетъ, какъ властъ, тутъ не при чемъ. Словомъ рецептовъ и желаній было много. Изъ-за этого созывъ собранія откладывался, собранія срывались; кто обращался за разъясненіемъ къ губернскому Исполнительному Комитету, а кто и прямо въ Министерство Внутреннихъ Дълъ, которое въ отвъть на эти попытки грозило закрыть кредить въ казначействъ. Мъстами вопросъ этотъ такъ и не получилъ разръшенія и только уходъ Кн. Львова въ Полѣ развязалъ руки на мѣстахъ, и Исполкомы, почувствовавъ неограниченную свободу, силой разогнали Управы, выбравъ на ихъ мѣсто своихъ людей.

Деревня за первые 2—3 мѣсяца, гдѣ мнѣ часто приходилось бывать на еходахъ, или какъ тогда ихъ начали называть — собраніяхъ, предъявляла мнѣ требованіи на землю, пользованіе лѣсами, луғами и пастбищами, требовали кое-какихъ измѣненій въ общемъ укладѣ жизни, но это почти вездѣ

происходило безъ грубыхъ насилій и, если иногда и чувствовалась скрытам угроза, то она явно не проявлялась; слишкомъ еще вліяли старые устои. Вообще, вездѣ можно было услышать фразы, что «мы грабить не хотимъ, а желаемъ получить по согласію», и т. д. Въ этомъ отношеніи, конечно, имѣло большое значеніе то, что власть сначала попала въ руки болѣе сознательныхъ, уравновъщенныхъ, буржувано-настроенныхъ людей и демагогамъ рѣдко давали ходъ. Но появившіеся черезъ мѣсяцъ два партійныхъ эс-эра, начавшіе объѣздъ и пропаганду, предъявляя заранѣе выработанную программу, сильно двинули движеніе впередъ. Однако, я повторяю, въ началѣ шли только разговоры о землѣ, о принятіи на учетъ имѣющагося хлѣбнаго запаса и раздачи его неимущимъ, и только иногда поднимали вопросъ объ инвентарѣ и почти никогда не касались домашней обстановки, призвавая опредѣленно, что это крестьянъ не касается.

Это настроеніе продолжалось приблизительно до мая — іюня м'єсяца, послѣ чего сталъ замътенъ ръзкій повороть, появилась тенденція спорить съ губернскими установленіями, вершить дъла по своему усмотрънію, отдавать власть исключительно соціалистамь, которые разъъзжали по всемъ селеніямъ, агитируя, если не за прямое неподчиненіе властямъ, то критикуя лицъ, стоящихъ близко къ ней и, въ особенности, борясь съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ. Все это сыграло большую роль въ развитіи анархіи; въ особенности роковую роль сыграла позиція, занятая Черновымъ и, затъмъ, и всъмъ кабинетомъ Керенскаго, за время власти котораго — лозунгъ «полноты власти на мъстахъ» фактически осуществился. Поэтому, переходъ управленія въ руки большевиковъ практически на мъстахъ, и, въ особенности, въ деревнъ, совершенно не почувствовался, ибо главное въ отношеніи уравненія всёхъ и разоренія всёхъ уже было спълано и господствовала настоящая анархія. Результать перехода отъ весенняго, сравнительно тихаго періода, началь сказываться къ концу Августа, а затъмъ и осенью 17-го года, когда вся черноземная полоса запылала, шли погромы и осуществлялся идеаль Чернова -- «сравнять помъщичьи усадьбы съ землей».

Однако, за это переходное время, въ теченіе лѣта, въ сознаніи народа привнавалось право собственниковъ (въ какихъ то предѣлахъ) на землю, которое будетъ точно опредѣлено Учредительнымъ Собраніемъ. Это подтверждается тѣмъ, что большинствомъ землевладѣльцевъ были засѣяны безпрепятственно съ осени 1917 года озимые хлѣба, право на которые

въ сознаніи крестьянъ они потеряли лишь въ 18 году.

Стараніе партійныхъ руководителей къ организацій на мѣстахъ массъ несомиѣнно сыграло свою роль. Совывъ равличныхъ губернскихъ и уѣвдныхъ крестьянскихъ съѣздовъ, на которые въ большинствѣ случаевъ ѣздила лишь молодежь или крикуны, дѣйствовалъ какъ средство пропаганды. Болѣе умѣренное крестьянство, зажиточные и крѣпкіе хозяева избѣгали ѣздить на эти съѣзды, ибо съ одной стороны имъ, какъ хозяйственнымъ людямъ, было жаль терять время, а съ другой стороны, они не особенно довѣряли устанавливающимся порядкамъ и побаивались отвѣтственности. По послѣднему мотиву многіе изъ нихъ и въ послѣдующее время, когда мѣстные сельскіе комитеты или совѣты устраивали аукціоны на все помѣщичье хозяйство, не брали для себя ничего. Деревна жила надеждой на Учредительное Собраніе, ожиданіе его созыва успо-

каивало, а когда подошли выборы, то вездѣ они были произведены съ большимъ вниманіемъ и интересомъ. Но до чего народъ все же не былъ подготовленъ къ четыреххвостной системѣ выборовъ, видно изъ того, какъ серьезно спрашивала одна старуха передъ выборами мѣстнаго земскаго врача, что, правда-ли, тѣхъ, кто будетъ подаватъ за кадетскій списокъ, будутъ арестовывать или даже ссылать. Въ данномъ случаѣ агитаторы и мѣстные демагоги не стѣснялись въ средствахъ для достиженія цѣли, и злоупотребленія самаго наглаго свойства примѣнялись постоянно.

Но, конечно, послѣ первыхъ мѣсяцевъ революціи, когда надъ крестьянами не оказалось никакой власти, а своихъ выборныхъ они легко могли безъ всякихъ формальностей смѣнять, положеніе стало обостряться и толпа, почувствовавъ безнаказанность, стала проявлять грубость, постоянно вмѣшиваться во все, опекать черезъ свои комитеты землевладѣльцевъ и кончилось тѣмъ, что начали слѣдить, чтобы не расхищалось «народное добро», т. е. стали запрещать распоряжаться своимъ имуществомъ.

Если въ первые дни революціи крестьянство не слишкомъ рѣзко проявляло себя въ сферѣ соціальныхъ отношеній, не будучи увѣреннымъ, во что все это выльется, то по отношенію къ мѣстнымъ интеллигентнымъ силамъ, сельскому учительскому персоналу и духовейству, оно сразу стало проявлять свое неуважене. Своимъ грубымъ отношеніемъ крестьянство сразу оттолкнуло отъ себя почти безъ исключенія всѣхъ учителей, которые сразу же оказались не у дѣть. А ужъ кому, казалось бы, ближе жизнь деревни со всѣми ея нуждами и психологіей, какъ не сельскому учителю и учительницѣ, знающимъ поголовно всѣхъ мѣстныхъ кителей, составъ ихъ семей и не могущихъ въ то же время вызывать чувство зависти своей убогой, по истинѣ, жизнью. Я не имѣю въ виду вдѣсь молоденькихъ барышень, прямо со школьной скамьи попавшихъ въ глушь, въ медвѣжьи углы и потому подавленныхъ обстановкой и чувствующихъ себя безпомощными.

Я помню, какъ на одномъ изъ съвздовъ учителей, учительницъ и свищенниковъ, собранныхъ земствомъ въ мав 1917 года въ одномъ изъ увадныхъ городовъ, было заявлено масса жалобъ учительницъ объ ихъ беззащитности и просьба оградить ихъ отъ грубости и вмвшательствъ въ ихъ частную жизнь. Онв опредвленно говорили, что комитетъ, почретвовавъ себя хозниномъ, распоряжался школьными зданіями для устройствъ сельскихъ собраній и засвданій безъ всякихъ ствсненій, являясь и въ классное, и, вообще, въ любое время и мвшая занятіямъ. Приходили и по вечерамъ, стучались упорно къ нимъ, вваливаясь въ ихъ частныя квартиры, требуя различныя объясненія въ ихъ двятельности, упрекая въ нерадивости, по ихъ мявнію, въ школьныхъ занятіяхъ, учазывая на неуспъхъ своихъ двтей въ ученіи, обвиняя ихъ въ пристрастіи, и сводя личные счеты.

Это было послѣ  $2^{1}$ <sub>2</sub> мѣсяцевъ революціи, а соберись съѣзды немного ранѣе, мѣсяца за  $1^{1}$ <sub>2</sub> до этого, когда еще переживались медовые мѣсяцы свободы, нареканій и жалобъ такого рода, конечно, не было бы. Трудно себѣ и представить, до чего недооцѣнивалась грубость и дикость среды, даже людьми близко стоявщими къ народу.

Такое же отношеніе было и къ духовенству. Не пострадали въ большинствъ случаевъ лишь священники, не проявлявшіе совершенно интереса къ общественнымъ дъламъ, или люди взявшіе заискивающій передъ крестьянами тонъ, хотя и это, въ конечномъ итогъ, мало помогало. Случаевъ требованія крестьянами увольненій изъ прихода священника было очень много. Дъло дошло до того, что священники начали сорганизовываться и бойкотировать тъ приходы, откуда насильственно были удалены священники прихожанами.

Что насается отношенія къ войнѣ, то первые мѣсяцы послѣ революціи всѣ относились къ ней съ большимъ интересомъ, считали, что ее нужно довести до конца, ловили дезертировъ и, арестованными отправляли ихъ по этапу къ военнымъ властямъ, и если война крестьянамъ и надоѣла и кавалась тижелой, то все же лозунгъ «по побъднаго конца» пользовался популярностью. Воззваніе Шингарева о доставкъ продовольствія для арміи читалось вездѣ со вниманіемъ и вызывало сочувствіе.

Первыми занесшими въ деревню мысль о необходимости или желаніи прирагать войну были солдаты, и я вновь удостовърню, что въ средней черноземной полосъ Россіи, эти разговоры среди крестьянъ успъхомъ не пользовались и только постепенно, послъ 5—6 мъсяцевъ, крестьяне начали воспринимать мысль, что такъ воевать дальше нельзя. Но я неоднократно слыхаль фразу еще и въ концъ лъта 17 года, что сперва надо кончить съ однимъ дъломъ т. е. войной, а затъмъ ужъ браться и за

Большевистскій перевороть, какъ я уже указываль, въ средней Россіи

уравнение землей и устраивать жизнь на свободныхъ началахъ.

долго не ощущался. Большевиямъ въ деревнѣ началъ проявляться болѣе наглядно къ самому концу декабря 17 года и началу января 18 г., когда припиедшіе къ этому времени солдаты съ фронта, распропагандированные большевистскими агентами до послѣдней степени, стали выступать, открыто навывая себя «большевиками», что считалось до того въ деревнѣ позорнымъ. Вернувшіеся съ фронта солдаты начали предъявлять свои права на раздѣленную безъ нихъ добычу, грозили отнятіемъ у болѣе зажиточныхъ и успѣвшихъ пріобрѣсти за это время имущество; одновенно приступили къ организаціи своихъ «сельскихъ солдатскихъ совѣтовъ», начали сноситься съ сосѣдними селами и вообще, проявлять себя дѣятельно, иногда и безпокойно. Они въ большинствѣ случаевъ прошли въ слѣдующій періодъ движенія и въ комитеты бѣдноты, несмотра та то, что нѣкоторые изъ нихъ жили съ своими семьями не въ раздѣлѣ.

и отцы ихъ часто были одними изъ самыхъ богатыхъ въ селѣ. Солдаты же внесли извѣстную организацію, воспринятую ими въ войсковыхъ частяхъ, избирались на различные съёзвы, куда крестьяне ихъ охотно пускали.

Но это уже относится болѣе къ первой половинѣ 18 года.

Характернымъ явленіемъ за первую зиму большевистскаго владычества было крайне развитое мѣшеничество. Крестьяне, переодѣвшись въ солдатскую форму, загружали всѣ вагоны, увозя изъ хлѣбыихъ мѣстъ самогонку, разграбленный спиртъ съ винокуренныхъ заводовъ, а иноста и просто хлѣбъ и продовольствіе, везя все это въ Москву или болѣе сѣверныя губерніи, получая въ обмѣнъ мануфактуру или выручая сравнительно по тому времени большіл деньги. Борясь съ этимъ явленіемъ и вообще съ продовольственной разрухой, совѣтское правительство начало обра-

зовывать продовольственные отряды, изъ которыхъ впоследстви были выдълены, такъ называемые, заградительные, цълью созданія которыхъ было солъйствие реквивиціямъ, а также и обыскамъ въ поъздахъ. Отряды эти родились изъ «красной гвардіи» и, благодаря своей энергичной д'вятельности, пріобръли страшную ненависть со стороны крестьянъ. Ненависть эта была до того сильна, что весной 1918 года, крестьянскіе сходы выносили приговоры о лишеніи земельнаго над'вла т'єхъ семей, члены которыхъ состояли на службъ въ «красной гвардіи». Надо отдать справедливость, что въ отряды эти шли хулиганы и вообще отбросы молодого крестьянства, и вели себя весьма вызывающе. «Красную армію», образованіе которой относится къ веснъ и лъту 18 года, долго смъщивали съ «красной гвардіей» и въ ней крестьянство долго видъло продовольственные отряды и потому относилось враждебно; къ тому же, усвоивъ принципъ «власти на мъстахъ», крестьянство не хотъло никому подчиняться. Я помню, какъ я присутствоваль на одномъ изъ сельскихъ сходовъ въ Августъ 18 года, когда обсуждался вопросъ о мобилизаціи одного года кавалеріи и артиллеріи для красной арміи. Молодыхъ людей, подлежащихъ призыву, было всего лвое, и они, сговорившись со своими товарищами, просили сельскій сходъ дать имъ удостовърение на разръшение не идти въ городъ, полагая, что власть не на столько кръпка и авторитетна, что ея приказанія нужно исполнять. Сходъ, который безусловно весь сочувствоваль своимъ односельчанамъ, высказывался, что, если илти, такъ всъмъ постигшимъ 40 лътняго возраста, разсчитывая, что такая постановка вопроса испугаеть власть, и только посл'в долгаго обсуждения присоединился къ голосу одного солиднаго крестьянина, заявившаго, что все это неисполнимо, а поддерживать призываемыхъ и дать свою подпись на приговоръ онъ отказывается, ибо противъ пулеметовъ, которые въроятно явятся съ карательнымъ отрядомъ, онъ голыми руками сражаться не будеть, подписавшись же на приговоръ, онъ обязуется поддержать призы-

Какъ на проявленіе психологіи подчиненія, я могу указать и на рѣшеніе другого схода, на которомъ во избѣжаніе реквизиціи хлѣба, было постановлено добровольно обложить каждую душу небольшимъ количествомъ пудовъ, разсчитывая, что этимъ они откупится отъ присылки продовольственнаго отряда.

Это приспособленіе къ новой центральной власти, отнявшей самодъятельность «власти на мъстахъ», проходить яркой чертой въ психологіи

массъ народа, который не върилъ въ ея устойчивость.

Сельскіе комитеты б'ёдноты, а передъ этимъ «красная гвардія», пополнялись изъ хулиганствующей молодежи. Печать какъ то мало сейчасъ обращаеть вниманіе на явленіе, называемое раньше «хулиганствомъ» и которое въ свое время, съ 1910—14 годъ тревожило правительство и общественное мн'ёніе. Это явленіе еще въ то время требовало прим'ёненій особыхъ м'ёръ въ борьб'ё съ нимъ и изученіе этой крайне вредной, безнравственной черты въ живни нашей молодежи. Я помню, какъ тогда еще въ юридической литератур'ё появлялись статьи, стремившіяся опредълить и формулировать это новое понятіе. И теперь, оглядывалсь на все это время, несомн'ённо приходится признать глубокую духовную связь хулиганства съ большевизмомъ среди массъ. Какъ то.

такъ и другое, питалось отсутствіемъ нравотвенныхъ устоевъ, стремленіемъ къ разрушенію и проявленію самыхъ дикихъ, необузданныхъ инстинктовъ, и бороться съ ними уже было трудно и тогда.

## НАЧАЛО БЪЛАГО ДВИЖЕНІЯ

Революція, начавшаяся подъ національнымъ лозунгомъ, была принята почти всёмъ русскимъ народомъ, какъ военнымъ такъ и гражданскимъ населеніемъ, какъ надежда на доведеніе войны до успѣшнаго конца. Однако, вмѣшавшійся интернаціональный соціалистическій элементъ, раздувшій классовый антагонизмъ, а съ другой стороны, паденіе дисцилины и всякихъ тормовпщихъ центровъ началъ усиленно разлагать спайку и единство, съ которыми только было возможно продолжать вооруженную борьбу съ противникомъ.

Офицерство, начиная съ командующихъ и кончая самыми молодыми офицерами, почти безъ исключенія полчинилось совершившемуся перевороту, понимая, что всякій раздоръ или несогласіе, выявленные въ его рядахъ, будетъ имъть самое пагубное вліяніе на фронтъ. Это. конечно, понималось и многими другими, но боязнь, что революція отъ этого можетъ пострадать, недостаточно углубиться, заставляла русскихъ партійныхъ д'ятелей, выросшихъ преимущественно за границей и чуждыхъ русскому народу, — ръшить, что революція выше фронтовыхъ дълъ, почему все внимание и было направлено на укръпление позицій для достиженія лельянныхъ ими идеаловъ. О разлагавшихъ родину съ спеціальными нам'вреніями нечего и упоминать. Благопаря этому, получилось совершенно недопустимое положение: все офицерство упорно оставалось на фронть и своихъ мъстахъ, въ тылу же толпы разнузданныхъ солдать расправлялись съ ихъ товарищами, а крестьяне оскорбляли и грабили ихъ родныхъ, всячески издѣваясь надъ ними. Положеніе офицерства вследствие этого становилось подчасъ невозможнымъ. При этомъ, негдъ было искать защиты, ибо зачастую власть въ лицъ комитетовъ была источникомъ всего этого, но долгъ передъ родиной, какъ онъ понимался большинствомъ, заставлялъ все съ горечью переносить. Это бывало иногда поистинъ трагедіей! И въ итогъ, на душъ у офицеровъ накоплялась злоба противъ революціонныхъ массъ, и противъ правительства, играющаго, какъ иногда казалось, двойную игру, и противъ комитетовъ, поощрявшихъ это, — злоба, обострявшаяся еще тъмъ, что ясно было, что все идеть къ разрушенію, что родина гибнеть.

Неудавшееся выступленіе Корнилова показало, что гражданская война неизбъжна, и, какъ только паденіе Риги выяснило, что фронтъ фактически не существуеть, что война, объединяющая и заставляющая офицерство честно сидѣть на своихъ постахъ, окончена, невольно началось бѣлое движеніе. Оно началось безъ общаго предварительнаго сговора, все потянулось на Донъ, на Кубань, гдѣ положеніе казалось болѣе надежнымъ. Къ этому же времени большевики, захватившіе силой власть въ руки, оттолкнули отъ себя и чиновничество.

Одновременно съ концентрированіемъ военныхъ на Дону, начались организовываться контръ-революціонные центры и ячейки по всей Россіи. Отсутствіе опыта въ подпольной работѣ осложнялось природной мягкотѣлостью и скупостью буржуазіи, не отдававшей себѣ отчета въ происходящемъ, и упорно цѣплявшейся за остатки своего имущества и капитала; организаціонное дѣло шло весьма туго. Приходилось начинать все съ азовъ, устанавливать между ячейками связь, находить ихъ, объединять платформами и т. д.

Сейчасъ не время касаться этой работы въ полной ея мѣрѣ, но надо засвядѣтельствовать, что много людей, несмотря на всѣ затрудненія, честно выполняли свой долгъ передъ родиной, какъ они его понимали, стараясь находить общій языкъ, откидывая партійныя разногласія, ставя родину выше всего, выше революціи, своихъ кастовыхъ интересовъ или какого либо отвлеченнаго лозунга. Много теперь изъ этихъ честныхъ сыновъ Россіи погибло, но придетъ время, когда имъ будетъ воздано по заслугамъ.

Йолный недостатокъ средствъ очень осложнялъ работу. Благодаря этому активныя части организацій, состоящія изъ вооруженныхъ пюдей, не могли долго выдерживать и дождаться момента выступленія, ибо, за отсутствіемъ средствъ, люди принуждены были расходиться, ища себъ заработка на сторонъ. Правда, они старались совмъстить свою платную работу съ борьбой съ большевизмомъ, но это, конечно, удавалось ръдко.

Мнѣ пришлось принять участіе въ этихъ организаціяхъ совершенно случайно. Все мало-мальски живое, активное и не настроенное дематогически не могло спокойно мириться съ окружающей обстановкой, когда всякій, такъ называемый, «революціонный солдатъ», а въ сущности просто равнузданный, потерявшій человѣческій обликъ вооруженный типъ былъ воленъ надъ вами, вашей честью и блиякими. Такъ, организаціи создавались не по письменной, обдуманной программѣ или уставу, а просто образовывались вездѣ. гдѣ приходилось; и въ столицахъ, и въ большихъ городахъ, и въ малыхъ, и даже въ захолустныхъ мѣстечнахъ были свои ячейки, состоящія изъ людей или видящихъ гибель всего цѣннаго кругомъ, или пострадавшихъ тімъ или инымъ способомъ отъ революціи и потому не могущихъ ею восторгаться.

Группировка происходила вездѣ по двумъ главнымъ признакамъ: съ одной стороны, общественные элементы, болѣе внакомые съ политическими вопросами, а съ другой — военные круги, гдѣ находились люди, стоявшіе ближе къ оружію, къ вояможности оказывать сопротивленіе насильникамъ, узурпировавшимъ власть и разрушавшимъ родину. Были конечно, люди и изъ указанныхъ категорій, не принимавшіе участіе въ этомъ движеніи, но это происходило по какимъ либо чисто индивидуальнымъ поичинамъ.

Какъ бы то ни было, ячейки организацій возникали къ вимѣ 1917 года повсемъстно. Въ мелкихъ центрахъ политическія и военныя составляли одно цълое, въ крупныхъ же образовывались раздъльно и только лишь съ теченіемъ времени переходили на совмъстную координированную работу.

Я быль въ январъ 1918 года проъздомъ въ Москвъ и, уже принимая въ то время близкое участіе въ работъ одной изъ провинціальныхъ яческъ Поволжья, разыскаль въ Москвъ людей, которые, по моимъ соображеніямъ,

должны были сочувствовать переживаемому нами и потому не сидъть со

сложенными руками.

Найдя интересующихъ меня людей, я увидалъ, что они, отбросивъ тогда всякую партійность, уже признали, какъ единственное государственное начало — Добровольческую армію, начавшую тогда свою дѣятельность на Дону, и старались направлять свою дѣятельность въ соотвѣтствіи съ ея.

Мнѣ было дано порученіе, какъ ѣхавшему въ Пстроградъ п знакомому по войнѣ съ нѣкоторыми центральными учрежденіями, связаться съ ними. Это было мной исполнено, но тогда Петроградъ уже работалъ самостоятельно и потому практически это пмѣло мало вначенія. По возвращеніи черезъ довольно короткій промежутокъ времени въ Москву, я былъ посланъ однимъ изъ крупныхъ политическихъ объединеній, начавшимъ тогда принимать болѣе опредѣленныя формы, въ Среднее Поволжье, куда въ теченіе марта 18 года и съѣздилъ, побывавъ въ Самарѣ. Саратовѣ п Пензѣ.

Вездѣ въ этихъ мѣстахъ ячейки нашлись, но носили онѣ различный характеръ. Такъ, напримъръ, въ Саратовѣ была хорошая военная организація, и, начнись тогда, какъ многіе и ожидали, возстанія въ столицахъ или приблизься части генерала Алексѣева съ Дона, эта ячейка могла бы сыграть серьезную роль, захвативъ въ свои руки городъ Саратовъ, который тогда шгралъ для большевиковъ серьезную роль, какъ база въ ихъ боръбѣ съ Уральскими казаками, не признавшими до того времени власти коммунистовъ.

Эта же группа держала связь съ Ураломъ.

Въ Самарѣ политическая организація, которую мнѣ пришлось нашупать, была близка къ мѣстнымъ соціалистическимъ кругамъ и впослѣдствіи, при обстрѣлѣ Самары лѣтомъ 1918 году, эта организація выявилась, оказавъ при занятіи города помощь въ борьбѣ съ мѣстными красными войсками.

Въ Самару я попалъ въ моментъ выступленія анархистовъ, матросовъ и мѣстныхъ извозчиковъ противъ совѣтовъ. Это оригинальное соединеніе произошло едгѣдствіе того, что извозчики, предъявившіе экономическія требованія къ власти, были поддержаны матросами, находящимися въ городѣ и на Волжскихъ пароходахъ, а также анархистами, игравшими почти вездѣ въ это время по городамъ довольно серьезную роль. Это вообще былъ моментъ анархіи, совѣты устанавливали свою власть, въ городахъ происходили налеты различныхъ бандъ, дѣйствовала еще самоохрана изъ городскихъ жителей; власть же большевиковъ проявлялась въ требованіи съ обывателей контрибуцій и въ арестахъ обывателей за ен нечулату.

Изъ Самары я протхалъ въ Пензу. Пенза въ ту пору производила съ виду болтъе спокойное впечататьние. Эс-эровские и другие комитетъ временъ послъднято периода власти Временнаго Правительства были замънены совътами лишь въ январъ мъсяцъ и притомъ это произведено было большевиками такъ несмъло, что власть ихъ, казалось, будетъ весьма недолговъчной. Кромъ этого, мъстный губериский комиссаръ по фамиліи Кураевъ, повидимому, болъе идейный человъкъ, чъмъ какіе встръчались въ другихъ городахъ, оказался довольно культурнымъ и дикостей проявлялось значительно менъе.

А это клало извъстный отпечатокъ на весь городъ.

За то въ слѣдующій періодъ, къ осени того же года, говорять, этой мѣстности пришлось перенести всѣ ужасы жестокаго террора, проявленнаго предсѣдательницей чрезвычайной комиссіи, видимо извращенной садисткой, еврейкой по фамиліи, кажется, Бошъ. Она такъ звѣрствовала, что самъ Троцкій обратилъ на нее вниманіе и отозвалъ ее оттуда.

Пензенскій кружокъ оказался довольно незначительнымъ и особенно страдалъ изъ за отсутствія денежныхъ средствъ, но имълъ хорошія связи съ окружающими губерніями, организовалъ въ свое время ячейки, помъщая ихъ въ различные продовольственные отряды и части милиціи, имълъ связь съ кръпкими крестьянами. При наступленіи арміи съ Дона эта мъстность должна была играть роль плацдарма передъ Волгой и казачьими войсками, кои въ Оренбургъ организовывалъ атаманъ Дутовъ, а на Уралъ генералъ Мартыновъ, мобилизовавшій своихъ казаковъ, и не допустившій туда большевиковъ.

Однимъ словомъ, работа вездѣ шла, и она могла бы принести существенную помощь, если бы добровольческая армія была въ состоянін перейти въ наступленіе. Однако, этого не произошло, деньги, которыя

объщали дать французы, даны не были.

Путешествіє, котороє мнѣ тогда пришлось совершить по желѣзнымъ дорогамъ, было почти невообразимымъ. Не говоря уже о разбитыхъ окнахъ и дверяхъ, опозданіи поѣздовъ на 1/2 сутокъ и болѣе, страшномъ колодѣ въ теплушкахъ вслѣдствіе отсутствія печей и дровъ, что то неописуемое творилось изъ за огромнаго наплыва пассажировъ.

По направленію къ Волгѣ тянулись тогда солдаты съ Кавказскаго фронта. Вслѣдствіе дальности разстоянія, непровозоспособности желѣныхъх дорогъ по Кавказу, они отъ Батума и Трапезунда ѣхали до Новороссійска моремъ. Выгрузившись тамъ, имъ приходилось или дожидаться безъ конца очереди, или проѣзжать съ неимовѣрными трудностями черезъ мѣста, гдѣ шли бои казаковъ съ красной гвардіей. Путь у Ростова тогда былъ мѣстами разрушенъ и потому возвращающимся домой солдатамъ приходилось ѣхать окружнымъ путемъ черезъ Царицынъ, что ихъ очень задерживало.

Настроеніе солдать, я бы сказаль, было довольно спокойное и не столь большевистское, какъ у солдать съ западнаго фронта. Но разсказы ихъ о распродажѣ полкового и казеннаго имущества и запасовъ съ присвоеніемъ денегъ въ свою пользу — были по истинѣ потрясающими. Между прочимь, они говоряли, какъ они погрузили на пароходъ гдѣ то на Анатолійскомъ берегу нѣсколько тысячъ пудовъ муки и сахару изъ своихъ полковыхъ запасовъ для продажи ихъ въ Россіи, гдѣ цѣна на эти продукты была выше, и по уговору съ матросами военнаго транспорта, на которомъ они шли, грузъ долженъ былъ быть между ними подъленъ. Однако, когда они дошли до мѣста назначенія, матросы отказались признать договоръ и, высадивъ солдатъ на берегъ, груза имъ не выдали, а увезли его куда то еще въ другое мѣсто, гдѣ думали получить еще большую прибыль.

Часть уцѣлѣвшихъ винтовокъ, которыя по приказанію Троцкаго должны были быть оставлены на рукахъ солдать, продавались ими на узловыхъ станціяхъ. Покупатели находились, плата въ это время колебалась отъ 25 до 40 рублей за штуку. Настроеніе, повторяю, у большинства

солдать, въ особенности, у запасныхъ, было довольно миролюбивое и стремились они лишь помой.

Зато, попавъ случайно въ вагонъ 4-го класса, который быль полонъ воввращающимися делегатами съ крестьянскаго съёзда, я получилъ совершенно другое впечатлъніе. Это было что то невозможное! Видно было, что люди наэлектризованы до послъдней степени руководителями съёзда и возвращаются они какъ настоящіе разсапники большевизма.

У этихъ людей все спуталось въ головъ, для нихъ всъ міровые вопросы были ясны и рѣшались они весьма просто. Съ этими надо было быть осторожнымъ, ибо неудачная фраза могла повести къ тому, чтобы быть выкинутымъ, безъ дальнъйшихъ разговоровъ, за дверь вагона.

Въ это время протъдъ по желъзнымъ дорогамъ разръшался еще безпрепятственно. Билеты выдавались свободно, мъшечники преслъдовались мало, и ими, и солдатами потъда были переполнены. Тогда только впервые появилась на станціяхъ желъзно-дорожная милиція, старавшанся проявлять свою дъятельность, не давая публикъ спать на вокзалахъ и т. д. Но мъстами уже началось воспрещеніе вывоза събстныхъ припасовъ въбагажъ и требовалось имъть разръшеніе отъ станціоннаго продовольственнаго комиссара.

Въ своихъ разъѣздахъ въ концѣ марта мѣсяца я столкнулся по линіи Рязано-Уральской желѣзной дороги съ чехо-словацкими войсками, тянувшимися черезъ Самару на Востокъ. Видъ былъ у нихъ хорошій, дисциплинированный, и они разительно отличались отъ растерванныхъ нашихъ солдатъ, оставшихся еще до того времени по гариизонамът.

По дорогѣ и на станціяхъ я слыхаль, что появленіе ихъ въ этихъ мѣстахъ произвело на мѣстныхъ крестьянъ потрясающее впечатятьніе и тотчасъ же разнесся слухъ, что пришли нѣмцы для возстановленія порядка. Это сразу сбавило у всѣхъ тонъ.

Нѣкоторыя мѣстныя организаціи пытались войти въ контактъ тогда же, еще въ мартъ мѣсяцѣ, съ чешскимъ командованіемъ и начальникомъ ихъ корпуса генераломъ русской службы — Шохоръ-Троцкимъ, но изъ этого ничего не вышло, ибо чехи отказывались отъ переговоровъ, ссылаясь на объявленный ими нейтралитетъ и на то, что они находятся въ зависимости отъ французскаго правительства, которое предполагаетъ ихъ отправить на западный фронтъ во Францію. На роли чехо-словаковъ я еще остановлюсь дальше.

Вернувшись въ Москву, я доложилъ Комитету организацій о мною видънномъ и сдъланномъ.

Въ политическихъ кругахъ раздавались тогда разсужденія объ оріентаціяхъ, т. е. на чью помощь надо Россіи базироваться (Антанты или Германіи) для возстановленія государственности въ странъ, ибо ясно ужъ тогда стало, что русскимъ внутреннимъ силамъ съ этимъ справиться нѣтъ возможности.

Надъявийеся на помощь Германіи, какъ въ виду си географической близости, такъ и въ виду ся нужди въ нашемъ сыръф, называли себя «реальными политиками» и считали необходимымъ завести съ ней переговоры пли во всякомъ случаф прозондировать эту возможность (это фактически и было сдълано). Они считали, что германскія войска, стоявшія тогда въ Псковф и подъ Смоленскомъ, могутъ легко, съ силой одного лишь корпуса, подойти къ объимъ столицамъ и помочь водворить твердую власть. Но для этого нужно было, чтобы Берлинъ порвать съ большевиками и понялъ, что ему не по пути съ ними, а надо мириться и искать сближенія съ русскими государственными элементами. При этомъ Германія должна была опредъленно признать, какъ базу, слъдующія условія: 1) оказаніе реальной помощи въ сверженій большевистской власти, 2) полное аннулированіе Бресть-Литовскаго мира и 3) предоставленіе Россіи самой установить себъ образъ правленія.

Необходимость обратиться къ помощи Германіи политическіе дѣятели видѣли въ томъ, что веденные до того времени переговоры съ Антантой реальныхъ успѣховъ не достигали, главнымъ образомъ, оттого, что Антантон е понимала сущности большевизма и, напримѣръ, представитель С. А. Штатовъ — сәръ Френсисъ давалъ своему правительству такую картину о положеніи Россіи, что ясно было, что онъ совершенно не отдаетъ себѣ отчета въ происходящемъ. Это вліяло и на рѣшеніе Франціи придти на помощь генералу Алексѣеву денежной субсидіей, что тормовило дѣло съ организаціей Добровольческой Арміи, и заставляло только по напрасну терять время.

Противники же этой постановки вопроса исходили изъ того митиня, что Антанта продолжала быть нашей союзницей и что вести дело съ Германіей, заставившей принять позорныя условія Бресть-Литовскаго мира — невозможно, и порывать съ Антантой для Германіи, искренности желанія которой воястановить Россію нельзя было втоить, было

бы нецѣлесообразно.

Вопросъ оставался въ стадіи «академическихъ разсужденій» и обострился бол'ве къ началу л'вта того же года, къ какому времени и относится знаменитое письмо Милюкова, написанное имъ изъ Украйны. Равногласіе между членами организацій повело къ выходу группы лицъ, присвоившихъ себ'в названіе «Національнаго центра». Не касаясь политической платформы этихъ группъ или объединеній, могу лишь указать, что они шли подъ лозунгомъ неизб'вжности активнаго, насильственнаго сверженія коммунистической, террористической власти Сов'втовъ.

Москва обвиняла нъмецкихъ дипломатовъ, не желавшихъ идти на

переговоры съ анти-большевистскими элементами.

Подѣлившись добытымъ мной, я разсказалъ о появившемся чехословацкомъ корпусѣ, и тутъ же начались попытки договориться съ францувами, которые, однако, что то медлили, объщали снестись съ Парижемъ и т. д. Въ общемъ, въ тотъ моментъ мы не смогли добиться ничего реальнаго.

А жаль! Уже въ это время чехи могли сыграть роль, а этимъ выиграно было бы 2 мѣсяца, а за 2 мѣсяца красная армія, съ легкой руки генерала Шварца, положившаго ея основаніе, сдѣлала много успѣховъ. Намъ казалось тогда заманчивымъ остановить чеховъ, появившихся головнымъ своимъ эшелономъ въ Самарѣ, захватить въ свои руки губерніи (Самарскую, Пензенскую Саратовскую и часть Симбирской и положить этимъ начало помощи Донской арміи, опираясь на Заволжье съ ея Уральскими и Оренбургскими казаками. Прельщало насъ еще то, что въ Пензѣ, ввиду угрозы нѣмцевъ Петрограду, была эвакуирована часть Экспедиціи заготовленія государствень ыхъ бумагь, а имѣть сразу аппаратъ, печатающій

деньги, и получить заготовленный уже запасъ было болъе чъмъ важно, и, главиое, легко осуществимо: развернуться можно было бы шутя.

Однако, все это разбилось о непониманіе обстановки союзниками, да и наши круги д'виствовали не достаточно энергично, не дерзали, — чъмъ такъ сильны всегда большевики.

Къ концу апръля я уёхалъ изъ Москвы и поселился у своихъ родственниковъ въ имъни Саратовской губерніи, гдѣ, хотя все уже было и гдѣ хозясва обрабатывали землю своими руками. Для хозяйства было оставлено еще старымъ комитетомъ 2 лошади, телѣта безъ колесъ и одинъ большой экипажъ. Остальное все было продано, кончая послъдней курпцей, еще при Черновъ съ аукціона сельскимъ комитетомъ на глазахъ у хозяевъ; деньги же подълены между крестьянами. Въ домъ на имущество была составлена ошись, часть обстановки снесена въ отдъльно помъщеніе и на двери наложена печать, дабы нельзя было расхитить «народнаго достоянія». Но житъ пока все же разръшалось. Не желая служитъ у большевиковъ и принимать участіе въ ихъ работъ, я предпочитать лучше заниматься личнымъ трудомъ и обрабатывать своими руками землю.

Мужчинъ въ домъ не было и потому моя помощь была кстати, тъмъ болъе, что я сельское ховяйство зналъ хорошо. Временами я уъзжалъ въ одинъ изъ ближайшихъ городовъ, почему имълъ возможность наблюдать за происходящимъ по линіямъ желъзныхъ дорогъ и слъдить за работой нашихъ организацій, принимая въ нихъ посильное участіе. Газеты въ то

время приходили довольно аккуратно.

Деревня въ это время повсемъстно додъливала растащенное, нажитое не однимъ поколъніемъ добро, но оставшихся единичныхъ къ этому времени помъщиковъ не трогала, не являлась, какъ это было въ предшествующій періодъ, и днемъ, и ночью съ требованіями, и переходила въ лицъ своихъ комбъдовъ и комитетовъ на борьбу съ такъ называемыми кулаками и болъе зажиточнымъ крестьянствомъ.

На отношеніе ко мнѣ крестьянства я жаловаться не могу, они видѣли, что я справляюсь съ полевыми работами удовлетворительно и потому обвиненій въ дармоѣдствѣ не заслуживаю. Но лучше расположеные крестьяне побапвались обвиненія со стороны своихъ руководителей, а также и уѣзднаго начальства въ дружбѣ съ помѣщиками, почему не препятствовали проявленію въ нѣкоторыхъ случаяхъ опеки выражавлейся въ разслѣдованіи, зачѣмъ пошла лошадь на станцію безъ разрѣшенія сельскаго совѣта, а также въ требованіи отвода мпѣ земли по жребію наравиѣ со всѣми односельчанами и при томъ непремѣню въ развыхъ участкахъ, по лоскутамъ. Это все, конечно, надоѣдало, тѣмъ болѣе, что при безтолковости, на ожиданіе рѣшенія уходило масса времени. Вообще, кому не приходилось имѣть дѣло съ общиннымъ хозяйствомъ, тотъ не можетъ понять, что это за нелѣпая и стѣснительная на каждомъ шагу зависимость.

Красноармейцы въ село наъзжали ръдко, но успъли надоъсть и тогда ужъ крестьянству, какъ вообще и все совътское правительство, почему не ръдко можно было услышать чаянія и ожиданія прихода чеховъ или Дутова, о которыхъ въ этихъ мъстахъ доходили слухи.

70

Перехожу теперь къ описанію образованія восточнаго фронта, сыгравшаго затъмъ такую серьезную роль во всемъ анти-большевистскомъ пвиженін въ Россіи.

Моментомъ образованія восточно-большевистскаго фронта является занятіе чехо-словаками средней Волги съ городами Сызранью. Самарой. Уфой, когда быль отръзань востокъ отъ центра Россіи. Эти событія относятся къ началу іюня мѣсяца 1918 года. Они имѣли огромное значение въ томъ отношении, что способствовали развитию борьбы съ большевиками въ отръзанныхъ отъ центра Россіи раіонахъ; и накоплявшіяся до этого анти-большевистскія силы въ Сибири получили возможность вылиться въ формы, годныя для борьбы съ большевизмомъ.

Появленіе чехо-словацкихъ войскъ въ Приволжскихъ губерніяхъ относится, какъ я уже указывалъ, къ первой половинъ марта 18 года и появление ихъ въ этой мъстности объясняется осуществлениемъ договора ихъ команднаго состава съ совътской властью, по которому чехо-словацкій корпусъ, начало формированія котораго относится еще къ дореволюціонному періоду и насчитывавшій при появленіи его на Волг'в до 60 000 человъкъ, долженъ былъ быть эвакупрованъ въ Чехію черезъ Сибирь.

По первоначальному плану, эвакуація должна была быть произведена черезъ Архангельскъ, но какія то осложненія, а, можеть быть, и всегдащняя путанность и нервшительность въ союзническихъ двиствіяхъ помвшали приведенію этого плана въ исполненіе, почему чехи изъ предъловъ Украйны были направлены къ Волгъ. Эвакуація производилась съ большими затрудненіями, какъ изъ за возникновенія различныхъ препятствій, чинимыхъ чехамъ комиссарами, требовавшими отдачи оружія, снаряженія, аэроплановъ и т. д., такъ и вслъдствіе малой пропускной способности жельзныхъ дорогъ, которыя, какъ напр. Самаро-Златоустовская, могли пропускать лишь по 1 эшелону въ сутки.

Однако, не смотря на все это, чехи постепенно продвигались и къ 20 числамъ мая по новому стилю головные эшелоны уже достигали Челябинска, хвость же ихъ подходиль къ городу Балашову, стоящему на Ряз. Уральской жел дор. Независимо отъ этого, небольшой отрядъ находился въ Забайкальъ.

Но къ этому времени отношение совътской власти къ чехамъ, по настоянію германскаго посла въ Москвъ гр. Мирбаха, стало проявляться все въ болъе и болъе настойчивомъ требовании пріостановки ихъ передвиженія и разоруженія. Повидимому, Мирбахъ, по указанію изъ Берлина, долженъ былъ препятствовать усиленію союзной арміи чехо-словацкимъ корпусомъ и потому задачей его было остановить корпусъ въ предълахъ Россіи, разоружить его, а личный составъ перевести на положение военно-плънныхъ. Уступчивость чеховъ, проявленная ими въ началъ весны въ центральныхъ губерніяхъ и приведшая къ отдачѣ части своего оружія, прекратилась, и они стали выказывать явное желаніе не подчиняться.

Тогда изъ Москвы было отдано распоряжение отобрать оружие силой, и въ городъ Пензъ, гдъ въ это время ихъ находилось около 4 тысячъ, послѣ безрезультатныхъ уговоровъ мѣстнаго комиссара, былъ посланъ большевиками отрядъ мадьяръ для приведенія московскаго приказа въ исполнение. Послъднее обстоятельство страшно возмутило чеховъ, появление мадьяръ оскорбило ихъ національное достоинство, и солдаты потребовали у своего командованія дать отпоръ. 20-го мая большевики открыли изь орудій огонь по повадамъ, чехи же начали подтягивать свои отставшіе вашелоны, выдержавшіе за это время тоже бой около ст. Ртищево Рязанско-Уральской жел. дороги. Не надъясь удержать городъ въ своихъ рукахъ, ввиду высылки краснымъ командованіемъ изъ Москвы тяжелой артиллеріи и войскъ, они черезъ 3 дня оставили Пензу и ушли на востокъ, гдъ въ это время шли бои у Самары и Уфы.

Создавшесся положеніе вызвало у большевистскихъ комиссаровъ страшную панику. Они, какъ мнѣ говорили очевидцы, видямо, совершенно не ожидали быстрыхъ и рѣшительныхъ дѣйствій со стороны чешскаго командованія, а также не предвидѣли и не разсчитали неспособности своихъ частей оказывать сопротивленіе; небоеспособность же ихъ дѣйствительно оказалось феноменальной. Потери чеховъ за этотъ бой выразились что то цифрой около полутора десятка, тогда какъ у красныхъ она достигала болѣе полутораста человѣкъ, въ числѣ коихъ попалось и нѣсколько комиссаровъ.

Мъстный совъть обратился съ воззваніемь за помощью къ населенію, призывая его стать на защиту крестьянскаго и рабочаго правительства.

Но отношеніе крестьянъ было самое отрицательное или въ лучшемъ случав — выжидательное. Часть сель просто отказалась дать помощь, какъ обстоить на самомъ дѣлѣ дѣлю. Испугали еще крестьянъ прибъжавшіе изъ города односельчане, служившіе въ красной арміи, девертировавшіе во время паники и разсказывавшіе различные ужасы о происшедшемъ боѣ: будто бы, часть города сравнена съ землей и т. д. Комиссаровь, удиравшихъ на поѣздахъ, провожали по дорогѣ на станціяхъ со свистомъ и улюлюканіемъ.

То, что дѣлалось въ освобожденныхъ чехами городахъ, какъ напр. въ Пензѣ, Сердобскѣ, Кузнецкѣ, Сызрани нельзя себѣ и представить. Всѣ облегченно вздохнули, чувствовали себя какъ на Свѣтломъ Праздникѣ.

Въ городахъ собрались немедленно думы выборовъ временъ Керенскаго. Но въ Пенаѣ, напримѣръ, открыто взять на себя власть опасались, ограничиваясь лишь спеціальной работой, организаціей продовольственной помощи или милиціи, словомъ той, беаъ которой обойтись нельзя было. Это происходило оттого, что чехи предупредили, что они оставаться въ городѣ не предполагають изъ за военныхъ соображеній, но думають все же скоро вернуться. Однако, побывать имъ въ этой мѣстности больше не было суждено.

Отойдя по Сызрано-Вяземской жел. дорогѣ по направленію на Сызрань, которая въ это время уже была въ ихъ рукахъ, они остановились примърно верстахъ въ 70 отъ Волги.

Самара, получивъ соотвѣтствующее распоряженіе изъ Москвы объ обезоруженіи чепіскаго корпуса, пробовала тоже сопротивляться, но тарнивонъ ея быль на голову разбить. Чехи начали обстрѣливать городъ, затѣмъ, сдѣлавъ видъ, что отступають, неожиданно отрѣзали красныхъ отъ города и загнали ихъ въ рѣчку Самарку. Поднявшееся въ это время въ Самарѣ возстаніе помогло освобожденію города. Часть комиссаровъ была растервана разсвирѣпѣвшей толпой, при чемъ ловили и спасшихся изъ воды красныхъ, вбѣгавшихъ въ городъ голыми.

Зато въ городахъ, оставленныхъ чехами, водворившимися назадъ большевиками былъ учиненъ судъ и расправа надъ всѣми горожанами, такъ или иначе проявившими симпатію къ чехамъ. Такъ, напримѣръ, буфетчикъ одного ивъ вокваловъ въ Пенвъ отсидѣлъ подъ арестомъ болѣе 2-хъ мѣсяцевъ ва то, что далъ какому то чеху напиться чаю. Павшіе во время боя красноармейцы были торжественно похоронены, какъ жертвы контръ-революціи, при чемъ жители подъ угрозой обвиненія въ сочувствіи чехамъ должны были присутствовать на этомъ торжествѣ.

Послѣ освобожденія Самары отъ большевиковъ, тамъ начала организовиваться народная армія, мобилизуя офицеровъ и привывая добровольцевь. Приблизительно черезъ мѣсяцъ палъ Симбирскъ, а вскорѣ и Рлаань. Внизъ по Волгѣ очищенъ былъ Хвалынскъ, а также и Вольскъ, въ которомъ при приближеніи бѣлыхъ произоплю офицерское возстаніе. Въ теченіе лѣта были полностью очищены мѣстности къ востоку отъ Самары, ввята Уфа, Екатеринбургъ, Челябинскъ. Одновременно шли бои и въ Западной Сибири, и въ Забайкальи, и на Дальнемъ Востокѣ. Въ особенности стоило много трудовъ очищеніе отъ красныхъ Байкальскаго разона, гдѣ, благодаря горной мѣстности, они долго оказывали сопротивленіе, сильно разрушивъ Кругобайкальскую жел. дорогу. Все же, къ концу августа желѣзная дорога была отъ красныхъ очищена и Владивостокъ съ Самарой соединился.

Какъ я указалъ выше, я жилъ въ это время въ деревнѣ. Жилось тамъ сравнительно спокойно и разсчитывали на скорое приближеніе чеховъ, къ чему было полное основаніе, ибо красные отскакивали съ невѣроятной легкостью и быстротой, оставляя нейтральную зону въ 50 и болѣе верстъ.

Какъ то въ йюль мъсяцъ красная печать оповъстила, что большевиками взята Сызрань, черезъ 2 дня появилось по Сызранской ж. д. много раненыхъ и оказалось, что чехи, заманивъ большевиковъ, вновыперешли въ небольшое наступленіе, при которомъ Кузнецкъ, находившійся на полъ-пути между Сызранью и Пензой, былъ красными очищенъ, хотя чехи и не думали къ нему подходить. Пенза же стала экстренно звакупроваться, для чего большевики пользовались ночами, въ теченіе которыхъ выходъ на улицу запрещался.

Бои конечно шли преимущественно по линіямъ жел. дорогъ, фронтъ же обозначался лишь развъдочными отрядами, какъ съ той, такъ и съ

другой стороны.

Внутренняя политика совътовъ къ этому времени выражалась въ учреждения по деревнямъ комитетовъ бъдноты, въ стремленіи черезъ продовольственные комитеты получить оставшійся отъ помъщиковъ хлъбъ, въ реквизиціяхъ у городского населенія продовольственныхъ вапасовъ. Въ составы комитетовъ бъдноты, однако, не попадали одни лишь бъдняки, какъ это проектировалось декретами, крестьяне ухитрялись зачастую ставить туда средняковъ. Вообще же, власть чувствовала себя, по крайней мъръ въ прифронтовой полосъ, весьма не прочно. Изъ городовъ и со станцій звакуированы были всъ запасы и подвижной составъ, а комиссары въ городахъ неоднократно были на готовъ къ бъгству, для чего всегда держались паровозы подъ парами.

Однако, видя, что чехи не наступають, что донская армія, взявъ Новохоперскъ на Балашовъ не пвигается, большевики постепенно начали успокаиваться и чувствовать себя увъреннъе и къ концу іюля стали появляться симптомы болте аггресивной дъятельности, и въ связи съ этимъ по городамъ Россіи начались требованія различныхъ регистрацій, какъ военныхъ, такъ и гражданскихъ, между прочимъ, судейскихъ чиновъ; была также объявлена офицерская мобилизація.

Таковы были, повидимому, заданія изъ центра.

Все это кончилось появленіемъ по всѣмъ уѣзднымъ городамъ особыхъ чрезвычайныхъ комиссій по борьбѣ съ контръ-революціей, состоявшихъ изъ петроградскихъ и московскихъ рабочихъ. Въ томь уѣздѣ, гдѣ я былъ, во главѣ ея стоялъ мѣстный молодой еврей, а въ помощь ему даны были два петроградскихъ рабочихъ. Пріѣхавъ на мѣсто, эта комиссія сразу произвела аресты самыхъ видныхъ людей въ городѣ, при чемъ въ началѣ ограничивались только задержаніемъ болѣе извѣстныхъ своей предыдущей дѣятельностью на общественномъ поприщѣ и потому, повидимому, казавшихся имъ болѣе строитивыми.

Это происходило до раненія Ленина и убійства Урицкаго. Эти два эпизода узаконили борьбу съ контръ-революціей, и тутъ же съ объявленіемъ террора началась вакханалія, не поддающаяся описанію и казавшаяся въ то время мирному русскому обывателю невыносимой. Въ городахъ хватали въ ночь по нѣскольку десятковъ человѣкъ сразу, преимущественно офицеровъ, чиновниковъ, промышленниковъ; на мѣста же была разослана телеграмма съ приказомъ волостнымъ совѣтамъ немедленно арестоватъ всѣхъ б. офицеровъ, помѣщиковъ, кулаковъ, б. полицейскихъ чиновъ, священниковъ и вообще всѣхъ контръ-революціонеровъ съ угрозой въ случаѣ неисполненія этого приказа — предать составы волостныхъ совѣтовъ суду трибуналовъ. Фраза, упоминающая о контръ-революціонерахъ, могла трактоваться весьма свободно и подъ это понятіе могъ подойти всякій и каждый, и потому ждать добра не приходилось.

Я лично въ это время быль уже на чеку, чуть не попался за нѣксторое время до этого на одной изъ станцій жел. дороги, гдѣ быль случайно проъздомъ и избъгъ ареста лишь благодаря пьяному комиссару изъ мѣстныхъ хулигановъ, который, вмѣсто того чтобы задержать меня сразу, какъ это вѣроятно ему полагалось, пошель съ кѣмъ то совѣтоваться и сноситься по телеграфу, какъ со мной поступить. Я воспользовался удобнымъ моментомъ и скрылся со станціи.

Мъры предосторожности были не излишни; черезъ нъсколько дней послъ инцидента на станціи, примърно дней черезъ 7—8 (это было 25 августа по старому стилю), къ усадьбъ, въ которой я жилъ, подъъхали неожиданно вечеромъ двое членовъ мъстнаго волостного совъта съ цѣлью меня арестовать. Сообразивъ, что ихъ пріъздъ не спроста, я выскочилъ въ садъ черезъ окно. Узнавъ, что я въ отсутствіи, одинъ изъ совдепщиковъ высказалъ извъстное удовлетвореніе по этому поводу: дескатъ, имъ самимъ непріятно участвовать въ такомъ «конфузномъ дѣлъ», но должны подчиняться, боясь отвътственности. И они отправились арестовывать другихъ лицъ, кои значились у нихъ въ спискахъ.

Оставаться нельзя было, все равно, мое присутствіе было бы обнаружено къмъ-нибудь изъ сельской молодежи большевистскаго толка, находящихся въ связи съ уъзднымъ совътомъ.

Какъ оказалось впоследствіи, вся первая партія арестованныхъ въ увалномъ городъ бы да звърски собственноручно разстръляна прівхавшей комиссіей; и у меня не было никакихъ основаній дёлать себѣ иллюзії,

что мнъ удадось бы выскочить изъ этой исторіи.

Что касается арестованныхъ сельскихъ кулаковъ, то за нихъ повсемъстно начали заступаться мъстные сходы, которые выносили удостовърительные приговоры, что эти люди не являются кулаками и паразитами; словомъ, появилась защита въ своихъ же кругахъ, которая въ большинствъ случаевъ и увънчивалась успъхомъ благодаря тому, что списки контръреволюціонеровъ въ концѣ концовъ составлялись своей же волостью, гдѣ сидъли, конечно, свои люди. При этомъ нужно отмътить, что чъмъ данная леревня находилась дальше отъ своего убяднаго города или мъстечка, гдъ хозяйничали пріъзжіе коммунисты, тъмъ волостная власть была мягче, менъе подчинялась.

Теперь мив оставалось решить вопросъ, куда идти? У меня быль фальшивый паспорть, приготовленный на всякій случай заранъе и до 600 рублей въ карманъ, но это была слишкомъ небольшая сумма, чтобы на нее можно было долго продержаться. Я ръшился перейти въ другой увать, гав у меня быль знакомый священникь и гав меня не знади. Я все время придерживался того взгляда, что организаціи разсыпаться не слъдуеть: мы несравненно больше могли принести пользы, поддержавъ наступленіе внутреннимъ возстаніемъ, и, будучи въ связи съ жел.-дорожниками, могли захватить подвижной составь и не дать вывезти запасы изъ этого района, а тутъ мъстами были запасы нефти, которые были очень нужны и для населенія.

Ръшивъ пвигаться, я взялъ смъну бълья въ соллатскій мъщокъ за спину и отправился въ путь.

Проживъ 2 дня въ безопасности въ пругомъ увздъ, я убъдился, что ничего хорошаго не выясняется; начали появляться изъ мъстнаго уъзднаго города спасавшіеся отъ прівхавшей тоже и туда чрезвычайной комиссіп.

Бъжали люди самыхъ различныхъ профессій: были учителя — служившіе на войнъ прапорщиками, были лавочники, бъжали купцы, чиновники, быв. полицейские, агрономы и другие интеллигентные и полуинтеллигентные люди. Все это стремилось либо къ чехамъ, либо въ

болье глухія мьста въ надеждь пережить первый шкваль.

Убъдившись, что есть арестованные и среди близкихъ мнъ по конспиративной работъ людей, что организація разгромлена и что фактически дъло наше пропало и помощи оказать нельзя, я, увъдомивъ друзей, ръшился идти къ чехамъ, фронтъ которыхъ былъ отъ меня по прямой линіи верстахъ въ 350. Направившись на востокъ, я шелъ въ полной увъренности, что иду не надолго; все такъ говорило за успъхъ бълаго дъла, всъмъ такъ ненавистенъ былъ красный режимъ и такимъ безсмысленнымъ и уродливымъ онъ казался по своему существу и основаніямъ, что тянуть его, казалось, нътъ никакой возможности. Да и логика, и объщанія союзниковъ о необходимости возстановить на Волгъ противонъменкій фронть въ виду связи Германіи съ большевиками были такъ убъдительны.

Однако, всѣ надежды обманули.

Сперва я шелъ по довольно знакомой мнѣ мѣстности, заходя къ изв'ьстнымъ мнъ хуторянамъ, мелкимъ землевладъльцамъ, мельникамъ, которые давали мит рекомендаціи и направляли къ своимъ роднымъ и пріятелямъ. Тогда большинство изъ нихъ еще сидъло на мтетахъ, но впослѣдствіи много и изъ нихъ погибло, сидя въ тюрьмахъ за неуплату контрибуцій. Всё эти люди входили въ мое положеніе, способствовали всѣми силами, давали совѣты, указанія. Мъстность, по которой я шель, была довольно глухой, я избѣгалъ большихъ дорогъ, протвжихъ или торговыхъ селъ, хотя это, конечно, удлиняло значительно путь, но зато давало возможность идти, гдѣ терроръ еще не успѣлъ проявиться. По дорогѣ мить называли и другихъ лицъ, бѣжавшихъ тѣми же днями по тому же направленію.

Общее мое впечатлъніе отъ соприкосновенія не только съ сельской буржуазіей, но и вообще съ населеніемъ, попадавшимся мит по дорогамъ и селамъ, выражалось въ опредъленномъ недовольствъ совътскимъ режимомъ. То, что власть перешла въ руки болъе бъдныхъ крестьянъ и молодежи, вызывало извъстный протестъ. Въдь въ большинствъ случаевъ бъдными въ селахъ являются неудачники въ хозяйствъ нли пьяницы и лодари. Неудачники встъдствіи несчастій не являются подходящими для руководства совътами, въ большинствъ случаевъ они тихіе и скромные мужики. Плохой же хозяинъ, лодырь, уваженіемъ села не пользуется, хотя временно онъ и можетъ выплыть на поверхность.

Ближе къ фронту, можно было услышать разговоры о различныхъ боевыхъ дъйствияхъ; население было въ курсъ дъла происхо-

дящихъ столкновеній, знало линію фронта.

Тутъ пришлось услышать много разсказовъ о преслѣдованіи священниковъ со стороны красныхъ, въ связи съ борьбой и преслѣдованіемъ лицъ, сочувствующихъ бѣлогвардейцамъ. Эти разсказы имѣли повидимому одни и тѣ же основанія и молва шла изъ устъ въ уста, повторяя тѣ же случаи. У меня еще и сейчасъ на памяти разсказъ, какъ къ діакону какого то села близъ ст. Барышъ Моск. Казанской жел. дороги пришли вечеромъ какіе то люди и, назвавшись бѣльми, попросились у него переночевать. Діаконъ этотъ, узнавъ, что его гости бѣлые, съ удовольствіемъ впустилъ къ себѣ, началъ угощать, сказавъ, что для нихъ у него хватитъ провизіи хоть на цѣлую недѣлю. Черезъ нѣкоторое время вновь послышался въ окно стукъ и, опасаясь за своихъ гостей, діаконъ спряталъ ихъ подъ полъ. Отъ пришедпихъ онъ скрылъ присутствіе находящейся компаніи, но тѣ вдругъ появились и заявили, что они красные и тутъ же, выведя на дворъ діакона, разстрѣляли его за сочувствіе бѣлогвардейцамъ.

Пройти эти 350 верстъ пришлось по Пензенской и Симбирской губерніямь. У линіп фронта мнѣ стали попадаться подводы, а иногда и цѣлые обозы, шедшіе изъ Сызрани и обратно съ товаромъ и продовольствіемъ. Въ Сызрань везли преимущественно табакъ, производства котораго на Волгѣ нѣтъ, а обратно везли изъ чехословацкаго района соль и керосинъ, въ которомъ туть ощущался острый недостатокъ. Къ этому времени, т. съ началу сентября по ст. ст., пропускъ черезъ фронтъ быль свободенъ.

Однако, когда я подошель къ линіи, положеніе неожиданно обострилось. Еще по дорог'в я услыхаль разговоры о полученныхъ въ волостяхъ св'яд'яньяхъ, что Симбирскъ и Казань пали и, хотя это изв'ястіе казалось нев'вроятнымъ въ силу т'яхъ надеждъ, которыя возлагались на чеховъ. т'ямъ не мен'я попходилось в'ярить. Послѣднюю часть пути я шель съ попутчиками, какими то рязанскими мужиками и бабой, пробиравшимися въ Сибирь къ родственникамъ, ближе къ хлѣбу. Одинъ изъ нихъ старикъ, прожившій въ Петроградѣ въ качествѣ приказчика въ зеленной на Сѣнной площади и купившій послѣ долгихъ лѣтъ упорнаго труда гдѣ то домъ за Вырицой, никакъ не могъ примириться съ тѣмъ, что большевики реквизировали у него этотъ домъ, а его изъ него выгнали. Съ этими спутниками мы случайно встрѣтились по дорогѣ и наняли шедшую въ Сызрань за солью подводу съ тѣмъ, чтобы иногда подсаживаться на телѣгу, но по пескамъ и въ гору былъ уговоръ идти пѣшкомъ.

За нѣсколько десятковъ верстъ до послѣдней деревни, находившейся въ то время въ рукахъ красныхъ, мы справлялись у встрѣчающихся относительно возможности проѣхать въ Сызрань и получали неизмѣнный отвѣтъ, «идите смѣло, никакой задержки по пути нѣтъ».

Однако, при въѣздѣ въ это послѣднее село, за которымъ уже въ 12 верстахъ находились чехи, насъ неожиданно задержать разъѣздъ, только что въѣхавшій въ деревню. Послѣ короткаго разговора, осмотра паспортовъ, убѣдившись, что оружія нѣть, задержавшій насъ рослый красноармеець, повидимому латышть, разрѣшиль идти дальше.

Обрадовавшись, мы всё усёлись на подводу и поёхали рысью, над'вясь до ночи проскочить фронть.

Но не туть то было.

При поворотѣ въ переулокъ, мы увидали, какъ какія то тѣни замелькали въ окнѣ углового дома и затѣмъ выбѣжавшій на дорогу красноармеецъ приказалъ намъ вслѣдъ остановиться.

Пришлось подчиниться, ибо чувствовалось, что шутить не будуть. Тогда подошли къ намъ человъкъ пять вооруженныхъ «товарищей», и одинъ изъ нихъ въ бълой папахъ, на видъ совершенно молодой, съ удивительно ясными голубыми глазами, принядся насъ допращивать, откуда и купа впемъ, зачвмъ, кто мы такіе и. т. п. Послв препварительнаго допроса, который онъ велъ въ весьма повышенномъ, совершенно не шедшимъ къ его дътскому облику, тонъ, насъ повели въ угловую избу, гдъ находился штабъ. Тамъ сидъло и стоядо человъкъ 8-10 красноармейцевъ и ихъ начальникъ, въ гусарскихъ красныхъ чакчирахъ, началъ выслушивать докладъ насъ приведшаго. Въ докладъ упоминалось, что въ виду полученнаго 2 дня тому назадъ приказа о запрещении проъзда черезъ фронть, насъ надлежить отправить въ ближайшій штабъ отряда. находившійся въ 50 верстахъ на станціи жел. дороги, лошадь у возчика реквизировать для нуждъ арміи, телъгу же пусть подводчикъ везетъ на себъ. При этомъ телъга называлась все время «повозкой», что показывало, что говорившіе были не изъ этой мъстности. Начальникъ, однако, не долго нами занимался, его отвлекли вопросами фуража для лошадей, который реквизировался у крестьянь для только что пріфхавшаго отряда. Оказалось, что этотъ разъездъ въехаль въ село всего за часъ до нашего появленія.

Вићето начальника принядея за насъ матросъ, важно развалившійся и начавшій весь допросъ сначала. Въ конців концовъ, не вынеся никакой резолюція, челювіка четыре пошли обыскивать телігу и наши вещи. Я имъ говорилъ, что ѣду къ семьѣ, находящейся за Волгой, покавывалъ паспортъ и удостовѣреніе отъ какой то мастерской, гдѣ раньше я будто служилъ, при чемъ доказывалъ неосновательность нашей задержки, убѣждалъ, что запрещеніемъ проѣзда черезъ фронтъ они подрываютъ отношеніе къ совѣтской власти, ибо при недостаткѣ соли и керосина это запрещеніе будетъ учитываться съ недоброжелательствомъ.

Такіе разговоры были мыслимы еще въ то время!

Доводы мои въ концѣ концовъ подѣйствовали на бѣлокураго, и онъ отступился, сказавъ, что съ его стороны препятствій къ нашему пропуску пѣть, и онъ рѣшеніе передаеть на усмотрѣніе товарищей. Тогда подошелъ къ намъ второй и началъ обыскъ снова, при чемъ снялъ съ меня куртку, общарилъ карманы, выворотилъ кошелекъ, ощупалъ всего, однако, не вялъ ничего, на что онъ съ гордостью указывалъ.

Во время этого обыска слышно было, какъ одинъ изъ красноармейцевъ говорилъ другому: а, можетъ быть, и правда, что пролетарій, отпустимъ ихъ. Они вообще на меня, какъ на самаго молодого, обращали вниманіе больше. А, можетъ быть, и физіономія моя казалась имъ болъе подоврительной.

Въ итогѣ, на четвертомъ допрашивающемъ насъ, было рѣшено въ виду поздняго времени задержать, а утромъ уже рѣшить, что дѣлать съ нами. Послѣ этого отвели насъ въ избу какого то чувашина (село оказалось чувашскимъ), гдѣ и предложили расположиться. Караульнаго не приставили, а только съ вечера раза два къ намъ понавѣдались.

Вскоръ послъ того какъ стемиъло, стало слышно пъніе со стороны штабной избы, стали раздаваться выстрълы, бъщеный лай собакъ. Оказалось, красноармейцы достали самогонки и загуляли. Пъніе продолжалось довольно долго и только начавшійся дождь загналь гуляющую публику по избамъ.

Миъ, конечно, было не до сна.

Къ утру когда еще было совершенно темно, часа, въроятно, въ четыре, я разбудилъ своихъ спутниковъ и сталъ доказывать имъ необходимостъ немедленно трогаться дальше. Возница, боявшійся реквизиціи лошади, присоелинился ко мнъ и всъ согласились.

Во избъжаніе задержки у штаба мы ръшили проъхать задами, а ввиду незнанія дороги я началь уговаривать нашего хозлина, явно несочувствовавшаго краснымъ, проводить насъ до лъса, начинавшагося верстахъ въ четырехъ отъ села. Однако, боязнь отвътственности заставила его наотръть отказать.

Ощущеніе сырости, незнаніе мѣстности, возможность быть вновь задержаннымъ патрулями красныхъ, было весьма непріятно. Въ каждомъ кустѣ, каждой точкѣ чернѣющейся на начинающемся свѣтиться горизонтѣ, чудился верховой.

Лошадь мы гнали, насколько могли, но, благодаря грязи, пришлось все же идти пѣшкомъ. Черезъ нѣкоторое время, уже недалеко отъ лѣса, мы нагнали какія то подводы. Это оказался довольно большой обозъ, шедшій съ бѣженцами изъ гор. Кузнецка Саратовской губерніи, откуда они бѣжали со своимъ скарбомъ ввиду происшедшаго налета на городъ анархистовъ, сопровождавшагося страшно кровавой бойней.

Всъ эти бъженцы стремились на востокъ, думая найти убъжище и

безопасность у чеховъ.

Узнавъ отъ насъ, что мы вырвались отъ краснаго разъвзда, весь этотъ обозъ, растянувшийся на порядочное разстояніе, всполошилоя, дремавшіе люди встрепенулись и, въ испугъ повторяя «красные», начали стегать лошадей; пассажиры стъшились и бъжали рядомъ съ телъгами. Картина была до того курьезная, что, не смотря на довольно серьезное положеніе, безъ смѣха нельяя было смотрѣть на эту растянувшуюся по дорогъ ленту лошадей телъгъ и бъгущихъ, съ поднятыми на голову подолами отъ шедшаго довольно сильнаго дождя, людей.

Какъ вся эта компанія проскочила мимо заставъ, одинъ Богъ знастъ. Въроятно, загулявшіе съ вечера красноармейцы подъ утро кръпко заснули

и прозъвали обозъ.

'Добравшись до лѣса, тянувшагося до села, занятаго по слухамъ чехами, верстъ на шесть, мы вздохнули свободнѣе. Тутъ уже легче намъ было спастись, свернувши въ нужный моментъ съ дороги въ чащу. Однако, опасенія оказались напрасными и мы никакихъ разъѣздовъ или дозоровъ болѣе не встрѣчали.

Въ деревић, находящейся на чешской сторонћ, тоже никакихъ дозоровъ не оказалось и только уже дальше, верстахъ въ 25 за этимъ селомъ, намъ попались двое верховыхъ съ бълой повязкой на рукавъ, принадлежавшихъ къ составу народной арміи, собственно же чеховъ не было въ этомъ раіонѣ совсъмъ.

Приближаясь къ Сызрани, мы видѣли въ сторонѣ линіи желѣзной роневой или просто вооруженный поѣздъ обстрѣливалъ шедшій на встрѣчу паровозъ красныхъ. Какихъ нибудь

частей войскъ мы не встръчали по дорогъ совершенно.

Впечатлѣніе было такое, что идетъ споръ за обладаніе полотномъ желѣзной дороги и занятіе или оставленіе деревень происходило исключительно по этимъ соображеніямъ. Населеніе къ бѣлымъ или, какъ оно говорило, къ «чекамъ» было благожелательно и только мѣстами говорили, что бѣлые уже нѣсколько мѣсяцевъ не платятъ добровольцамъ жалованія. За то указывалось на обиліе на Волгѣ продуктовъ, бѣлаго хлѣба, на своболную торговлю, и послѣдняя, въ особенности, казалась населенію цѣнной.

Такимъ образомъ, я добрался на 12 день на Волгу. Это было 6 сентября

по старому стилю.

При въвздв у насъ спросили документы, но это двлалось болъе для

формальности.

Вообще картина представлялась отнюдь не боевой, и жизнь во всемь этомъ раіонъ имъла самый мирный, безразличный характеръ.

## У БЪЛЫХЪ

Если прилегающая мъстность къ Сызрани не была занята войсковыми частями и не имъла вида театра военныхъ дъйствій, то самъ городъ Сызрань былъ настоящимъ военнымъ лагеремъ.

Вся власть, какъ въ городъ, такъ и на станціи жельзной дороги, была въ рукахъ чехо-словаковъ, образовавшихъ свои штабы, комен-

датуры, контръ-развъдки. Русскія части были въ этотъ моменть на фронтъ и жизнь населенія руководилась чехами.

Порядокъ въ городѣ былъ сравнительно хорошій, т. е. никакихъ, поражающихъ глаза, ненормальностей или уклоненій отъ общаго типа прежней жизни русскихъ городовъ замѣтно не было. Въ магазинахъ товары были, продажа съѣстными продуктами шла веадѣ. На базарѣ на площади, въ лавкахъ по городу, можно было видѣть и бѣлый хлѣбъ, и сливочное масло и при томъ по весьма недорогимъ цѣнамъ. Урожай 1918 года былъ очень хорошій и потому недостатка продуктовъ при свободной торговлѣ не было.

Ощущение возможности ходить, свободно ходить по городу, быть равноправнымь съ другими гражданами, послѣ порядковъ Совдепіи, было псключительно пріятное, и кто не пережиль этого контраста между моральной подавленностью и внѣшней, хотя бы, свободой передвиженія по городу, соединенной съ чувствомъ защиты и возможностью искать се у властей, вѣроятно, не пойметь переживаемаго мной въ тотъ моменть.

Но въ это время населеніе уже переживало непріятные дни, такъ какъ послѣ паденія Казани, Симбирска, Хвалынска фронтъ сталъ постепенно приближаться и къ Сызраци. Появились слухи о продвиженіи красныхъ на степномъ берегу Волги, въ предѣлахъ Николаевскаго уѣзда. Рѣчная Волжская флотилія вела въ эти дни бои съ красными пароходами весго въ 30—70 верстахъ по рѣкѣ къ низу и, въ виду серьезности положенія, было отдано распоряженіе рыть окопы вокругъ Сызрани. Для этой цѣли было мобилизовано населеніе, и можно было видѣть лавочниковъ и мѣстныхъ буржуевъ, нанимающихъ для работы за себя охотниковъ изъчернорабочаго люда, на что стояла цѣна около 12 рублей за день.

Сдавать Сызрань врагу, видимо, въ разсчеть чеховъ не входило и

потому принимались меры для ея удержанія.

Сызрань, какъ охранявшая подступы къ Александровскому желѣзнодорожному мосту черевъ Волгу, имѣла большое значеніе, такъ какъ съ отдачей его, невозможно было бы удержать Самары и вообще всего лѣваго берега.

Однако, слухи о неудачахъ полэли, съ Волги передавали о происходящихъ перестрънкахъ пароходовъ и по наименованіямъ селъ было видно, что красные имъютъ успъхъ. Населеніе, т. е. та часть его, которав не желала оставаться въ рукахъ красныхъ, стала собираться за Волгу.

Въ первый же день своего прівзда въ Сызрань, я случайно встрітиль въ чешской контръ-развідкі двухъ своихъ пріятелей изъ анти-большевистской организаціи, бізнавшихъ, какъ оказалось, отъ арестовъ въ тіз же дни, что п я.

Въ виду нахожденія штабовъ и центра власти въ Самаръ мы втроемъ ръшили двинуться туда. Пришлось брать у чеховъ пропускъ на проъздъ и, получивъ его, мы отправились на пароходную пристань, гдъ очередного парохода пришлось ждать ровно сутки, ибо на только что ушедшій мы опоздали.

Волга представляла изъ себя тихое зрѣлище; и кто ее помнилъ по вкскурсимъ довоеннато времени, дававшимъ такое наслаждение и отдыхъ всѣмъ городскимъ жителямъ, теперь не узналъ бы ея. Она была совершены мертва. У пристаней стояло нѣсколько маленькихъ буксировъ и съ десятокъ баржей. Часть баржей, пришедшихъ при насъ съ верху, была полна бѣженцами западныхъ губерній, попавшихъ еще на Волгу въ теченіе 15—16 г.г. На эти баржи они были посажены не то въ Казани, не то въ Симбирскѣ еще при весеннемъ владычествѣ большевиковъ для отправки ихъ на родину, а ввиду мѣшавшаго по дорогѣ фронта, ихъ направили на Саратовъ, откуда, якобы, они должны были ѣхать по жел. дор. дальше. Судьбы этихъ несчастныхъ я не знаю, но видъ ихъ и положеніе было ужасное. болѣе чѣмъ тяжелое.

7-го вечеромъ я со своими спутниками попалъ на шедшій вверхъ пароходъ и 8-го сентября по старому стилю мы добрались до Самары.

Самара кипъла народомъ. Мъста, гдъ можно было бы остановиться, абсолютно не было. Гостинницы были всъ переполнены. Въ конечномъ итогъ, послъ долгихъ скитаній, случайно, въ одной изъ грязныхъ, находящихся на берегу Волги у пристаней гостинницъ, намъ сказали, что мъсто можно найти на пароходахъ, находящихся въ распоряженіи комендатуры ръчной флотиліи.

Отправившись на пароходь «Харьковъ», стоявшій у пристани «Кавказъ и Меркурій», я нашель штабъ боевой флотилін; тамь я встрътился со внакомыми моряками, туть же давшими намъ пріють на одномъ изъ пароходовъ, гдѣ мы и прожили до момента эвакуаціи Самары. Вскорѣ насъ зачислили въ списки флотиліи, давъ мнѣ напр. работу по службѣ связи съ береговыми учрежденіями и штабомъ сухопутныхъ войскъ, гдѣ у меня оказались сотрудники по анти-большевистской работѣ.

Военное Управленіе области было разд'влено между чехо-словацкимъ командованіемъ (державшимъ въ своихъ рукахъ главное командованіе и управленіе по оперативной части, желъзнодорожное сообщеніе съ телегра-

фомъ) и штабомъ народной арміи.

Народная армія была организована на добровольческихъ началахъ, при чемъ обязательность службы была объявлена на 3 мъсяца. Офицерство было мобилизовано. Во главъ народной арміи стоять полковникъ Галкинъ, находящійся до освобожденія Самары въ конспиративной организаціи, поднявшей при приближеніи чехо-словаковъ возстаніе.

Части, входящія въ составъ народной арміи и находящіяся на фронтъ, состояли изъ нѣсколькихъ самостоятельныхъ отрядовъ или группъ. Во главѣ этихъ отрѣльныхъ группъ въ теченіе лѣта и осени 1918 года менду прочими находились: полковникъ генеральнаго штаба Махинъ, тяготѣвшій къ эс-эрамъ и командовавшій отрядомъ, оперировавшимъ къ югу и юговостоку отъ Самары; затѣмъ, капитанъ Степановъ, оперировавщій подъ Казанью; подполковникъ ген. штаба Каппель на Бугульминской жел. дор.; Волжской флотиліей командовалъ мичманъ Ершовъ, Камской — капитанъ 2-го ранга Феодосьевъ; были еще отдѣльныя части Ижевскаго и Воткинскаго заводовъ. Самой популярной частью изъ вышеназванныхъ быль безспорно отрядъ Каппеля. Каппелевцы признавались всѣми самой стойкой и цѣльной частью, они позже безъ перерыва защищали позиціи вплоть до паденія Уфы при необычайно тяжелыхъ условіяхъ, почти раздѣтыми при сильныхъ морозахъ, и своимъ поведеніемъ внесли не одну красивую страницу въ борьбу за освобожденіе родины.

Вообще почти всѣ, какъ стоящіе во главѣ боевыхъ частей, такъ и сами части вели себя съ большой поблестью.

Во главъ чехо-словаковъ стоялъ полковникъ Чечекъ который и

считался главнокомандующимъ всѣми военными силами.

Къ моменту борьбы, въ которой я принялъ участіе, начался періодъ неудачь. Занявъ на съверъ Казань и Симбирскъ, а на югѣ Хвалынскъ, красные перешли за Волгу и своимъ движеніемъ на Николаевскъ и Самару обнаруживали стремленіе переръвать Самаро-Златоустовскую линію желъвной дороги, отръзавъ Самару.

Одновременно красные двигались отъ Симбирска по правому берегу Волги, угрожая отръзать Сызрань, а съ съвера изъ Казанскаго разона отъ Чистополя нажимали на ст. Нурлаты — Бугульминской жел. дороги.

Народная армія оказалась не стойкой, частью изъ за плохого обмундированія и полнаго недостатка снаряженія, пополнявшагося исключительно отбираніемъ его отъ красныхъ въ бою, частью же благодаря неспайкъ фронтовыхъ отрядовъ, формировавшихся по случайнымъ признакамъ, съ пріемами временъ Керенскаго, что, конечно, устойчивости и боеспособности не давало.

Вслъдствіе этого, несмотря на весьма низкое состояніе тогда красной арміи, бывшей лишь въ стадіи формированія, все же преимущество

оказалось на сторонъ послъдней.

Чехо-словацкій корпусъ, проявившій столько доблести въ началѣ лѣта, къ этому времени началъ проявлять усталость; въ существовавшихъ у нихъ при частяхъ комитетахъ появилось разложеніе, начали учащаться случаи неподчиненія боевымъ приказаніямъ, стали обнаруживаться разговоры объ усталости, о нежеланіи воевать за Россію, что является обяванностью самихъ русскихъ и т. д.

Колоссальную роль въ этомъ отношеніи сыграла неустойчивая, колеблющаяся политика Антанты. Съ одной стороны, все говодило, что союзники рѣшили поддержать антибольшевистское движеніе, какъ продолженіе борьбы съ Германіей, и потому поддержка руководителей и лойяльныхъ элементовъ, не допускающихъ пріятіе позорнаго Брестълитовскаго договора, казалась и естественной, и логичной. При этомъ
такіе факты, какъ работа французскаго консула (Гине) въ Самарѣ, позиція
англичанъ (сэра Эліота, Нокса) и японцевъ во Владивостокъ и на Дальнемъ
Востокъ, высадка дессанта на Мурманъ, поддержка арміи ген. Алексъева,
говорили за желаніе союзниковъ оказывать помощь въ этой борьбъ, и
потому распространявшіеся по городу слухи, какъ напримъръ, слухъ объ
ожидаемомъ на дняхъ прибытіи тяжелой артиллеріи, снаряженія и т. д.
вызывали вполить естественныя надежды, создавая извъстные разсчеты
на эту, казалось, законную въ общемъ дълъ, поддержку.

Одновременно съ этимъ, явное покровительство и имъющіяся данныя объ активной роли Германіи въ лицѣ гр. Мирбаха, въ связи съ проявленнымъ имъ весной отношеніемъ при разоруженіи чеховъ опредъленно дълило и идеологическую и практическую сторону дѣла на двѣ части: анти-большевистскую съ союзниками, съ одной стороны, и германо-боль-

шевистскую, съ другой.

Эта сторона двла очень важна и можно видеть, какъ она проходитъ красной чертой во всемъ последующемъ періодъ, вплоть до 1920 года.

До чего помощь Германіи большевикамъ считалась безспорнымъ фактомъ, видно хотя бы изъ того, что моментъ происшедшей революціи въ Германіи, въ ноябрѣ 1918 года, учитывался всѣми дѣятелями бѣлаго движенія и печатью какъ скорый разгромъ красной арміи, остающейся бевъ нѣмецкой помощи. Однако, проявленный уже туть явный разбродъ мысли и многогранная политика союзниковъ, считавшихъ себя окончательно застрахованными отъ нѣмцевъ, привела къ тому печальному положенію, въ которомъ оказалась Европа въ періодъ послѣ Версальскаго договора, къ гибели столькихъ русскихъ людей и культурныхъ силъ, къ обезкровленію на долго Россіи.

Это положение всецьло отразилось на чехо-словакахъ, уронило сперва ихъ боеспособность и привело ихъ затъмъ въ такое состояние, которое вызвало презръне и негодование среди русскихъ въ Сибири и Владивостокъ. Между тъмъ, лътомъ 18 г. отношение къ нимъ было болъе

чъмъ восторженное и благодарное.

Что касается времени, о которомъ я говорю, то поколебавшаяся дисциплина среди чеховъ привела къ преждевременному оставлению Ставропольскаго разона (къ съверу отъ города Самары), что немедленно отразилось на общемъ положении фронта и, въ частности, Самары.

До чего дисциплина поколебалась и до какой степени разложение стало прогрессировать, видно изъ того факта, что полковникъ Швецъ, командиръ одной изъ чешекихъ боевыхъ группъ, не перенесъ создавшагося положенія и, невадолго до оставленія Уфы, кончилъ самоубійствомъ. Факть этотъ произошелъ въ серьезный моментъ, когда приказаніе его не было исполнено подчиненной ему частью во время сраженія и онъ тутъ же, не выходя изъ вагона, гдѣ находился его штабъ, пустилъ себѣ пулю въ лобъ. Швецъ считался однимъ изъ выдающихся и лучшихъ чехо-словащкихъ военноначальниковъ.

Коворя объ общемъ положеніи дѣла на волжскомъ фронтѣ, нужно указать, что, при занятій чехо-словаками Самары, бывшіе въ это время тамъ члены Учрецительнаго Собранія Брушвить, Вольскій, Фортунатовъ и др. взяли гражданскую власть въ свои руки. Въ скоромъ времени примкнули къ нимъ и другіе ихъ товарищи, выдѣлившіе изъ себя Комитъъ, получившій сокращенное навваніе «Комучъ», члены котораго и подѣлили между собой министерскіе портфели. Не останавливаясь на томъ, какъ у нихъ шла работа по управленію области, могу лишь указать, что напр. министерствомъ внутреннихъ дѣлъ завѣдовалъ Климушкинъ, бывшій въ свое время волостнымъ писаремъ и, конечно, оказавшійся совершенно не подготовленнымъ ко взятымъ на себя обязанностямъ. Что это такъ, видно изъ того, что, несмотря на всю его раввязность, ему пришлось обратиться къ бывшему Самарскому губернатору, проживавшему тамъ (кн. Голицыну) за частичными указаніями для дѣль, вь которыхъ Климушкинъ запутался.

Само собой понятно, что направление «Комуча» было совершенно сопіалистическое, ибо почти всё члены Учредительнаго Собранія не большевики принадлежали къ партіи эс-эровъ. Знаменательно при этомъ, что одновременно съ Комучемъ существовалъ въ городѣ «Совътъ Солдатвкихъ и Рабочихъ Депутатовъ».

Изъ состава учредильщиковъ главное участіе принимали: Вольскій (прис. пов'вренный изъ Твери), Фортунатовъ и Климушкинъ отъ Самары (первый штабсъ-капитанъ), Авксентьевъ (отъ Пензы), Лебедевъ (б. Морской

министръ временъ Керенскаго), Брушвить, Федоровичъ и кое-кто другіе, фамиліи которыхъ сейчасъ не помню. Лебедевъ больше разъвзжаль по фронту. Отличаля еще нѣкій Мейстрахъ, выступавшій въ Самарѣ по сбору денегъ на нужды анти-большевистской работы. Этотъ Мейстрахъ замѣчателенъ тѣмъ, что въ теченіе слѣдующаго лѣта (1919 г.) онъ уже при большевикахъ занимался усиленной критикой работы Комуча, писалъ ярыя статьи въ Самарской красной печати въ защиту совѣтской власти, однимъ словомъ, продался ей совсѣмъ, принеся повинную за свою дѣятельность.

Викторъ Черновъ появился только къ концу августа и, конечно, былъ принятъ учредилкой нескончаемыми оваціями, занявъ мѣсто предсѣдателя. Общее число учредильщиковъ къ этому времени, если не ошибаюсь, достигало 70.

Какъ велось дъло, а также всѣ тонкости, тренія и отдѣльные зпизоды, довольно трудно теперь вспомнить. Съ тѣхъ поръ прошло нѣсколько лѣтъ, событія же слишкомъ быстро мѣнялись, причемъ они развертывались около фронта и потому услѣдить за всѣмъ было очень трудно.

Однако, какъ на характерный фактъ отношенія гражданской власти къ военной, можно указать на то, что при начальникъ штаба народной арміи полковникъ Галкинъ былъ приставленъ въ качествъ его помощника (по крайней мъръ, такъ говорили среди военныхъ) нъкій поручикъ Взоровъ, партійный с. р. (мало похожій съ виду на офицера), на обязанности котораго лежълъ надзоръ за работой Галкина и чиновъ его штаба и не допущеніе проявленія контръ-революціи въ командованіи. Онъ ни минуты не оставлялъ Галкина одного, и, даже при пріемахъ постороннихъ, фигура Взорова неотступно слъдовала по пятамъ Галкина, обходившаго пріемную залу.

Насколько позиція учредильщиковъ сдѣлалась среди военныхъ непопулярной, видно изъ того, что многіе изъ офицеровъ въ прилегающихъ къ Волгѣ мѣстностяхъ (я слыхалъ это незздолго до бѣгства своего къ чехамъ), предпочитали идти на ють въ добровольческую армію, не смотря на ея отдаленность, а не въ народную, въ надежность которой не вѣрили, усматривая въ общемъ курсѣ политики опредѣленное партійнос теченіе.

Въ началѣ, по освобожденіи Самары, какъ говорили, этого не было замѣтно, но чѣмъ дальше, тѣмъ нагляднѣе начала проскальзывать та тенденціозность, которую особенно ярко проводилъ предсѣдатель комитета учредительнаго собранія — Вольскій въ своихъ крикливыхъ, полныхъ демагогіи воззваніяхъ.

Въ конечномъ итогѣ, крѣпкой арміи создать не удалось, чехо-словакамъ сражаться надоѣло и, вмѣсто движенія на Москву (на чемъ наставли въ своихъ сношеніяхъ агенты Анганты), начался общій отходъ, рядънеудачъ. Сперва пали Симбирскъ и Казань, немного погодя отдали Вольскъ и Хвалынскъ, затѣмъ стали очищать Сызранскій раіонь, а потомъ Самарскую и Уфимскую губернію. Такъ блистательно начатая операція, на которую возлагали надежды мыслящіе, остававшіеся въ Россіи круги, постепенно начала сходить на нѣтъ. Единственный отрядъ крѣпко державшійся, и отступавшій шагъ за шагомъ съ боемъ — быль отрядь доблестнаго полковника Каппеля.

Справедливость требуеть, однако, сказать, что въ теченіе лъта, какъ отряды чеховъ, такъ и народной арміи проявляли чудеса храбрости и

самоотверженія. Но общая обстановка въ связи съ неоказаніемъ помощи союзниками, неправильной позиціей партійныхъ руководителей, не сум'вышихъ поддержать главную опору арміи — офицеровъ и не полученіемъ съ другой стороны серьезной, длительной помощи и сочувствія у крестьянства, дала возможность большевикамъ не только занять Приволжскій районъ, но даже продвинуть свой фронтъ на 60 версть за Уфу.

Отношеніе населенія къ бълому движенію я бы охарактеризоваль такъ: наступающія, освободительныя части встръчались вездъ восторженно. Городское населеніе — мъщанская, чиновничья часть его, пригородь чаяли получить усиленное продовольствіе, свободную торговлю, извъстный порядокъ стараго уклада, личную безопасность. Однако, невозможность удовлетворить всё эти чаянія и надежды дълало городское

население пассивнымъ къ борьбъ.

Крестьянское населеніе въ своей массѣ относилось съ мѣста болѣе инертно, какъ вообще болѣе недовърчивое, менѣе къ тому времени пострадавшее отъ краснаго режима, чѣмъ городское, и, кромѣ того, боявшееся до извѣстной степени отвѣтственности за учиненные имъ грабежи и самовольство. Не малую роль, конечно, играли и репрессіи, производимыя красными въ случаѣ ихъ успѣха. Кромѣ того въ Самарскихъ степяхъ, большевики къ тому времени своей власти вполнѣ проявить еще не успѣли, а степное населеніе, какъ я буду имѣть еще случай указать впослѣдствіи, до извѣстной степени всегда было склонно къ анархіи или, вѣрнѣе, нежеланію подчиняться властямъ.

Если меня спросили бы, въ чемъ разница между народной и красной арміями, и почему въ то время, въ первый періодъ борьбы, преимущество оказалось у красныхъ, я бы кромъ вышеуказанныхъ причинъ указалъбы на слъдующее: преимущество красной арміи заключалось въ томъ, что она опиралась, какъ ни какъ, на нъкоторыя организованныя части (напр. патышскія, красногвардейскія, матросскія и другія), либо не потерявшія офицерскій кадръ, либо уже испытанныя, спъвшіяся въ своихъ дълахъ, состоявшія изъ фанатичныхъ, искренно увлекающихся, распропагандированымъ людей оказывающихъ потому отромное сопротивленіе. Кромъ того, эти части, какъ ни какъ, были хорошо снабжены и экипированы.

Народная армія этихъ свойствъ не имѣла. Достаточно указать на различную идеологію ея элементовъ, не понимавшихъ военнаго духа, не дававшихъ возможности спаяться, а затѣмъ и на отсутствіе, какъ административнаго ашпарата, такъ и воинскаго снаряженія, въ особенности, винтовокъ. Кромѣ того, большевики принуждали выполнять намѣченное, не стѣсивясь средствами, здѣсь же думали о правахъ, демократическихъ требованіяхъ, искали поддержки у людей мягкихъ по своему существу. Постѣднее относится ко всему бѣлому движенію, за весь періодъ этихъ 2 лѣтъ.

Народная армія держалась пока были чехо-словаки, служившіе изв'єстной канвой, но какъ только сдали они, то все остальное, руководимое партійностью, неопытными людьми— начало распадаться. А условія начала борьбы, въ первой ея стадіи, были во вс'єхъ отношеніяхъ весьма благопріятны. При всемъ этомъ, среди руководителей и въ управленіи бълыхъ было много авантюристовъ, а также людей, стремящихся вводить немедленно порядки и нормы правового уклада, что, конечно, послѣ пережитого было невозможно

Въ лучшемъ положеніи была Сибирская армія, заслоненная отъ Москвы Волжскимъ фронтомъ; она вела у себя борьбу не всѣми кадрами сразу, почему смогла сорганизовать ядро, удержавшее въ итогѣ красныхъ на Уралѣ, и даже взять къ весиѣ 1919 года иниціативу въ свои руки. Разложилась она лишь послѣ затяжки гражданской войны, вслѣдствіе атаманческихъ тенденцій, руководящихся лишь мѣстными цѣлями; а также эсэровской большевистской разрушительной работы въ тылу, по всей необъятной Сибири.

Казачьи войска, какъ болъе однородныя, оказались болъе способными для борьбы, и городъ Уральскъ, напримъръ, гордился, что онъ не зналъ большевистскаго режима и системы вплоть до весны 1919 года, то есть 11/2, года послъ 25 октября. Но отсутствје снаряженія погубило и его.

Вернемся, однако, къ описываемому мною времени.

Дѣла Волжскаго фронта, какъ я упоминалъ, стали къ этому времени все ухудшаться. Въ послъднихъ числахъ сентября по н. ст. пала Сызрань и, несмотря на уничтоженіе одного ихъ пролетовъ Александровскаго, желъвнодорожнаго моста, наступленіе большевиковъ развивалось, въ результатъ чего, въ первыхъ числахъ октября, ръшено было оставить Самару.

Я быль по эвакуаціи штаба рѣчной флотиліи оставлень для свяви штаба арміи съ пароходами, державшими линію фронта вверхъ и внизъ по Волгѣ. Въ городѣ въ это время уже чувствовалось нервное напряженіе, появились кучки шушукающихся, ночью раздавались по улицамъ выстрѣлы, а затѣмъ уже начались грабежи складовъ пристаней на Волгѣ, оставшихся къ этому времени безъ хозяевъ.

6-го октября, въ воскресенье, остатки войскъ двинулись по направленію ст. Кинель, находящейся въ 40 верстахъ къ востоку отъ Самары. Къ вечеру сложился и штабъ народной арміи, передавъ защиту города полковнику Махину, только что вернувшемуся съ южной линіи фронта.

Грохотъ орудій въ этотъ великолѣпный лѣтній день, отдѣльныя части съ обозами, тянувшіяся по улицамъ города, которыя были полны народа, усиливали напряженность момента. Но радости на лицахъ я не видалъ. Чувствовалась у большинства тревога, какъ отъ неизвѣстности, такъ и отъ связанныхъ съ перемѣной хозяевъ неизбѣжныхъ репрессій.

Придя на вокзаль, откуда должень быль отправляться штабъ арміи, я увидъль полную невозможность эвакуироваться съ нимъ. Тогда я ръшилъ уговорить нъсколько офицеровъ, не попадавшихъ тоже на поъздъ, идти самостоятельно по большой дорогъ догонять свои части. Мнъ, прошедшему передъ этимъ почти что 400 версть, это путешествіе казалось пустяшнымъ, тъмъ болъе, что дивная погода способствовала этой прогулкъ.

Взявъ винтовку и мѣшокъ со смѣной бѣлья за плечи, мы двинулись въ путь. Настроеніе было хорошее, вѣрилось въ правоту дѣла, рисовалось, что все происходящее плодъ какого то недоразумѣнія, и лишь тревожила остяжка освобожденія Россіи, гдѣ томились несчастные оставшіеся подъ игомъ негодяевъ и грабителей, калѣчившихъ страну во имя своихъ интернаціональныхъ экспериментовъ.

Пройдя Бугурусланскимъ трактомъ верстъ 15, мы подошли къ полотну Самаро-Златоустовской жел. дороги, по которой проходили каждые  $^{1}/_{4}$  часа эшелоны изъ Самары.

Желѣзно-дорожное сообщеніе было, какъ я указываль выше, въ рукахъ чеховъ и потому, естественно, они заботились сперва объ звакуації своихъ, отстраняя и мало интересулсь нуждами русскихъ. Въ особенности трудно было жителямъ, стремящимся къ выѣзду и не могущимъ получить мѣста въ поѣздахъ и потому принужденнымъ выбяраться изъ Самары самыми разнообразными способами. Но интересно было то, что настроеніе бѣженцевъ было такое, что будто они оставляютъ насиженныя мѣста на 2—3 недѣли и потому большинство ѣхало налегкъ. Я знаю людей, зимовавшихъ затѣмъ въ Сибири, оставившихъ даже теплую одежду пома, и бѣпствовавшихъ потомъ отъ холода.

Но сравнительно жители Самары и Сызрани все же эвакуировались съ большимъ удобствомъ, чёмъ, напримърь, жители Казани, которымъ приплось бросить городъ неожиданно въ теченіе 2-хъ часовъ и объжать пъшкомъ, ибо другого сообщенія ни водой, ни желгізной дорогой, не было. Однихъ бъженцевъ изъ Казани, по большевистскимъ сътдініямъ, насчитывалось 78 тысячъ. Путь, какъ говорятъ, между Казанью и Лаишевымъ (на Камѣ) представлялъ изъ себя черную ленту отъ массы людей тянувшихся по дорогъ. Бъдствовали эти люди ужасно, ибо хліба или, вообщитанія получить въ селахъ почти было нельзя. Отъ Лаишева ихъ веали на баржахъ до Уфы, что также принесло много горя, но страхъ передъ властью красныхъ, уже разъ пережитой, гналъ этихъ несчастныхъ, хоть на край світа.

Добравшись 7-го до Кинели, я разыскаль эшелонъ Волжской флотиліи и кое какъ пристроился къ нему. Движеніе по жел. дорогѣ было трудное; недоставало паровозовъ и потому всякій эшелонъ, заполучившій таковой, туть же и ставиль на него часовыхъ съ винтовками, дабы не завладъль

имъ кто либо другой.

Эвакуація вообще дѣло трудное, а туть при плохо функціонирующемь аппаратѣ, массѣ хозяевъ, недостаткѣ всего, дѣло шло изъ рукъ вонь плохо и, кромѣ того, каждая часть стремилась захватить, какъ можно болѣе вагоновъ, стараясь вмѣстѣ съ тѣмъ не принимать къ себъ постороннихь. Въ вагонахъ можно было напр. видѣть жел. дорожныхъ служащихъ вывезшихъ изъ Сызрани все свое имущество, вплотъ до рогатаго скота, — рядомъ же военныя части оставались безъ мѣста.

Чехи въ этомъ отношенія побили рекордъ. Они захватили подвижной составъ, расположились жить въ немъ съ большимъ комфортомъ, поставили кровати съ пружинными матрацами и такъ прочно засёли въ нихъ, что и въ слѣдующій періодъ не оставили вагоновъ, загромоздивъ, въ особенности въ теченіе слѣдующей зимы, всѣ станціи Сибирской желѣзной дороги своими эшелонами, и не уступая недостающаго для транспорта подвижного состава. Ихъ эшелоны можно было узнать по различнымъ украшеніямъ и эмблемамъ, вывѣшеннымъ на дверяхъ теплушекъ. Вели они себя, конечно, польными хозвевами.

Эшелонъ флотиліи, въ который я попаль, двигался съ трудомъ. На всѣхъ станціяхъ были постоянныя задержки. То пропускали какой-либо спеціальный потвядь, то еще что-либо мѣшало. Въ итогѣ съ большимъ трудомъ добрались мы на 12-й день до Челябинска. Туть начались жлопоты о пропускѣ эшелона въ другое царство, въ Сибирь. Что это совсѣмъ другой раіонъ, что это чужое владѣніе, не входящее въ составъ

Самарской области, говорило все. Офицерство на станціяхъ и въэшелонахъ мечтало уткать въ Западную Сибирь, гдъ, какъ имъ казалось, нътъ партійнаго начала, гдъ кръпка работа практическаго Сибирскаго Правительства. Поднимало духъ въ средъ моряковъ, въ которой я былъ, свъдъніе о пріъздъ съ Дальняго Востока въ Омекъ адмирала Колчака.

Но общій выводъ быль тоть, что Самарскія неудачи надо приписывать исключительно тенденціозному веденію діль и партійному составу с. р. правительства, рішившему скоріве предать діло, чімь отступить оть своихъ соціалистическихъ идеаловъ.

Всей подоплеки, конечно, никто не зналъ и общая обстановка была неясна, въ особенности нашему брату, жившему и питавшемуся слухами, а не подлинными данными, но всъмъ военнымъ казалось, что давно желаемому и требуемому природой вещей — установленію твердой власти сознательно мъщаетъ курсъ партіи Чернова, предавшей въ свое время и Корнилова, и всю Россію. Пусть это быль психовь, несоотв'єтствіе дъйствительности, но оно характерно съ той точки эрънія, что въдь одни военные кадры могли противостоять краснымъ: они являлись реальной силой и неумъние на нихъ опереться лежитъ на отвътственности «Комуча». Однимъ словомъ, у всъхъ была въра въ Сибирь и стремление попасть въ тъ ряды, гдъ рисовалось нъчто другое, сильное, могучее, идущее по пути спасенія родины. Въ это время Сибирская армія не только не сдала, какъ народная, а наобороть вела бои съ успъхомъ, да и видъ ея частей формировавшихся и обучавшихся повсемъстно. начиная съ Челябинска, невольно бодриль, говоря объ успъхъ и правильности взятой линіи.

Здъсь приходится немного остановиться на окончившемся къ этому времени Убимскомъ совъщании.

Не пытаясь дать подробной картины политическаго положенія, предшествовавшаго этому этапу исторических событій, я остановлюсь лишь вкратцѣ на образованіи власти Временнаго Правительства или, какъ ее называли, Директоріи.

Какъ изв'встно, одновременно съ образованіемъ правительства изъчленовъ Учредительнаго Собранія въ Самарт, вовникло самостоятельное Западно-Сибирское правительство въ Омскъ, Дерберское и Хорватское на Дальнемъ Востокъ, казачъи — на своихъ войсковыхъ земляхъ.

Въ Западной Сибири было создано многое въ смыслѣ укрѣпленія государственныхъ началъ въ теченіе перваго лѣтияго періода: правительство успѣло сорганизоваться изъ людей дѣла и ввяться за него твердо. Вологодскій, ставшій во главѣ его, Михайловъ, Гришинъ-Алмазовъ, Бѣловъ и другіе, работая настойчиво, сумѣли создать крѣпкую армію, освободившую Сибирь до Байкала, и въ то время, какъ Народная армія уже стала разлагаться, Сибирская была только на пути къ своему развитію.

Во всякомъ случав, на Волгв изъ приходящихъ газетъ, а также по слухамъ чувствовалось, что именно въ Сибири растетъ нвчто здоровое и надежное. Отношенія между Самарскимъ и этими правительствами были е особенно дружныя; центры двятельности были отдалены и между областями чуть ли ни была таможенная граница (въ Челябинскв).

Однако, къ концу л'вта стало яснымъ, что н'всколько правительствъ существовать рядомъ не могуть, темъ более, что Владивостокъ являлся единственной для всъхъ базой питанія, и потому надо было искать какого-нибудь начала для сближенія и общей работы. Это совпало съ очищеніемъ отъ красныхъ всей Сибирской линіи до Тихаго океана включительно. Послѣ долгихъ переговоровъ рѣшено было созвать совѣщаніе въ Уфів. Конструкція его сейчась у меня ускользаеть, но, насколько помню, на немъ участвовали представители всъхъ почти правительствъ, какъ казачьихъ, такъ и другихъ, представители политическихъ партій и національностей, члены профессіональныхъ союзовъ, учредиловцы, промышленники и союзъ землевладъльцевъ. Въ итогъ, была выбрана Директорія изъ 5 членовъ и столько же къ ней замъстителей. Это были: ген. Алексвевь, Чайковскій, Астровь, Авксентьевь, Вологодскій и кандидаты: ген. Болдыревъ, Виноградовъ, Аргуновъ, Зензиновъ, проф. Сапожниковъ. Директорія должна была осуществить верховную власть во всей освобожденной области. Къ исполненію должности вступили: проф. Виноградовъ (кадетъ, чл. 3-й и 4-й думы), Авксентьевъ (с. р., бывшій министръ внутр. дълъ при Керенскомъ), Зензиновъ и Аргуновъ (оба с. р.), ген. Болдыревъ. Последний принялъ звание главнокомандующаго всеми вооруженными силами, взявъ къ себъ начальникомъ штаба ген. Розанова. Резиденціей сперва намічался Екатеринбургь, однако, неудачи на фронтів и отходъ народной арміи принудиль перебхать въ Омскъ, хотя это и не соотвътствовало желанію директоріи.

22-го октября эшелонъ флотиліи, въ которомъ я находился, прибыть въ Омекъ. Путь отъ Челябинска до Омека былъ пройденъ нами въ теченіе 2½ сутокъ, т.е. въ 5 разъ быстръе предыдущаго равнаго съ нимъ разстоянія. Желъзнодорожный путь оказался свободнымъ и у всъхъ отлегло на сердцъ. Казалось, что первая трудная часть пройдена, что мы вступили во второй фазисъ и окръпшей Сибири суждено стать источникомъ возрожденія родины. Какъ ни тяжело теперь вспоминать все прожитое и пройденне за эти 2 года, тъмъ не менъе Сибирскій періодъ, казалось, давалъ такія опредъленныя надежды на возстановленіе нормальной, человъческой жизни въ Россіи, что и сейчасъ вспоминаешь

съ теплымъ чувствомъ это время.

Путь до Омска быль пройдень нами быстро и лишь была задержка въ Куломзинъ (послъдней станціи передъ Омскомъ), которая, ввиду

переполненія тогда уже Омска, пропуска не давала.

Омскъ видомъ войсковыхъ частей производилъ хорошее впечатлъніе. Можно было видътъ вездъ по улицамъ города марширующихъ солдатъ, которые выправкой и молодцеватымъ своимъ видомъ говорили о дисциплинъ и возрожденіи боевой силы, безъ которой явио въ это время Россія возродиться не могла. Это, впрочемъ, относится и къ другимъ городамъ, какъ напр., Челябинску, Кургану, Петропавловску, гдъ вездъ шло интенсивное обученіе. По даннымъ штаба Сибирской арміи къ тому времени подъ ружьемъ насчитывалось 105 тысячъ солдатъ и около 5 тысячъ офицеровъ. Эта армія формировалась въ теченіе лъта 1918 года въ западной Сибири, имъв первоначально (до Омска) штабъ формированія въ Новониколаевскъ, состояла изъ 2-хъ призмвныхъ возрастовъ и была, въ полномъ смыслъ этого слова, на высотъ. По освобожденіи своего края, въ

слѣдующій періодъ, она перешла въ наступленіе и къ Рождеству заняла Пермь, гдѣ взяла въ плѣнъ болѣе 30.000 человѣкъ и огромную военную добычу на заводахъ. Въ мартѣ мѣсяцѣ, при общемъ наступленіи, она продвинулась впередъ, достигнувъ въ конечномъ итогѣ города Главова Вятской губерніи, и только уже послѣ постигшихъ неудачъ всей восточной арміи, стала отходить назадъ.

Организація Сибпрской арміи была построена на иных основаніяхъ, чёмъ пародной, п въ значительной степени болѣе походила на регулярную. Сибпрская армія была очень хороша, пока она состояла изъ однихъ лишь молодыхъ возрастовъ, не бывшихъ раньше на призывѣ, и ея успѣхи подъ Пермью были сказочны. Но тогда уже вопросъ о необходимости пополнять ее, ввиду предстоящихъ задачъ, началъ безпокоить правительство и ясно вырисовывалась опасность, что пополненіе новыми контингентами пзъ лицъ болѣе старшихъ возрастовъ, принимавшихъ участіе въ Германской войнѣ, пережившихъ Керенщину и потому въ большей своей массѣ деморализованныхъ, можетъ испортить дѣло.

Для смягченія этого, молодымъ Сибпрскимъ генераломъ Пепеляевымь, героемъ взятія Перми, быль поднять вопросъ о призывъ сперва сибирской интеллигенціи для составленія изъ нея извъстной основы, которую можно было бы, въ ближайшемъ будущемъ, пополнить мобилизованными солдатами. Вопросъ этоть возникъ при участіи общественныхъ круговъ. Онъ быль обсужденъ всёми политическими группами, имъвнимися въ то время въ Омскъ, послъ чего былъ внесенъ въ Совътъ Министровъ, гдѣ и прошелъ. Однако, этотъ планъ въ жизнь не претворился, вслъдствіе опозданія прибытія обмундированія отъ союзниковъ, а также полученія свъдъній о намъреніи красныхъ перейти въ наступленіе. Послъднее же обстоятельство было весьма серьезно, ибо при гражданской войнъ иниціатива играетъ несомнънно роль гораздо болъе серьезную, чъмъ въ обыкновенной, что и слъдовало учитывать, даже при сознаніи, что своя армія къ этому не готова.

Походъ, какъ навъстно, начатъ былъ блестяще. Армія, пройдя болъе 400 верстъ въ теченіе мъсяца, находилась въ 60 верстахъ отъ Самары и только весенній разливъ заставилъ ее остановиться. Послъднее обстоятельство ее и погубило, ибо краснымъ удалось, сдълавъ отчаянное усиліе, собрать ударныя части со всей Россіи — прорвать фронтъ къ Съверу-западу отъ Оренбурга и, вырвавъ иниціативу, остановить дальнъйшее наступленіе всей огромной арміи, насчитывавшей нъсколько сотъ тысячъ человъкъ.

Живнь въ Омскѣ къ моменту моего туда пріѣзда была не дорога; продукты были въ изобиліи. (Цѣны примѣрно стояли такія: пшеничный хлѣбъ менѣе рубля за фунтъ, масло 3½ — 4 рубля за фунтъ, объдь въ ресторанахъ съ неограниченнымъ количествомъ хлѣба 4—5 рублей). Зато съ квартирами было болѣе, чѣмъ трудно. Городъ, вмѣщавшій въ мирное время немного болѣе 100 тысячъ жителей, долженъ былъ принять бѣженцевъ количествомъ превышающимъ 500, и потому буквально нельяя было найти себъ мѣста. Даже сама директорія, какъ и иностранныя миссіи, помѣщалась въ вагонахъ. Мнѣ пришлось поселиться въ вагонѣ адмирала Колчака, только что пріѣхавшаго съ Востока.

Послѣ переѣзда директоріи въ Омскъ, что произошло, какъ я говорилъ, въ десятыхъ числахъ октября, отношеніе ея къ Сибирскому правительству создались довольно странныя и были мало урегулированы; все время чувствовалось, что роль директоріи какая то вымученная, неестественная. Авторитета власти у нея не было, дѣловитости токе. Искать объясненія этого надо въ искусственномъ ея созданіи, вымужденномъ компромиссѣ. Надо отмѣтить, что Сибирскіе представители на Уфимскомъ Совѣщаніи порывались неоднократно уѣхать, предвидя, что реальныхъ и полевныхъ результатовъ достигнуто не будетъ. Слишкомъ разно представляли себѣ разрѣшеніе вопросовъ дѣловые сибиряки и, искушенные въ программахъ, члены учредительнаго собранія. Даже главнокомандующій генералъ Болдыревъ и его штабъ не чувствовали себя хозяевами въ своемъ дѣлѣ. Однимъ словомъ, вся обстановка сложилась неблагопріятно и въ скоромъ времени въ поискахъ выхода изъ создавшагося положенія, а именно, въ 25 числахъ октября, былъ поднятъ

вопросъ о реорганизаціи правительства.

Туть начинаеть фигурировать имя адмирала Колчака. Колчакъ появился въ Омскъ незадолго передъ тъмъ, проъздомъ изъ Японіи въ Евр. Россію. Во время остановки своей въ Омскъ, онъ былъ приглашенъ мъстными кадетами, съ предсъдателемъ комитета Жардецкимъ во главъ, а также и другими близкими къ нимъ кругами для обсужденія общаго политическаго положенія. Въ конечномъ итогъ правительствомъ было предложено Колчаку занять сперва постъ морского министра, а черезъ нъсколько дней и военнаго. Переговоры эти затянулись въ связи съ общей реконструкціей кабинета болье, чымь на двы недъли. Вопросъ осложнился тъмъ, что Колчакъ высказался категорически противъ сохраненія с. р. Роговскимъ должности товарища министра внутреннихъ дълъ по завъдыванію полиціей, находя, что Роговскій, какъ членъ партійнаго комитета, не долженъ занимать этой должности, ибо вооруженная сила, каковой является полиція, должна непрем'вню быть въ нейтральныхъ, а не партійныхъ рукахъ. Этотъ фактъ я могу лично удостовърить, такъ какъ случайно мнъ пришлось помогать въ концѣ октября переписывать указанные имъ доводы въ секретномъ письмѣ, адресованномъ на имя генерала Болдырева. Послъ долгихъ переговоровъ, удалось убъдить Колчака принять портфели военнаго и морского министра, оставивъ с. р. Роговскаго на мъстъ. Его вступление въ составъ кабинета, какъ и назначение инженера Устругова на должность министра путей сообщенія, считались весьма желательными въ цёляхъ поднятія извъстными именами престижа сибирскаго правительства за границей. Въ составъ правительства усиленно приглашался на постъ министра иностранных дёль и кн. Кудашевь, нашь посоль въ Пекине, а также Щепьинъ, совътникъ посольства въ Токіо. Однако, эти приглашенія не увѣнчались успѣхомъ, ибо дипломаты наши предпочитали безъ риска, съ комфортомъ, сидъть въ посольскихъ домахъ.

Такимъ образомъ, было переформировано Сибирское правительство и 6-го ноября оно въ обновленномъ составъ вступило въ исполненіе обяванностей, имъя надъ собой въ качествъ верховной власти — директорію.

Во время существованія директоріи было много толковь, какъ въ правительственныхъ сферахъ, такъ и въ печати о созывѣ Сибирской об-

ластной думы. Въ конечномъ итогѣ ея работа была признана вредной и было принято компромиссное рѣшеніе о созывѣ ея для объявленія объе я роспускѣ. Произвести это долженъ быль предсѣдатель директоріи Авкоентьевъ, что и было имъ исполнено въ Томскѣ, кажется, въ концѣ октября, послѣ чего областная дума и не собиралась. Я нарочно объ этомъ упоминаю, ибо въ печати попадаются указанія, что якобы она была распущена Колчакомъ, между тѣмъ, этотъ фактъ произошелъ еще во время директоріи, и кажется, въ тотъ періодъ, когда еще Колчакъ въ составъ кабинета совсѣмъ и не входилъ.

Отношение сибирскаго правительства къ директоріи было неясное, но чувствовалось опредъленно, что искусственное создание всей этой комбинацін тормозить созидательную работу. Политика директоріи по отношенію къ лівымъ теченіямъ, появлявшимся въ арміи. была явно . неръшительна, чуть ли не благожелательна. Это отношение во всъхъ кругахъ, мечтавшихъ объ укръпленіи и созданіи арміи (что было вообще лейтъ-мотивомъ), вызывало недовольство. Конечно, проявлялось оно болъе ярко въ военныхъ сферахъ, но и общественные круги опредъленно выражали свое недовольство, объясняя себъ подобное поведение вр. правительства зависимостью нѣкоторыхъ изъ его членовъ (какъ Зензинова, Авксентьева) отъ партіи с.-р., въ комитеть которыхъ они входили. Это показываеть до какой степени вышеупомянутыя лица не отвъчали моменту. Взявъ на себя такое отвътственное дъло, они не сочли даже нужнымъ хоть на время снять съ себя партійную зависимость. Между тъмъ, слухи и газеты приходивше въ Омскъ изъ Екатеринбурга, гдъ основался Комитеть Учредительнаго Собранія, говорили определенно о недружелюбномъ его отношении къ Омску. Мало того, комитеть с. р. выпустиль въ 20 числахь октября листовки съ призывомъ къ вооруженной борьбъ и созданію особыхъ с. р. военныхъ частей, какъ для охраны своихъ комитетовъ, такъ и вообще для созданія своихъ военныхъ ячеекъ, т.-е., другими словами, среди антибольшевистскихъ войскъ создавалось разслоеніе въ то время, когда война съ красными еще не была окончена. И на это директорія не только не реагировала, но продолжала сноситься съ Екатеринбургомъ и давать отчетъ о своей дъятельности центральному комитету партіи с.-р.

Тогда даже самымъ лояльнымъ элементамъ казалось, что дальше

идти некуда.

Въ результатъ, въ ночь на 18 ноября три члена директоріи — Авксентьевъ, Зензиновъ и Аргуновъ, а также тов. министра внутрен. дълъ Роговскій были группой офицеровъ во главъ съ казаками Волковымъ, Красильниковымъ п Катанаевымъ неожиданно арестованы. Молва говорила, что за ихъ спиной якобы принималъ дъятельное участіе въ арестъ министръ финансовъ — Михайловъ.

Тотчасъ же, по полученію свъдвній о совершившемся, собрался совъть министровъ и, ввиду создавшагося остраго положенія и боязни вксцессовъ въ эту трудную минуту, ръшилъ, взявъ всю полноту власти въ свои руки, передать ее затъмъ въ руки военнаго, который только одинъ могъ поддержать порядокъ. Намъченныхъ кандидатовъ оказалось двое: генералъ Болдыревъ и вице-адмиралъ Колчакъ. Первый получилъ, однако, лишь одинъ голосъ, почему Колчаку была вручена верховная

власть, которую онъ приняль послѣ блестящей патріотической рѣчи, произведшей огромное впечатлѣніе на всѣхъ присутствующихъ.

Арестованныхъ чиновъ директоріи Колчакъ хотѣлъ тутъ же выпустить на свободу, взявъ лишь обязательство съ нихъ о немедленномъ вытъздѣ изъ предъловъ Сибири, на что, однако, арестованные не согласились, боясь эксцессовъ со стороны военныхъ, настроеніе которыхъ было повышено. Черезъ нѣсколько дней, арестованные подъ иностранной охраной были вывезены въ Китай. Какъ говорятъ, Колчакомъ было имъ ассигновано по 75 тысячъ рублей на дорогу каждому, что по тогдашнему курсу составляло солидную сумму и на иностранную валюту.

Колчакъ, считая недопустимымъ покушеніе на верховную власть, предаль офицеровъ, произведшихъ «coup d'état», — военному суду, кото-

рый, однако, вынесъ имъ оправдательный приговоръ.

Конечно, во всемъ этомъ было много неестественнаго, явно несообразнаго и логически непослъдовательнаго, но не нужно забывать той нервозности, окружающей центръ политической жизни, того недовърія, которымъ были проникнуты многіе борющіеся съ большевизмомъ въ то время, и опасеній предательства со стороны лицъ, допустившихъ Ленина,

почти безъ сопротивленія, къ власти.

Верховнымъ Правителемъ Колчакъ признанъ былъ окраинами не сразу. Атаманъ Дутовъ, командующій Пріамурскимъ корпусомъ на Дальнемъ Востокъ, генералъ Ивановъ-Риновъ, атаманъ Анненковъ ему подчинились, генераль Хорвать, находившійся въ Харбинъ, тоже его призналъ, выговоривъ лишь себъ автономное положение и название Верховнаго уполномоченнаго. Но атаманъ Семеновъ и Калмыковъ долго боролись противъ его власти, не желая признавать его, и лишь къ лъту 1919 года этотъ вопросъ уладился, но, конечно, это принесло не мало вреда ходу последующей борьбы. Въ Чите была выпущена спеціальная брошюра (изд. русск. патріотовъ) подъ заглавіемъ «Адм. Колчакъ и атаманъ Семеновъ». Одна изъ статей этой брошюры говорить объ отношении къ Омску. Она озаглавлена «Что дълать съ Колчакомъ?» и гласить: «Граждане! Теперь тяжелый политическій моменть и не такимъ грязнымъ и больнымъ людямъ, какъ адмиралу Колчаку, быть нашимъ Верховнымъ Правителемъ . . . Долой его! Самъ Колчакъ — это олицетворение честолюбія добровольно не уйдеть, нужно его убрать . . . Помните граждане, что съ появленіемъ у власти Колчака большевизмъ уже поднимаетъ голову . . .»

Конечно, такое отношение къ центральной власти служить къ ея

укрѣпленію не могло.

Само собой понятно, что Колчака не призналь и комитеть учредительнаго собранія, но фактически тогда ни территоріи, ни организованнаго аппарата, ни военной силы въ его распоряженіи не было и потому сопротивленіе комитеть оказываль лишь прокламаціями, призывающими къ возстанію.

Структура управленія сложилась слёдующимъ образомъ: верховная власть была въ рукахъ Верховнаго правителя адмирала Колчака (онъ же былъ и верховнымъ главнокомандующимъ) исполнительная власть оставалась у совѣта министровъ, постановленія котораго утверждались верх. правителемъ. Наложеніе имъ «вето» въ теченіе зимы 18—19 г. было всего лишь 2 раза. Всѣ законоположенія, ассигновки и высшія персо-

нальныя назначенія (кром' боевыхъ) проходили черезъ Сов' министровъ. Центръ государственнаго аппарата, нужно сказать, дъйствоваль хорошо, конституціонныя гарантіи были на лицо, но на м'ьстахъ вліяніе центра чувствовалось слабо; тамъ царилъ произволъ и дъло абсолютно налажено не было.

Совътъ министровъ въ течение зимы 18-19 г. былъ съ небольшими измѣненіями слѣдующій: Предсѣдатель совѣта министровъ, онъ же министръ иностран. дълъ — П. Вологодскій (быв. с. р., сибирякъ), министръ внутрен. дълъ — Гаттенбергъ (безпартійный, быв. страховой агентъ, мировой судья выборовъ 17 г.), министръ финансовъ — Михайловъ (секретарь Шингарева), земледълія — Петровъ (безпарт., сибирякъ), мин. продовольствія — Зефировъ (безп., сибирякъ), мин. путей сообщенія — Уструговъ (безп.), юстиціи — Старынкевичъ (бывш. с. р.), государ, контролеръ Красновъ (соціалисть), мин. труда — Шумиловскій (с. д.), мин. почть и телегр. — Щеслинскій (н. с.), военн. министръ — ген. Степановъ, морск. мин. — адмиралъ Смирновъ. Управляющій дёлами сов. министровъ — Тальбергъ (к. д.). Изъ сотрудниковъ, игравшихъ болъе видную родь, можно назвать: доктора медицины изъ Томска — Граціанова (парт. с. д.), тов. министра внутрен. дълъ по завъдыванію мъстнымъ самоуправленіемъ, ген. Хорошкина, пом. воен. министра по казачьимъ дъламъ (с. р.), Мельникова, тов. мин. продовольствія (октябристь, члень 3-й думы); Киндякова, завъд. конозаводствомъ (окт., членъ 3-й думы), проф. Гинса и Сукина, тов. мин. иностран. дълъ, Пепеляева, тов. мин. внутр. дълъ (к. д.).

Какъ видно изъ перечисленныхъ лицъ, составъ правительства былъ весьма разнороденъ, какъ по своимъ политическимъ убъжденіямъ, такъ и по прежней дъятельности. При этомъ надо учитывать, что въ Сибири существовало стремление къ самостоятельности, и, хотя оно было весьма

незначительное, но все же извъстное вліяніе оно имъло.

Пля выполненія высшей судебной власти и надзора за законом'ьрностью двятельности правительства, быль въ январв мвсяцв учрежденъ Сенатъ. На его открыти адмираломъ Колчакомъ и составомъ правительства была принесена торжественная присяга въ върности родинъ.

Для освъщенія положенія, возстановленія экономической жизни и разсмотрфнія различныхъ вопросовъ, въ области создано было экономическое совъщание, состоявшее изъ правительственныхъ лицъ, представителей промышленныхъ группъ и кооперативовъ. Въ этой работъ, въ качествъ замъстителя предсъдателя совъщанія, принималь участіе быв. государственный контролеръ царскаго правительства — С. С. Феодосьевъ.

На Востокъ, какъ упоминалось выше, былъ верховный уполномоченный правительства — ген. Хорвать. При немъ былъ особый Совътъ. Хорватъ, какъ извъстно, игралъ огромную роль на Д. Востокъ, пользовался большой силой и въ особенности въ началъ, послъ переворота 18 ноября, выставлялся группой лицъ, считавшихъ Колчака слишкомъ умѣреннымъ, — въ качествъ его замъстителя. Репутаціей онъ пользовался опредъленно крайне правой; работаль въ контактъ съ атаманомъ Семеновымъ и пользовался поддержкой японскихъ круговъ.

При объединеніи власти въ Омскъ, ввиду всего этого, пришлось встрътиться съ этимъ весьма серьезнымъ фактомъ, что Владивостокъ находился подъ вліяніемъ Хорвата, а онъ былъ нашимъ единственнымъ портомъ съ большимъ количествомъ складовъ самыхъ различныхъ техническихъ и матерьяльныхъ припасовъ, ввезенныхъ туда еще во время германской войны. Снабженіе фронта, такимъ образомъ, зависъло отъ спокойствія Владивостока и вообще Забайкалья.

Самостоятельное управленіе было еще въ Оренбургскомъ и Уральскомъ казачьихъ войскахъ. Управленіемъ въдалъ войсковой кругь изъ выборныхъ отъ станицъ лицъ и выборный же атаманъ. Въ первомъ былъ Дутовъ, во второмъ же они мънялись; извъстны имена Мартынова, Савельева, Толстого. Въ предълахъ Уральскаго войска оригинально велась война. Какъ только красные насъдали, то немедленно призывались всъ очереди вплотъ до стариковъ, но, когда общими усиліями красные изгонялись изъ предъловъ области, мобилизованные расходились по домамъ, до слъдующей опасности, когда собирались вновь.

Всѣ эти обстоятельства, сопровождавшія освобожденіе страны отъ большевиковъ, во время которыхъ образовались отдъльныя мѣстныя правительства, весьма затрудняли развитіе и укрѣпленіе правового государственнаго аппарата, функціонировать которому, основывансь на правѣ и законѣ, было болѣе, чѣмъ трудно. Вѣдь окраины не только не подчинялись признанному ими же Омскому правительству, но даже вступали, какъ напр. атаманъ Семеновъ, въ открытую борьбу, нарушая правильность и планомѣрность политической жизни.

Какъ упоминалось выше, власть на мѣстахъ была поставлена значительно хуже центральной. Правильнѣе сказатъ: власть центра на мѣстахъ часто совсемъ не опущалась. Представители мѣстной власти вели свою, въ большинствѣ случаевъ крайне вредную, политику. Проявлене сильной, твердой власти, о которой такъ мечтало населене, находившееся подъ игомъ большевиковъ, по освобожденію отъ нихъ области, не опущалось. Военные отряды, какъ и гражданская власть въ небольшихъ городахъ и мелкихъ мѣстечкахъ, дѣйствовали по своему усмотрѣнію, не руководствуясь ни закономъ, ни часто моральными побужденіями. Съ другой стороны, гдѣ не было твердой военной власти, шла пропаганда большевистскихъ агентовъ; зачастую различные съѣзды кооператоровъ, профессіональныхъ союзовъ, использовывались этими агентами для внесенія раздора и мскусственнаго обостренія отношеній.

Вообще, работа по разложенію тыла шла напряженно. Чтобы не быть голословнымь, я приведу сліздующій факть: Въ іюліз місяція 1919 года въ политехникумі въ Москві собрань быль митингь подъ названіемъ «Колчаковщина», устроенный Марговымь, состоящимь якобы въ легальной опозиціи къ совітской власти, и, конечно, съ ея разр'ященія, если не благословенія. На этомъ митингі фигурироваль только что вернувшійся изъ Сибири меньшевикъ «товарищъ» Голосовъ. Изъ его доклада выяснилось, что онъ былъ командированъ въ Сибирь для образованія объединенныхъ центровъ с. д. (повидимому, интернаціоналистовъ). Позунгомъ была борьба съ Колчакомъ. Работу свою онъ оцібниваль, какъ весьма продуктивную, указываль на увеличивающуюся въ Сибири дороговизну, недочеты, недовольство желізнодорожниковъ, на запрещеніе митинговъ, стісненіе печати и т. д. Все это докладывалось, какъ будто въ Совдепіи всі эти свободы им'ялись на лицо.

Результатомъ подобной работы было нѣсколько возстаній за зиму 18-19 г. и поддержка внутреннихъ фронтовъ. Последние образовывались изъ оставшихся послъ очищенія Сибири еще въ теченіе льта 18 года, красноармейскихъ бандъ. Ихъ уничтожениемъ никто не интересовался, и потому, въ очень короткій срокъ имъ удалось сконцентрироваться въ нъсколькихъ мѣстахъ, образовавъ, такъ называемые, фронты. Въ Енисейской губ, они удачно воспользовались имъвшимися тамъ латышскими выселками и удобствомъ гористой мъстности при ръдкости населенія, почему выбить ихъ оттуда къ нужному моменту оказалось не легкимъ дъломъ. У Благовъщенска же оперировалъ отрядъ германскихъ военноплънныхъ, численностью въ нѣсколько тысячъ человѣкъ подъ командой полковника бар. Таубе: при неудачахъ этотъ отрядъ уходилъ въ Манджурскія степи. Въ мартъ 19 года ими были выръзаны 2 японскихъ роты, численностью боль 300 человыкъ. Затымъ, въ самомъ Омскы было два большевистскихъ выступленія, одно 20 декабря 18 г. и другое въ концѣ января 19 г.

Мъстное самоуправление въ видъ земскихъ учреждений состояло изъ лицъ выбранныхъ еще во времена Керенскаго. Срокъ ихъ полномочій истекалъ къ январю 1919 г.; въ связи съ этимъ естественно возникалъ вопросъ о допустимости назначенія новыхъ выборовъ; возникали сомнънія въ целесообразности въ это трудное время заниматься предвыборной кампаніей. Но, такъ какъ съ мъстъ стали поступать заявленія о желаніи производства новыхъ выборовъ, то, послѣ обсужденія этого вопроса,

они были назначены на начало весны 19 года.

Люди, принимавшіе участіє въ политической работъ, дълились на мъстныхъ жителей и бъженцевъ изъ Россіи. Послъдніе появились въ Сибпри съ отходомъ народной арміи съ Поволжья, и были преимущественно дъятелями средне-волжскихъ губерній. Мъстныя сибирскія группы кром'в партійныхъ ячеекъ, существовавшихъ въ Сибири еще въ дореволюціонный періодъ, выступали преимущественно въ кооперативныхъ организаціяхъ, а также казачьихъ объединеніяхъ. Группировки, имѣвшія значеніе въ политической жизни страны и выявлявшіяся въ печати, какъ то кадеты, торгово-промышленники и союзъ возрожденія Россіи, группа Единства, несоціалистическое объединеніе, союзъ кооператоровъ, поддерживали тъсныя между собой сношенія, объединялись въ блоки, ставя всегда задачей поддержку Колчака, заявляя ему свои взгляды на политическое положение и указывая на необходимыя коррективы. Вообще, надо отмътить, что политическая жизнь въ Сибири кипъла, и власть не была въ томъ положении, въ какомъ она была напр. въ Съверо-западной армии, глъ въ правительство попадали неизвъстные для мъстнаго населенія имена, а военныя власти чуждались общенія съ какими бы то ни было группами. Но, къ сожалѣнію, недостатокъ въ государственныхъ людяхъ, людяхъ опыта, могущихъ побороть и умърить всъ теченія и желанія, остро чувствовался.

Если Колчакъ, этотъ величайшій патріотъ, безукоризненный человъкъ, культурный и энергичный дъятель, стояль выше всъхъ головой, то около него лепились всевозможные авантюристы, мелкіе по душе людинки, губящіе своимъ вмішательствомъ діло.

Давая краткую характеристику общаго положенія діла въ Сибири съ ноября 18 года по мартъ 19, могу указать, что я лично, кромъ работы въ одномъ изъ министерствъ, принималъ участіе въ дѣятельности несопіалистическаго объединенія земскихъ и городскихъ дѣятелей Россіи, которое считало, что оно ведетъ преемственность отъ Московскаго совѣщанія общественныхъ дѣятелей, собиравшихоя въ августѣ 17 года.

Это объединеніе было внѣпартійное, но выступало на сцену довольно ръдко, заниманоь больше подготовительной работой по освъщенію общаги положенія дѣла и курса политики, старансь парализовать неожиданныя выступленія и колебанія отдѣльныхъ лицъ, поддерживая вмѣстѣ съ тѣмъ контактъ съ родственными по духу организаціями, разбросанными по Сибири.

Однимъ изъ очень крупныхъ и имъвшихъ большое значеніе въ Сибири вопросовъ, былъ вопросъ пріятія помощи отъ иностранцевъ. Въ началь борьбы съ большевиками ген. Хорвать и эсауль Семеновъ получали поддержку отъ японцевъ и стали вслъдствіе этого въ огромную зависимость отъ нихъ. Когда принялъ власть Колчакъ, отрицательно относившійся къ алчности японцевъ, проявляемой ими на Востокъ, ему пришлось туть же столкнуться реально съ этимъ вопросомъ и реагировать на него. Положеніе было трудное въ томъ отношеніи, что Соединенные Штаты, а также и Антанта, вообще, боялись пустить въ Сибирь Японію одну, обусловливая помощь Колчаку оказаніемъ ее всеми державами сразу. Поэтому, завися отъ Антанты и политики нашихъ представителей въ Европъ, помощи у японцевъ въ болъе крупныхъ размърахъ, каковую они могли бы дать, — не просили. Эту точку зрънія поддерживаль товарищъ министра иностр. дълъ — Сукинъ, что оспаривалось какъ Семеновымъ, такъ и кругами, понимавшими, что союзники своей неръщительностью, колебаніями въ оказаніи помощи могуть погубить все діло, ибо однимъ изъ залоговъ успъха въ первый періодъ русской гражданской войны была быстрота, а отнюдъ не длительность военной кампаніи. Но повторяю, благодаря давленію Антанты, помощь Японіи не была использована до максимума, что, конечно, имъло колоссальное вліяніе на борьбу съ красными.

Что касается экономической жизни Сибири, то, благодаря свободной торговить и имъвшимся на мъстахъ продуктамъ, она была сравнительно удовлетворительна, но разстройство транспорта, прогрессировавшее съ каждымъ днемъ нарушало дъло, и создавшееся въ началъ осени положеніе, о которомъ я говорилъ, не могло долго держаться. Какъ извъстно, питаніе арміи военными и техническими матерьялами шло исключительно съ Востока по имъвшейся въ наличіи одной линіи Великаго Сибирскаго пути. Мануфактура и вообще продукты производства, не вырабатывавшіеся на м'встахъ, тоже шли оттуда. Благодаря этому, хотя все и было въ наличіи, но не въ той степени, какъ это нужно было населенію, мечтавшему о положеніи 14 года, а кром'в того спекуляція развивалась катастрофически, поднимая ежедневно стоимость всего. Однимъ словомъ, возстановить экономическую жизнь, въ полномъ смыслѣ этого слова, не удалось и надо въ этомъ искать одну изъ причинъ неустойчивости Правительства. Для урегулированія жельзнодорожнаго дьла быль поднять вопрось объ учрежденіи международной комиссіи подъ предсъдательствомъ инженера американца Стевенса и при участіи другихъ союзныхъ представителей. но вопросъ этотъ безконечно задерживался. Онъ крайне безпокоилъ

правительство, но сгладить разногласія было весьма трудно. При этомъ желѣзнодорожные служащіе будировали, увеличивая этимъ трудности. Вотъ, вкратцѣ, общая обстановка въ Сибири въ первые мѣсяцы пра-

вленія Колчака.

Что касается военной стороны дѣла, то сибирскія войска были осенью 18 года на правомъ флантъ фронта, ямѣя штабъ сибирской арміи въ Екатеринбургѣ. Войска въ это время были въ великолъпномъ состояніи, молодые солдаты были выше похвалъ. Арміей этой командовалъ генералъ Гайда, принятый правительствомъ на русскую службу, связанный съ Колчакомъ личными отношеніями, знакомый ему по борьбѣ съ большевиками на Востохъ. Характеристики ген. Гайды дать не сумѣю, но, ввлимо, въ немъ преобладало авантюристическое стремленіе надъ всѣми остальными. Ближайшимъ его помощникомъ по военной спеціальности быль нѣкій полковникъ Вогуславскій, бывшій нѣкогда на Кавказѣ и имѣвшій репутацію человѣка выдающихся военныхъ дарованій. Кромѣ Гайды, на сѣверномъ участкѣ славились два молодыхъ генерала — Пепеляевъ и Голицыть.

Такъ называемая Западная армія (средняя) состояла изъ остатковъ бывшей народной. Неудачи заставляли ее постепенно отходить къ Уральскому хребту, и остановилась она лишь въ 60 верстахъ къ востоку отъ Уфы въ раіонъ станціи Иглино. Много доблести было проявлено за этотъ періодъ Ижевской и Воткинской бригадами, состоявшими изъ рабочихъ съ заводовъ того же наименованія. Это все были добровольцы, и предпествовавшій красный режимъ сдълать ихъ ярыми антибольшевиками. Участкомъ этого фронта сперва командоваль ген. Дитерихсъ, а затъмъ ген. Ханжинъ. Ко времени весенняго наступленія 19 года, армія эта была пополнена частями изъ сибирскихъ армій (ген. Голицына). Части эти, хотя и были, какъ я укавывалъ выше, отмънными, но онъ вслъдствіе пополненія ихъ къ этому времени мобилизованными — сибиряками и плънными красноармейцами, свою боеспособность скоро потеряли.

Южная группа состояма почти сплошь изъ казачьихъ войскъ — Оренбургскаго и Уральскаго. Группа эта была въ трудномъ положенія, такъ какъ, послъ паденія узловой станціи Кинели (октябрь 18 г.), Оренбургъ (върнъе Орскъ) долженъ былъ снабжаться гужевымъ путемъ, ибо городъ Кустанай, соединенный съ Сибирской магистралью, находился отъ него въ 250 верстахъ, что, конечно, страшно затрудняло положеніе. Уральскъ былъ еще въ худшихъ условіяхъ и, въ сущности говоря, былъ почти совсъмъ самостоятельнымъ.

Кром'є этой западной линіи, тянувшейся на 600—700 версть, быль еще отд'єльный Семир'єченскій фронть, защищавшій Сибирь отъ Туркестанской Красной арміи. Тамъ сид'єль атаманъ Анненковъ съ 30.000

отрядомъ.

Однимъ изъ характерныхъ явленій при борьбѣ съ большевизмомъ является такъ называемая «атамащина». Явленіе это сопровождаеть настоящую гражданскую войну и есть естественное слѣдствіе тѣхъ условій, въ которыхъ ведется борьба. Партизанскіе отряды образовываются съ объихъ сторонъ и какъ иррегулярныя части естественно притигиваютъ къ себъ людей, отличающихся извѣстнымъ ваватюризмомъ, удалью, давая имъ возможность выявлять свои индивидуальныя ка-

чества. На Востокъ, глъ имъются до десяти отдъльныхъ казачьихъ войскъ, это явление получило весьма большое развитие. Поэтому, касаясь антибольшевистской войны, нельзя пройти мимо этого явленія. На дальнемъ Востокъ самымъ крупнымъ атаманомъ являлся, конечно, Семеновъ, затъмъ извъстный Калмыковъ въ Пріамурьъ, Анненковъ въ Семиръчьи, Красильниковъ и Волковъ въ Иркутскъ и еще нъкоторые другіе. Начальники нъкоторыхъ отрядовъ старались присваивать себъ названія и титулы вродъ «воеводъ» и т. д. Насколько полезны были эти самостоятельные отряды въ началъ очищенія мъстностей отъ большевиковъ, настолько же они осложняли при налаживающемся стров и государственномъ порядкв политическую живнь. Такъ, напримъръ, атаманъ Семеновъ долго не признававшій Омска, самостоятельно распоряжался подъ Читой, задерживая военные грузы, предназначавшиеся для фронта, арестовывая пассажировь, осложняя и безъ того сложное и запутанное положение. Другие, не столь крупные, какъ Калмыковъ, просто въ этотъ періодъ представляли изъ себя разбойниковъ. Совладать съ ними, съ ихъ своевольными шайками и добиться отъ нихъ уваженія къ законности и порядку было почти невозможно.

О чехословацкомъ корпусѣ, игравшемъ въ началѣ бѣлаго движенія на востокѣ преобладающую роль, я говорилъ. Сперва чехи принимали въ борьбѣ активное участіе, но постепенно они начали оттигиваться въ тылъ съ намѣреніемъ отдохнуть и переформироваться, но въ результатѣ совершенно отошли отъ активныхъ дѣйствій. Фактически они оставили фронтъ въ ноябрѣ — декабрѣ 18 года, а съ весны на нихъ была возложена охрана Сибирокаго пути.

Изъ другихъ національныхъ формированій, принимавшихъ активное участіе въ борьбъ, отмъчу поляковъ подъ Уфой, а затъмъ сербовъ. По-

слъдніе были все время выше всякой похвалы.

Французскій батальонъ пытался выступить въ декабрѣ подъ Уфой, но, попавъ подъ 30 градусный морозъ, потерявъ большой % замервшими, принужденъ былъ немедленно ретироваться. Находившіеся еще въ Сибири канадцы (около 5 тысячъ), американцы, англичане и итальянцы участія въ бояхъ не принимали, а служили скорѣе моральной опорой правительству. Японцы были въ Забайкальи, и имѣли постоянныя стычки съ большевиками подъ Благосвъщенскомъ и на Амурѣ. Объ ихъ желаніи или намѣреніи принять активное участіе въ борьбѣ на Уральскомъ фронтѣ говорилось не мало, иногда называли въ правительственныхъ сферахъ чуть ли не точное количество бойцевъ и время ихъ выступленія, но дальше разговоровъ и слуховъ это не шло.

Роль иностранныхъ представителей все время была неясна и вносила все время массу осложненій и затрудненій; стоить лишь вспомнить пре-

дательскую роль французскаго ген. Жанена.

Останавливаясь на положеніи діять въ Сибири въ теченіе зимы 1918—1919 г. яне собирался нарисовать этимъ историческаго обзора, а лишь дать общую картину, какъ она рисовалась мить, видавшему и народную армію, и Сибирь, а затімъ и сіверо-западную армію. Мить приходилось въ Омскі ежедневно видіть людей, прітажавшихъ съ самыхъ различныхъ містностей, офицеровъ и чиновниковъ, близко стояещихъ къ армии и управленію, соприкасаться съ политическими организаціями и членами

ихъ, интимно и коротко знать людей, бывшихъ близкими къ адмиралу Колчаку. Вся обстановка говоритъ, что было необычайно трудно и сложно установить какой-либо порядокъ по огромному пространству Сибири, дѣлившейся на столько отдѣльныхъ, самостоятельныхъ частей, разрѣшавшихъ вопросы по своимъ индивидуальнымъ особенностямъ, мало заботясь о болѣе далекихъ перспективахъ.

Можно одно лишь сказать, что единственно стоявшимъ на высотѣ быть Колчакъ. Я не знаю человѣка, видавшаго его и не проникнувшагося къ нему безграничнымъ уваженіемъ, преклоненіемъ къ его рыцарской личности. Его честность была исключительна. Энергія и желаніе нести съ честью взятый на себя кресть — были очевидны.

Но есть, видимо, моменты исторіи, когда не въ силахъ одного человѣка преодолѣть окружающаго. Первоначальный моментъ для изгнанія большевиковъ силой быль нашей мягкой, дряблой интеллигенціей упущенть; слѣдующій же періодъ еще не наступилъ. Но во всякомъ случаѣ имя А. В. Колчака должно у всѣхъ любящихъ Россію остаться навсегда девизомъ честности и высокаго патріотизма. Онъ не погибъ бы такъ трагически, если кругомъ него было больше людей, дѣйствительно любящихъ родину и ставящихъ ег спасеніе выше всего остального.

14 марта 19 г. я выбхалъ ивъ Омска. На меня было возложено поручение побывать въ Москет для установления связи съ находящимися тамъ государственно настроенными группами людей для ознакомления съ положениемъ въ Совдепи, жизнь которой становилась все болъве и болъве

для Сибири отдаленной.

Отправился въ Совденію я не одинъ, а вмѣстѣ съ однимъ пріятелемъ, человъкомъ интеллигентнымъ, бывалымъ, смълымъ, на котораго можно было всецьло положиться. Всякія такія эскапады сопряжены, конечно, съ большимъ рискомъ и обдумать все предпріятіе, предвидъть всѣ возможности поэтому дъло довольно сложное. Эта задача тъмъ болъе была трудна, что ничего подъ руками не было, помощи оказать почти никто не могъ. Начать хотя бы съ паспорта, отыскиванія адресовъ знакомыхъ, надежныхъ людей, рекомендацій для остановокъ и оріентировокъ по дорогѣ вплоть до самой Москвы — все это лежало на насъ самихъ, ибо различныя разв'тдочныя отд'тденія, обыкновенно опытныя во время войны, туть оказывались совершенно кустарными, при этомъ и надъяться на составъ ихъ, быть увъренными въ отсутствии предательства почти не было возможности. Приходилось быть сугубо осторожнымъ еще вследствіе того, что всякій лишній разговоръ, посвященіе въ планы новаго лица подвергало возможности быть открытымъ большевистскими агентами, попасть подъ ихъ наблюдение при переходъ черезъ фронтъ.

Все это, повторяю, страшно ватруднялю подготовительную работу и я безъ преувеличенія скажу, что, ръшившись принять на себя исполненіе возложеннаго порученія, по крайней мърѣ полтора мѣсяца подготовки ваставляль себя напрягать мысль къ предстоящему путешествію. Въдь нужно только вникнуть въ детали этого дѣла, чтобы понять, как по сложно. Не говоря о полной разобщенности съ тъмъ міромъ, куда я шелъ, и, слѣдовательно, абоолютнаго незнапія обстановки, правиль порядка передвиженія, предъявленія документовъ и ихъ повърки, еще надобыло предвидьть отвъть на всѣ предлагаемые по пути вопросы, при чемъ

эти отвъты должны были логически вытекать изъ обстановки и даваемыя объяснения должны были совпадать съ намъреніемъ продвигаться въ извъстномъ направленіи и соотвътствовать моему облику, профессіи и т. п.

Остановились же на выборт меня и моего пріятеля, какъ на людять знакомыхь съ штабной работой, а также и потому, что у меня были персональныя свяви съ Волгой и Москвой, а у него кое-какія въ другихъ мъстахъ. Мы не являлись обыкновенными агентами, посылаемыми развъдочными учрежденіями въ прифронтовой полосъ съ какимъ либо однимъ опредъленнымъ заданіемъ, а на насъ возлагалась работа по общему освъдомленію, изученію, возможно болѣе широкому, положенія вещей, переговоровъ съ компетентными людьми и кругами, авторитеть которыхъ быть для Омска несомиѣненъ. Это не значило, конечно, исчерпать все и дать законченную картину, но выводы должны были быть объективными и опираться на матеріалъ, добытый у сознательныхъ круговъ, понимающихъ пѣли правительства въ Омскъ.

12-го марта, какъ сейчасъ помню — въ среду, передъ отъвздомъ мы были приняты адмираломъ Колчакомъ для полученія отъ него оконча-

тельныхъ указаній.

Адмирала Колчака мнъ приходилось видъть и раньше, до Сибирскаго періода, и всегда его личность производила впечатлѣніе сильными, правильными чертами лица, взглядомъ и ръшительностью во всей его фигуръ. Въ былое время онъ отличался, какъ, между прочимъ, и многіе изъ моряковъ (вспомните Станюковича), своей малой сдержанностью, распущенностью и горячностью въ ръчи, но за это время, несмотря на его нервность, люди, близко знававшіе его и раньше, находили въ немъ большую перемъну. Обвинение его теперь въ неустойчивости во мнъніяхъ, отсутствіи якобы твердости въ рѣшеніяхъ и чуть ли не характера, я объясняю лишь слишкомъ сложной обстановкой, недостаточностью знанія мъстныхъ народныхъ требованій, съ которыми ему приходилось на каждомъ шагу сталкиваться. Я, напримъръ, слыхалъ отъ одного изъ близко стоящихъ къ нему людей, что получить объективное освъщение нъкоторыхъ вопросовъ, какъ, напримъръ, въ области коопераціи или другихъ практическихъ вопросовъ, гдъ государственныя задачи сталкивались съ мъстными требованіями, было весьма трудно; если прибавить еще къ этому партійность, отъ которой деятели не могли избавиться, то станетъ яснымъ невозможность быть категоричнымъ.

Высказавъ краткія положенія о коньюнктурѣ, онъ намъ далъ порученіе передать благодарность нѣкоторымъ русскимъ кругамъ и группамъ, выразившимъ ему довѣріе и солидарность въ работѣ, а затѣмъ высказалъ программу, которую онъ клалъ въ основу дѣятельности и которая сво-

дилась къ слѣдующему:

Послѣ очищенія Москвы вооруженными силами, единственно въ чемъ онъ видѣлъ возможность освободить страну отъ поработившаго ее ига, должна быть введена твердая военная власть, задача которой сводится къ недопущеню анархіи и введенію порядка, а также къ защить населенія отъ грабежей и произвола. Послѣ водворенія, хотя бы относительнаго, порядка и спокойствія, можно немедленно приступить къ выборамъ въ Учредительное или Національное собраніе, которое и уста-

новить образь Правленія въ государстві. При открытіи Собранія, какъ онъ подчеркнулъ, онъ и возглавляемое имъ Правительство немедленно ваявять о сложеніи съ себя полномочій и тогда уже будеть діло Собранія ръшить кому передать бразды правленія до окончательнаго установленія ръщенія о принципахъ государственнаго Верховнаго Управленія. Но до момента открытія собранія, онъ намъ сказалъ, власть передана никому другому быть не можеть, такъ какъ иначе это немедленно вызоветь новую гражданскую войну въ странъ, не успъвшей еще оправиться отъ первой, и никакіе претенденты допущены не будуть; персональныя перем'вны въ правительствъ, конечно, возможны. Тутъ, повидимому, онъ намекалъ на Парижъ, гдъ въ это время Авксентьевъ и другіе зашевелились и подняли голову. На мой вопросъ, не будуть ли допущены какіе-либо выборы до паденія Москвы, онъ заявиль, что до успокоенія страны считаеть всякіе выборы и связанную съ ними агитацію крайне вредной, такъ какъ она отражается на крѣпости и цъльности арміи. Его же все стремленіе направлено къ созданію твердой дисциплинированной военной силы, могущей принести спокойствіе и защиту населенію. Онъ прибавиль еще, что ему нужны честные люди, какъ военные, такъ и гражданскіе, и потому онъ просить организаціи, раздъляющія его программу, направлять къ нему живыя силы, а также освъщать ему положение внутри страны и не терять съ нимъ и его правительствомъ связи.

Въ заключение онъ намъ передалъ кое-какія спеціальныя указанія, о которыхъ пока не время еще говорить. Далъ также порученіе профхать къ ген. Юденичу и далъ указаніе относительно морского командованія на Балтійскомъ морѣ (назвавъ нѣсколько именъ, какъ адм. Пилкина, Бахирева, Развозова); это видимо его интересовало, онъ уполномочилъ насъ все вышесказанное передать отъ его имени и, пожелавъ счастливаго исполненія, отпустилъ насъ

полненія, отпустиль насъ

Та твердость и сила проявившіяся въ его глазахъ, во время этого разговора, оставили во мить очень сильное впечатлівніе, заражали своей искренностью, и я ушель оть него съ еще болье жгучимъ желаніемъ исполнить взятое на себя дівло.

Повидавъ передъ отъѣэдомъ близкихъ людей и политическихъ друвей, посвященныхъ въ предпринимаемое мной путешествіе, и получивши полномочіе на освѣщеніе общей обстановки нашимъ политическимъ единомышленникамъ, я тронулся въ путь.

Въ это время все кругомъ диковало.

9-го марта пала Уфа и Чешмы, затёмъ Бирскъ, Стерлитамакъ и вообще успёхи на фронтё были огромные. Это, конечно, поднимало настроеніе послѣ зимней слячки и воодушевляло всѣхъ участниковъ бѣлаго

дъла, казавшагося такимъ правымъ и справедливымъ.

Успѣхи же эти совпали съ предложеніемъ Лойдъ-Джорджа о Принцевыхъ островахъ, и казалось, что этими побѣдами и успѣхами брошенъ отвѣть на его недостойное отношеніе къ Россіи. Однимъ словомъ, чувствовались сила и вѣра въ себя, въ возможность освобожденія Москвы. Попавъ въ вагонъ, пришлось намъ сразу принимать мѣры предосторожности, чтобы своими лицами на станціяхъ не привлекать вниманіе лишнихъ свидѣтелей, съ которыми, можетъ быть, придется еще встрѣтиться и на фронтѣ, почему благоразуміе требовало смѣшаться съ толной.

Въ вагонъ третьяго класса, въ который мы попали, ѣхала компанія иьяныхъ офицеровъ, направлявшихся на фронтъ; она вела себя самымъ безобразнымъ образомъ. Не говоря объ ихъ ссорахъ, дракахъ съ пьяными же писаремъ и фельдфебелемъ, часть изъ нихъ еще везла съ собой запасы сахара и другіе предметы, купленные ими по болѣе дешевымъ цѣнамъ въ Манджуріи и Йркутскъ, съ равочетомъ перепродать все это по болѣе высокой цѣнѣ на фронтъ. Словомъ впечатлѣніе производили они недостойное, не отвѣчающее офицерскому званію, что, конечно, невольно заставляло думать о ненадежности этой опоры для Колчака.

Черезъ двое сутокъ прибыли мы въ Челябинскъ. Въ немногихъ верстахъ отъ него, стояло несколько сотенъ паровозовъ, находившихся въ самомъ печальномъ состоянии. Большинство изъ нихъ были такъ называемые — замеряще, т.-е. испорченные выпускомъ изъ котловъ воды въ сильный холодъ, другіе стояли безъ трубъ, были и просто исковерканные. Эти остатки отъ прежнихъ еще боевъ 18 года, или вывезенные изъподъ Уфы при ен сдачѣ, представляли изъ себя видъ какото то кладбища, говорившаго о прежнемъ богатствъ Россіи и указывавшаго на ту колоссальную работу, каковую предстояло произвести, чтобы хоть немного вернуться къ прежнему положенію.

Въ Челябинскъ я отыскалъ знакомаго мнъ особоуполномоченнаго Краснаго Креста Западной арміи, князя Голицына (быв. самарскаго губернатора, погибшаго затъмъ въ большевистской тюрьмъ отъ тифа), который и помогъ мнъ двинуться дальше. Работа Кр. Креста шла весьмо оживленно, но поражалъ полный недостатокъ всего самаго насущнонеобходимаго, какъ медикаментовъ и перевязочныхъ средствъ, такъ и

всякаго другого оборудованія.

Пробывъ въ Челябинскъ нъсколько дней, съ трудомъ дождавшись возможности двинуться дальше, поъхали на Уфу черезъ Злагоустъ. Въ Уфъ мы разсчитывали оріентироваться и получить указанія для дальнъйшаго продвиженія. Насть все время очень стъсняло то обстоятельство, что мы должны были избъгать выявлять свое лицо и цъль, которую преслъдовали. Это мъшало во всъхъ отношеніяхъ, на каждомъ шагу; тутъ все въ это время шло усиленное передвиженіе на фронтъ военныхъ частей для усиленія и укръпленія подвигавшихся весьма быстро впередъ армій и потому вольныхъ людей, одътыхъ при томъ довольно неопрятно, ни одинъ комендантъ побада брать къ себъ не хотълъ. Попадая же въ военный эшелонъ, приходилось слышать упреки, что одни идутъ умирать, въ то время какъ другіе прячутся отъ пуль.

Это хорошее отношеніе къ дѣлу и фронту, конечно, исходило лишь отъ частей, имѣвшихъ военный видъ и отъ молодежи — офицеровъ, бывшихъ все время въ бояхъ. Но зато попавъ въ эшелонъ запасной части, шедшей на пополненіе, пришлось наблюдать совсѣмъ другую картину. Во первыхъ, эти части оказались совсѣмъ раздѣтыми; на нихъ были не сѣрыя солдатскія шинели, какъ на кадровыхъ, а собственныя, толстыя, чутъ ли не доморощенныя куртки и пиджаки, самыя разнобразныя шапки и, главное, что было самое скверное, — вмѣсто сапогъ были валенки, раскисавшія отъ начавшейся оттепели и мокроты, а ихъ все время вызывали изъ вагоновъ на самыя различныя погрузки и выгрузки. Какъ выяснилось изъ различныхъ

раіоновъ Зап. Сибири, только что мобиливованные передъ самымъ наступленіемъ, — бевъ какихъ либо предварительныхъ обученій, втягиванія въ военное дѣло, — они были просто посажены на поѣвда и отправлены на фроитъ — сражаться. Это все были люди 25—28 лѣтъ, бывшіе ранѣе на военной службѣ, развращенные за время войны и революціи и потому явно не желавшіе идти воевать. Недовольство ихъ усиливалось еще тѣмъ, что приближалось время весенняго посѣва, а они по принужденію шли сражаться, не зная куда и за что. Вообще, эта картина вселила сразу въ насъ испугъ за начатое наступленіе.

На одной изъ станцій, гдѣ нашъ эшелонъ застряль, кажется въ Златоустѣ, мы обратились къ генералъ губернатору этой мѣстности, генералу Вишневскому, перебиравшемуся въ Уфу, и черезъ его помощника П. П. Башилова мы получили мѣсто въ ихъ поѣздѣ. Однако, не дождавшись его отправки, мы устроились на бронированный поѣздъ, шедшій по тому же направленію, который своимъ личнымъ составомъ и хорошимъ настроеніемъ команды опять внушалъ довѣріе.

Вообще, надо было признать, что на ряду съ хорошими испытанными частими были и скверныя, несжившілся, не имъвшія того, съ чъмъ можно было ожидать довершенія дѣла до славнаго конца, избавленія первопрестольной отъ красной нечисти.

Что внушало еще опасеніе, такъ это значительное количество попадавшихся намъ на большихъ станціяхъ — отъ самаго Омека — какихъ то темныхъ личностей съ наглыми лицами, явно не принадлежащихъ къ бълымъ частямъ. Особенно подоврительны миѣ были нѣкоторыя изъ нихъ въ Челябинекѣ, среди которыхъ я увидалъ на толкучкѣ около станціи типы лицъ, дающіе полную увѣренность, что это матросы, только снаружи снявшіе съ своихъ бушлатовъ отличительные знаки, сбросившіе свою одежду и фуражки, и только этимъ отличавшіеся отъ тѣхъ, которыхъ можно было видѣть послѣ революціи по всему Петрограду.

О своихъ наблюденіяхъ мы тутъ же дали знать въ Омскъ для принятія соотвѣтствующихъ мѣръ черезъ Попеляева, завѣдывавшаго тогда полиціей, при чемъ также указали, что по дорогѣ отъ Омска у насъ никто ни разу не провѣрялъ документы и небрежность въ этомъ отношеніи чувствовалась большал. Характерно, какъ мало вообще налажено было дѣло и какъ все велось спустя рукава, что особенно поражало насъ впослъдствіи при продвиженій по Совдепіи.

Я забыль еще упомянуть объ обращении денежныхъ знаковъ въ Сибири. Вѣдь тамъ, кромѣ царскихъ, думскихъ, керенокъ, купоновъ отъ займовъ, ходили еще Сибирскіе, выпущенные правительствомъ въ концѣ 18 года. Всѣ эти деньги, напримѣръ въ Омскѣ, котировались до лѣта 1919 г. по одной цѣнѣ и лишь иногда ощущался острый недостатокъ въ размѣнной монетѣ, благодаря чему по ресторанамъ, парикмахерскимъ ит. д. ходили еще свои доморощенные боны, принимавшіеся лишь постоянными посѣтителями. Но по дорогѣ въ ватонѣ, гдѣ то около Кургана, мнѣ пришлось столкнуться съ существованіемъ различной разцѣнки денежныхъ знаковъ, при чемъ сибирскіе, какъ оказалось, котировались виже думскихъ, которые въ свою очередь шли дешевле царскихъ. За пудъ партіи пшеницы, только что проданной по 22 рубля керенокъ, было

уплочено частью по 25 сибирскихъ, а частью 20 царскими. Это объяснялось близостью фронта, гдъ керенки ходившія по объ его стороны считались болъе удобными, чъмъ сибирскія, имъвшія лишь одностороннее хожденіе. И туть большевики, не считавшіеся съ населеніемъ и различными этическими и справедливыми требованіями и просто принуждавшіе къ исполненію своихъ желаній, достигали того, что преимущество было

не на сторонъ бълыхъ.

Добравшись до Уфы, мы сдълали окончательныя приготовленія для дальнъйшаго пути, остановились на маршрутъ и двинулись къ фронту. Намъ приходилось возможно торопиться, чтобы еще по сиъжному пути, до распутицы, перебраться черезъ фронть и достигнуть станціи желъзной дороги, ведущей къ центру Россіи. Положеніе дълъ указывало, что намъ предстоитъ подняться къ съверу отъ лиг ін желъзной дороги на 80-100 верстъ, къ этому надо было прибавить обратный спускъ, плюсъ различныя задержки въ дорогъ. Я же, по опыту зная, что значитъ мартъ въ степныхъ мъстахъ Поволжья, надежнымъ снъжнымъ покровомъ себя не убаюкивалъ.

Уфа только что, двъ недъли передъ этимъ, была быстрымъ маршемъ отръзана отъ станціи Чешмы (узловой пункть на линіи — Самара и Симбирскъ) и взята была, благодаря этому, безъ боя нашими частями, почему и желъзно-дорожный мость черезъръку Бълую остался въ порядкъ. Жизнь въ Уфъ еще не наладилась, чувствовался во всемъ недостатокъ; базаръ только что начиналь торговать, ръдкіе магазины открылись, ибо торговать было почти нечемъ. За зиму красными все было очищено, изъ Сибири привозъ еще не наладился, а окружающія деревни начали доставлять лишь съестные припасы. Отношение населения было къ намъ благожелательно, за исключеніемъ лишь части рабочихъ, враждебно настроенных къ бълымъ, — что объяснялось особымъ бережливымъ отношеніемъ къ нимъ красныхъ. Приходилось наталкиваться и на единичные случаи недоброжелательства и не рабочихъ. Напримъръ, везшій меня извозчикъ жаловался, что съ уходомъ красныхъ ему стало хуже, такъ какъ при нихъ онъ получалъ 11/2 фунта хлъба за 1 р. 20 коп. и сколькото овса для лошади, теперь же, съ крушеніемъ аппарата красныхъ, выдачи хлъба нътъ, базарныя же цъны на хлъбъ были сначала по 8 р. и лишь теперь спали до 4 р. за фунтъ. Правда, за тѣ 3 дня, которые мы пробыли въ Уфъ, цъна пала еще, но во всякомъ случаъ это показывало, что разръшение свободной торговли съ прекращениемъ выдачи продуктовъ по карточкамъ не могло удовлетворять ту часть населенія, которая при большевикахъ находилась въ привилегированномъ положении, и безъ принятія соотв'єтствующихъ м'єръ даже въ такихъ хлібныхъ містахъ, какъ Уфь, это вызывало неудовлетворенность, чего упускать изъ вида нельзя было. Между тымь, этоть вопрось военное начальство мало интересоваль, да и обсужденія его я нигдѣ и въ Омскѣ не слыхалъ.

25-го мы двинулись съ эшелономъ дальше на Чешмы, находившіеся въ 40 верстахъ отъ Уфы, куда къ следующему утру и прибыли. Въ эшелонь повторилась та же тревожная картина съ запасными, и даже еще въ болъе ръзкихъ тонахъ, изъ которой было ясно и нежеланіе и даже нескрываемое, переходящее въ враждебное настроеніе, отношеніе къ вла-

стямъ, принуждавшимъ ихъ куда то двигаться.

Въ Чешмахъ мы, послѣ долгихъ хлопотъ и то только благодаря указаніямъ, полученнымъ нами отъ частныхъ лицъ еще въ Уфѣ, въ порядкъ информаціи, съ трудомъ нашли себѣ за плату возчика, взявшагося насъ доставить верстъ за 15 къ сѣверу. Мѣняя такъ возчиковъ, мы проѣхали болѣе 120 верстъ и на слѣдующій день къ вечеру прибыли въ большое село Бакалы, которое уже считалось на линіи фронта и въ которомъ стояли передовыя части 2-го сибирскаго корцуса. Хотя нашъ путь совершенъ былъ въ полной безопасности, непосредственно за линіей бѣлаго фронта, но опять таки, по тѣмъ же причинамъ, что и раньше, приходилось избѣгать какихъ-либо лишнихъ сношеній съ властями, дабы меньше о себѣ распространяться и меньше касаться причины поѣвдки.

Въ деревняхъ, въ избахъ при смѣнахъ лошадей или отдыхѣ, мы говорили лишь, что вдемъ къ рѣкѣ Бѣлой для розыска баржей и учета

хлѣба, собраннаго красными у пристаней за истекшую зиму.

Татары, у которыхъ мы останавливались, были настроены всё поголовно противъ только что ушединхъ красныхъ, разсказывали о различныхъ хулиганствахъ комиссаровъ, притъсненіяхъ и съ удовольствіемъ описывали пхъ неожиданное бъгство при приближеніи бълаго фронта. Это настроеніе, по моему глубокому убъжденію, какъ знающему хорошо характеръ нашего степного земледъльческаго населенія, было вполнъ искренно, и я не думаю, чтобы отрицательныя черты бълой власти могли бы сыграть въ этомъ раіонъ слишкомъ большое значеніе. Тутъ же смъна властей произошла такъ быстро, что тяготы ощущаемыя всегда въ прифронтовой полосъ, благодаря быстрому движенію армій, перескочили черезъ голову населенія почти неощутимо.

Въ Бакалахъ мы разыскали коменданта, и, открывшись ему, спросили указаній и совътовъ, какъ намъ двигаться дальше. Оказалось, что мы избрали правильное направленіе, ибо къ этому моменту красные отскочили въ этомъ мъстъ, какъ не находящемся вблизи линіи полотна желъвной дороги, далеко, и сплошной линіи или деревень, занятыхъ частями, не было. Благодаря этому, передъ Бакалами оказалось пустое пространство и только развъдка ходила въ иткоторые пункты и села,

которыхъ приходилось остерегаться.

Выбадъ изъ Бакаловъ въ сторону красныхъ разрешался лишь подводчикамъ и жителямъ ближайшихъ деревень. Поэтому приходилось опять ловчиться, чтобы не возбудить подозрения у подводчиковъ за полученное разрешение отъ коменданта на выбадъ изъ села, ибо открыться местнымъ жителямъ, конечно, не было никакой возможности. Подрядивъ подходящаго мальченка доставить насъ верстъ за 15, мы тронулись въ разсчете добраться до небольшого села, где можно уже было спутать дальнейшия карты.

Этотъ перевздъ и ближайшіе этапы при прохожденіи фронтовой полосы быль для насъ самымъ серьезнымъ. Съ одной стороны документы бълыхъ нужны были для бълой развъдки и заставъ, а съ другой стороны эти же документы при случайномъ столкновеніи съ краснымъ разъѣздомъ

губили все дъло, и мы рисковали головой, какъ шпіоны.

Отличить же красныхъ отъ бѣлыхъ, въ особенности зимой, въ случаѣ неожиданной встрѣчи, было почти невозможно и потому приходилось исподволь, аккуратно разспрашивать населеніе о возможности встрѣтить

кого-либо изъ вооруженныхъ разъвздовъ, дабы и принять своевременно соотвътствующія мъры. Поэтому, удаляясь отъ линіи фронта, мы постепенно уничтожали документы, разрывая и пуская ихъ лепестки по вътру, оставляя лишь самые необходимые, при чемъ держали ихъ все время върукахъ, чтобы въ случаъ опасности успъть ихъ уничтожить.

Но съ Божьей помощью первое препятствие мы одолѣли и верстъ черезъ 25 мы убъдились, что находимся въ нейтральномъ раіонѣ, куда бълые еще не дошли, красные же за недѣлю передъ этимъ въ спѣшномъ порядкъ отступили, грозя населенію по своему возвращенію показать свою силу. Тутъ мы уничтожили всѣ компрометирующія насъ бумаги, оставивъ лишь при себѣ спеціально заготовленныя для Совдепіи.

Послъ нъсколькихъ перепряжекъ, мы въвхали въ большое село, которое оказалось тоже брошеннымъ красными войсками и мъстными представителями власти, боявшимися отвътственности за свою дъятельность. Такимъ образомъ, село осталось буквально безъ всякой власти и оно отдыхало отъ подводныхъ и другихъ повинностей. Но стоило бы лишь одной изъ воюющихъ сторонъ дойти до такого села, хотя бы единичнымъ разъвздамъ, какъ сейчасъ же сходъ выставилъ бы и подводы и все другое безъ сопротивленія. Это обстоятельство, именно эта легкая подчиняемость и страхъ за свою шкуру заставляль жителей, явно съ отвращениемъ говорящихъ о большевикахъ, замолкать при входѣ въ избу кого либо посторонняго или сосъда. Съ нами тоже на первыхъ порахъ въ избъ, куда насъ привезъ возница, боялись говорить, и лишь успокоеніе извозчика, свыкшагося съ нами за время перевзда, развязывало языки, что, конечно, еще подкръплялось върой въ надежность освобожденія отъ краснаго режима. По словамъ нашихъ хозяевъ, самое страшное для нихъ была мъстная молодежь, душой преданная большевикамъ и потому считавшая своей обязанностью следить за настроеніемь населенія, чтобы потомъ выслужиться передъ теми же волостными комиссарами, выказавъ свое усердіе и причастность къ дѣлу управленія и къ коммунизму.

Кое-какъ доставъ лошадь, мы двинулись дальше. Не рискнувъ выть съ собой карты мъстности, приходилось называть лишь болъе отдаленные крупные пункты, что отдавало насъ во власть ямщиковъ, считавшихъ себя болъе компетентными и авторитетными въ дълъ безпрепятственнато передвижения. Приходилось лишь высказывать желаніе, чтобы вевли болъе глухими селами, гдъ меньше риску встрътить «красноармейцевъ» и въ особенности ихъ штабы, ибо встръча съ ними по нашему объяснению, грозила потерей времени, а весна, вступан въ свои права, замътно портила санный путь и возможность свободнато передвижения.

Ямщики и возчики вполнѣ раздѣляли съ нами желаніе быть дальше отъ военныхъ, старались въ совѣтахъ съ своими сосѣдями и домашними изыскивать болѣе спокойныя мѣста, разспрашивая только что вернувшихся подводчиковъ, отвозившихъ отступающихъ красноармейцевъ. Намъ задавали только вопросъ, имѣются ли совѣтскіе документы и въ порядкѣ ли они, потому что боялись, что при допросѣ не пришлось бы отвѣтить за насъ и имъ самимъ.

Къ вечеру же перваго дня мы попали въ татарское село, откуда ямщикъ брался насъ доставить за 50 верстъ въ село М. увзда, гдв у него

были знакомые или родственники, и гдѣ онъ помогъ бы намъ оріентироваться для дальнѣйшаго продвиженія. Онъ убѣждаль насъ положиться на него и не жалѣть денегъ. Поставиль самоварь, наладиль закуску и мы принялись ва обсужденіе. Для вящего успѣха мы вытащили приготовленную для подобнаго случая бутылку казенной водки, взятую еще въ Омскѣ, что несомиѣнно должно было поддать духу нашему возницѣ. Моментъ быль серьезный и нужно было пустить всѣ средства, имѣющіяся въ нашемь распоряженіи для достиженія успѣха.

Часовъ въ 9 вечера на паръ добрыхъ коней, запряженныхъ гусемъ, съ колокольчикомъ на дугъ, подъ неистовый лай собакъ, этой необходимой принадлежности всякаго татарскаго селенія, мы тронудись въ путь. Повезъ насъ ямщикъ дъбствительно глухими небольшими деревнями. Подъъхали, наконецъ, къ тому селу, гдъ предполагалось смънить лошадей; оно оказалось довольно большимъ, съ волостнымъ правленемъ и базаромъ; не добъякая до села, ямщикъ ръшилъ остановиться и подвязалъ колокольчикъ, считая это болъе осторожнымъ при въъздъ въ околицу спящаго, какъ думали, села. Однако, во время этой остановки, мы вдругъ ясно услыхали по морозной ночи впереди, въ селъ, неистовый собачій лай и затъмъ нъсколько громкихъ выстръловъ.

Сомнънія не было, въ сель были красноармейцы.

Я началъ немедленно настаивать на недопустимости въѣзда въ него ночью, безъ предварительной развъдки, считая, что попасть въ руки шатающейся по улицъ, можетъ быть, пьяной красноармейской банды было прямо безразсудно. Хотя спутвикъ мой и сопротивлялся возвращению обратно, жалъя потеряннаго времени, но все же удалось его уговорить вернуться въ ближайшую деревушку къ знакомому ямщика, черемису, дабы у него оріентироваться. Время же было около полночи.

Черемись, къ которому мы прівхали, разсказаль, что дъйствительно въ сель стоять красные и при томъ штабъ какой то крупной части и ночью ввиду тревожнаго состоянія переживаемаго властями, вхать опредъленно

не совътоваль, объщая на утро помочь достать лошадь.

Изба нашего хозяина оказалась безобразно грязной и вонючей, но лошали послъ 50 верстъ быстрой ъзды, настолько утомились, что благо-

разуміе требовало ночевать.

Не найдя къ утру смѣны лошадямъ, ибо по селу былъ объявленъ десятникомъ нарядъ на подводы для красноармейцевъ, мы рѣшили вернуться къ татарину ямцику въ исходное положеніе, гдѣ въ переговорахъ и обсудить дальнѣйшій образъ дѣйствія, такъ какъ намъ, по правдѣ скавать, взятое направленіе довѣрія не внушало; мы лѣзли прямо въ раіонъ кишащій войсками и обстановка говорила за необходимость держать курсъ болѣе на западъ, чтобы скорѣе выйти изъ фронтовой полосы. То, что насъ остановилъ лай собакъ, и мы не въѣхали въ село, вѣроятно, спасло насъ, какъ потомъ выяснилось, отъ весьма скверныхъ послѣдствій.

Прівхавь на следующій день на станцію, лежащую на Бугульминскомь тракть, мы рышили эхать на Чистополь, такъ какъ подъ Бугульмой шли въ это время сильные бои и пропуска туда не было. Здъсь мы впервые встрътили большевистскія власти въ лицъ пролеткульта, коменданта-матроса и т. д. Обойдя ихъ и предъявляя документы, мы просили пропуска на Казань; однако, власти посыпали насъ изъ одной инстанціи въ другую, никто толкомъ не зналъ, нуженъ ли письменный пропускъ для пути и вообще, чувствовалась большая неувъренность среди начальства. Коекакъ мы въ итогъ получили краткую записку, послъ чего хозяинъ станціи согласился намъ дать лошадь. Вообще, какъ я и позже неоднократно убъждался, связи и цъльности распоряженія у властей абсолютно не было.

Въ «пролеткультъ», который оказался на гастролъ тутъ, насъ поразили какія-то служащія тамъ молодыя дъвицы, одътыя во все солдатское и весьма не двусмысленно заговаривавшія съ нами въ тъсной канцеляріи, въ которую мы попали. Впечатлъніе отъ всей этой обстановки даже у насъ, бывалыхъ людей, создавалось весьма странное и, я бы сказалъ, отталкивающее.

Между прочимъ, на базарѣ открыто торговали бѣлымъ хлѣбомъ, кренделями и копчеными продуктами по весьма сноснымъ цѣнамъ. Повидимому, въ этомъ глухомъ мѣстѣ, за истекшую зиму власти порядковъ своихъ еще ввести не успѣли, такъ какъ дальше по пути мы нигдѣ ничего полобнаго не встъѣчали.

По дорогѣ, по которой мы ѣхали на Чистополь, пролегающей, кстати сказать, по весьма красивой мъстности, обсаженной еще кое-гдѣ березами кехатерининскаго времени, остались еще отъ стараго цензового земства — ямскія станціи. Къ этому времени онъ переходили въ вѣдѣніе уѣздной совѣтской власти и хозяева-ямщики въ одинъ голосъ говорили, что они не дождутся нарушенія съ ними контрактовь, которые были заключень раньше и которые ихъ заставляють все еще выполнять; а хозяйство, между тѣмъ, стало вести невозможно, нельзя достать корма, починить сбрую, подковать лошадь и вообще, все дѣло выбилось окончательно изъ рукъ, разъѣздовъ же за зиму проѣзжавшихъ делегатовъ, ревизоровъ, комисаровъ, омисаровъ было маса.

Пробхавъ по тракту нъсколько станцій, мы стали чувствовать уже нъкоторый надзорь за пробэжающими. По селамъ какіе-то молодые люди лътъ 18—20, вооруженные винтовками и охотничьими ружьями, насъ останавливали, опрашивали документы и, хотя въ результатъ не вадерживали, но говорили, что по ночамъ тадить не полагается и проявляли при этомъ начальствующій тонь, почему мы въ итогъ ръшили добраться до первой же стъдующей станціи, гдт и започевать. На вопросъ о солдатахъ посятьдій насъ везшій возница заявилъ, что о нихъ ничего не слышно, и мы со спокойной душой подъткали къ ямской стан-

Это было часовъ въ 10—11 вечера, въ ночь на 1-е апръля. Ночь эту я до конца своей жизни не забуду.

Едва мы успъли вылъзти изъ саней у крыльца ямщика, къ которому насъ все еще по старой ямской традиціи подвезли съ колоколами, какъ вышедшій къ намъ на шумъ новый хозяинъ вполголоса заявилъ съ нескрываемой тревогой, что у него ночуеть въ избѣ карательный отрядъ, но что, однако, теперь дѣлать нечего, надо входить.

Хозяинъ провелъ насъ сперва въ черную часть избы, гдъ мы и раздълись, послъ чего спутникъ мой вошелъ въ отдълене, предназначенное

для ночевки, гдѣ расположилось на полу 7 человѣкъ солдатъ, составлявшихъ частъ отряда, начальство котораго расположилось въ другомъ концѣ села.

Какъ только мой товарищъ къ нимъ взошелъ, красноармейцы, по его словамъ сразу же, какъ змъи, подняли головы и тутъ же привялись за разспросы, откуда и куда ъдемъ, зачъмъ, по какимъ документамъ, есть ли пропускъ и такъ далъе.

Немного погодя, вышли и ко мив съ твми же разспросами.

Нашъ отвѣтъ, что мы изъ Уфы и служебныхъ документовъ на рукахъ не имѣемъ, имъ не понравился. Одинъ изъ нихъ одѣлся и, повидимому, пошелъ съ докладомъ въ штабъ. Хозяинъ наладилъ было намъ самоваръ и пока мы оставались въ комнатѣ одни, успѣлъ шепнутъ, что отрядъ этотъ состоитъ изъ 15 человѣкъ, звѣри, а не люди, ѣдутъ изъ какого то сосѣдняго села, гдѣ расправлялись съ народомъ, не желавшимъ подчиняться ихъ распоряженію по доставкѣ для красноармейцевъ какихъ то продуктовъ. Расправа по его словамъ была самая жестокая, подверглось избіенію много жителей и въ голосѣ его чувствовалось негодованіе.

Вскорѣ ходившій въ штабъ солдать вернулся и намъ рѣзкимъ начальствующимъ тономъ сказаль: «ну, новые товарищи, одѣвайтесь» и подойдя къ винтовкамъ, стоящимъ въ углу, велѣлъ еще двумъ своимъ соратникамъ ввять ихъ. Тѣ это и сдѣлали, щелкая затворами. Я спросилъ тогда, далеко ли идти намъ и нужно ли одѣвать полушубокъ.

У меня заработала мысль въ томъ направленіи, что, видимо, поведуть на разстрѣлъ и потому, если быть безъ теплой одежды, то, въ случав и ранять, а не убьють, можеть быть, какъ нібудь уползу, отъ шубы же попавшая въ тѣло шерсть при выстрѣлѣ вызоветъ неминуемое зараженіе. Тутъ я еще вспомниль почему то случай съ вѣкимъ прис. повѣр. Малиновскимъ, передсѣдателемъ Симбирской кадетской группы, который, будучи раненымъ во время разстрѣла, уползъ и затѣмъ былъ даже въ Омскѣ оберъ-секретаремъ Сената. Получивъ приказаніе одѣваться, мы одѣлись и вышли. Была метель, дороги не было видво и мы пошли гуськомъ. Впереди шелъ одинъ изъ конвоировъ, за нимъ мой спутникъ, потомъ я, а двое остальныхъ провожатыхъ — сзади. У командовавшаго была отвратительная физіономія; онъ былъ съ рыжей бородой; на видъ было ему лѣтъ 35.

Немного спустя, когда мы шли уже посреди села, вдругъ, одинъ изъ шедшихъ свади отошелъ въ сторону шаговъ на 25—30 и сиялъ съ плечъ винтовку. Сообразивъ, что онъ будетъ стрѣлятъ, я инстинктивно замедлилъ шагъ, дабы быть на створѣ съ моими провожатыми (товарища же моего закрывалъ своимъ туловищемъ идущій впереди) и такимъ образомъ помъшалъ стрѣльбѣ. На это оставшійся сзади меня закричалъ, зачѣмъ я отстаю и скинулъ тоже винтовку съ плечъ. Тогда, возвысивъ голосъ, я твердо спросилъ отошедшаго въ сторону: «а что, товарищъ, стрѣлятъ будешь?», на что получилъ послѣ минутной паузы отвѣтъ: «нѣтъ, не буду». Я со словами «вѣрю вамъ, товарищъ, пошелъ дальше.

Вся обстановка и впечатятьніе до сихъ поръ мнѣ говорятъ, что отошедшій безусловно хотълъ стрълять, но какъ часто бываеть — окрикъ измънплъ психологію, моментъ былъ упущенъ и дѣло обошлось. По крайней мѣрѣ, онъ надѣлъ вновь ремень винтовки на плечо и присоединился къ намъ. Придя въ избу, гдѣ находился ихъ штабъ, мы застали человѣкъ

5-6 силящихъ за освъщеннымъ столомъ. Самый молодой изъ компаніи оказался комиссаромъ-коммунистомъ и начальникомъ отряда. Начался разговоръ съ осмотра документовъ, съ повтореніемъ уже заданныхъ намъ вопросовъ въ первой избъ. Заинтересовались они въ результатъ тъмъ, что мы прошли фронтъ и ъдемъ изъ Уфы. Помощникъ комиссара, не мальчишка, повидимому изъ прежнихъ полицейскихъ, занялся паспортами, крайне внимательно изучая ихъ, заинтересовался подписями, заподовривь ихъ фальшивыми, старался сбить насъ переспросомъ фамилій и т. д. Но все это дълалось такъ грубо, а съ другой стороны такъ логичны были даваемые нами отвъты съ мотивировкой о цъляхъ поъздки къ своимъ семьямъ, что мы изъ первой части искуса вышли совершенно чистыми. Въ результатъ комиссару надоъли эти разспросы, онъ отвлекся нашими разсказами, какъ мы вырвались изъ Уфы, о сдачъ которой бълымъ онъ даже и не зналъ. Поэтому онъ отклонилъ предложенія своего помощника обыскать насъ и арестовать, а началь снимать съ насъ показанія о бълыхъ войскахъ, ихъ расположеніи, наименованіи частей, количеств'є людей и т. п., которыя своей общностью, конечно, существенными и вредными для дъла быть не могли. Все это онъ внимательно записывалъ, видимо для донесенія. Попутно разспрашиваль о слухахь про Колчака, его діятельности, вообще интересовался нашими свъдъніями о бълыхъ.

Въ концъ концовъ, насъ отпустили, спросили, найдемъ ли дорогу обратно. Кто-то изъ провожающихъ сказалъ: «ну, счастіе ваше, что живы

остались, а небось струсили?»

Придя въ избу ямщика, мы расположились было спать, какъ вдругъ появился помощникъ комиссара въ сопровожденіи рыжаго, и еще какого от одругого товарища и заявили, чтобы мы показывали всё наши вещи, что они произведутъ обыскъ. Вновь потребовали документы. Этотъ обыскъ былъ верхомъ тщательности. Они вывернули абсолютно все, прощупали каждую складку одежды, раздъии до гола, высыпали чай, сахаръдабакъ, однимъ словомъ, въ теченіе 3—4 часовъ такъ обыскали нашъ незатъйливый багажъ, что мы могли быть спокойными послъ, что чеголибо компрометирующаго на насъ абсолютно нътъ. Измучивши насъ вдоволь, отчего заплакала даже съ жалости находящаяся въ сосъдней комнатъ хозяйка дома, намъ позволили лечь спать, а мучители ушли.

При обыскѣ у насъ не взяли ничего. Къ счастью, денегъ съ нами было немного, у одного тысячи четыре, у другого около пяти. Это было нами предусмотрѣно, такъ какъ мы понимали, что большое количество денегъ наводило на насъ подозрѣніе, а также и вводило въ искушеніе. Зарились они все на имѣвшуюся у меня ½ бутылки коньяку, но, разыгрывая изъ себя честныхъ, неподкупныхъ коммунистовъ, они отбирать ничего не хотѣли. Да думаю и многочисленность ихъ, считая и находившуюся въ

комнатъ ихъ команду, удерживала ихъ отъ конфискацій.

На утро, чуть свёть, пока еще солдаты спали, мы двинулись дальше. Пока мы собирались, къ намъ вышель одинь изъ красныхъ, съ виду совершенио деревенскій парень, и въ разговорѣ началь плакаться на судьбу, что эта жизнь ему опротивѣла, что служба его угнетаетъ и онъ ждетъ лишь случая, какъ бы отъ нея избавиться, уйти домой въ деревню. Говорилъ это онъ искреннимъ тономъ, видимо, дѣйствительно эта служба ему опротивѣла.

Пріѣхали на слѣдующую станцію. Нашъ новый хозяинъ приняль большое участіе въ пережитомъ нами ночью, кляня на чемъ свѣть стоитъ карательный отрядъ, передавъ, что солдаты, поступающіе въ него, приносятъ присягу, расписываясь кровью, что не будутъ жалѣть родного отца и мать и т. д., рисуя людей, идущихъ на такого рода службу, какъ самыхъ отъявленныхъ негодяевъ. Характеристику эту по отношенію къ карательнымъ отрядамъ приходилось слышать мнѣ не разъ и впослѣдствіи.

Выяснилось туть изъ разговоровъ, что мы находимся всего въ 40 верстахъ отъ того села, въ которое мы было забхали наканунъ ночью, гдъ, какъ оказалось, стоялъ и штабъ самого карательнаго отряда, дъйствовавшаго въ ближайшемъ тылу арміи, и стало ясно, что намъ не поздоровилось бы; спасъ насъ прямо таки Богь.

Последующій путь мы совершили благополучно, ехали частью большимь трактомь и, хотя рисковали нёсколько разь быть обысканными, но это уже относилось къ дёятельности карательныхь заставъ, не пропускавшихь въ Казань продуктовъ. Вся дорога отъ Чистополя была загромождена крестьянскими обозами, перевозившими въ спёшномъ порядкё хлёбъ съ сыпныхъ пунктовъ въ степи — къ Волгѣ. Это заставляли дёлать большевики, опасаясь наступленія Колчака, торопясь вывезти заготовленный ими за зиму хлёбъ къ пристанямъ какъ Волги, такъ и низовъевъ Камы, разсчитывая успёть его двинуть, до занятія Волги и низовьевъ Камы, разсчитывая успёть его двинуть, до занятія Волги и низовьевъ Камы, разсчитывая успёть его двинуть, до занятія Волги и низовьевъ Камы, разсчитывая успёть его двинуть, до занятія Волги и низовьевъ Камы, разсчитывать, для чего быль заготовлень керосинъ. Надо при этомъ зам'ятить, что, по словамъ крестьянъ, хлёбъ лежалъ подть открытымь небомъ, безъ подстилки, частью покрытый дырявыми брезентами и грозиль быть сгноеннымь отъ весенней сырости.

Вообще, хлѣбная заготовка, произведенная красными въ теченіе этой зимы, была сдѣлана въ крупныхъ размѣрахъ, такъ какъ вообще масштабомъ они никогда не стѣсняются. За пудъ ржи платили они съ доставкой отъ 10 до 13 рублей и навезли его огромное количество. Но зимой за недостаткомъ вагоновъ для продвиженія этихъ запасовъ къ центру, они мобилизовали крестьянскій подводы въ такомъ количествѣ, что, напрымѣръ, въ Бугульмѣ сосредоточивалось до 9 тысячъ лошадей, занятыхъ исключительно перевозкой хлѣба на Самару. Ввиду же разрушенія желѣзнодорожнаго моста въ Сызрани, они положили рельсы по льду и передвигали вагоны въ ручную. Знающіе Волгу въ этихъ мѣстахъ поймутъ, что за трудъ и какія препятствія имъ пришлось при этомъ преодолѣть, и невольно, несмотря на все презрѣніе, съ которымъ къ нимъ относишься, приходится констатировать ихъ безумную и неутомимую энергію. И не будь она направлена лишь на разрушеніе и переливаніе изъ пустого въ порожнее, она была бы достойна подражанію и со стороны бѣлыхъ.

По дорог'в мы неоднократно останавливались и ночевали въ избахъ съ возчиками, и нужно сказать, что на большевиковъ всё поголовно ворчали. Татарское населеніе относилось еще бол'ве опред'яленно отрицательно къ власти, ожидало съ нетерп'вніемъ освобожденія, готово было встр'вчать б'ялыхъ съ распростертыми объягіями, ожидая отъ нихъ облегченія въ экономической жизни, ослабленія режима вм'єшательства въ укладъ ихъ деревенскаго обихода. Но желанія проявить активную

помощь совсѣмъ не было замѣтно; все должно было идти помимо ихъ. И воякой новой, крѣпкой власти они стали бы вновь слушаться съ такимъ же смиреніемъ, какъ и предыдущей, приспосабливаясь лишь къ новымъ требованіямъ и условіямъ. Во всемъ этомъ сквовило, что респрессіи и безразличіе были главнымъ основаніемъ для управленія ими, что большевистокая власть великолѣпно и учитывала. Разговоры при этихъ остановкахъ, конечно, были самые разнообразные, касаясь все же почти исключительно условій жизни деревни.

Въ одномъ изъ селъ, примърно верстахъ въ 40—50 отъ Казани, я взяль въ руки христоматію, принесенную изъ школы 12-лътнимъ мальчикомъ, сыномъ хозлина избы нашего ночлега. Это оказалась книга изранія 12-го года, гдѣ на первой страницѣ былъ перечисленъ составъ царствующаго дома. Туть же зашелъ разговоръ и о мъстной церкви. Оказалось, что красные какъ-то въ теченіе зимы хотѣли взять на учетъ церковное имущество, съ намъреніемъ часть его куда-то вывезти, но крестьяне сходомъ вынесли приговоръ о протестѣ, послали въ городъ депутацію и въ результатѣ защитили священника и не подверглись репрессітмъ.

## Воспоминанія курьера

Мичмана А. Гефтера

## «Еремъевская ночь»

Кронштадтъ лежалъ въ полутъмъ, когда пароходъ изъ Петербурга причалилъ къ пристани. Какъ и всегда, онъ, даже въ эти ужасные трагическіе дии началь большевистской власти, производилъ неотразимое, жуткое и величественное впечатлъніе. Огромный размахъ творческой иниціативы чувствовался на каждомъ шагу. И все какъ въ сказочномъ спящемъ царствъ! Все замерло и, будучи не въ силахъ очнуться отъ летаргическаго спа, молчаливо переходило въ небытіе, умирало безъ сопротивленія.

Мить, сентиментально настроенному въ этотъ вечеръ, какъ Евгенію въ «Мтьдномъ Всадникъ», казалось, что за мною сліздуетъ грозная фигура Петра, только не на конть, а въ такомъ видть, какъ его изобразилъ Стровъ, — на Невской пристани. — Онъ идетъ безъ шляпы съ развізвающимися волосами, огромными шагами, такъ что свита едва за нимъ поспізваетъ, гитвно стуча дубинкой въ тактъ своему шагу.

. Нервы у меня сильно разыгрались. Да и не мудрено. Съ «Красной Колокольни» — въ стихахъ, и съ прочихъ газетныхъ столбцовъ — въ прозѣ, взывали къ мщенію за смерть Урицкаго. Господи, неужели опять будутъ въ Крон-

штадтъ лить кровь и мучить людей!

Сейчасъ-же за скверомъ, гдѣ по пути къ Военной Гавани начинались склады досокт. и бревенъ, было совсѣмъ темно. Далеко впереди, тамъ, гдѣ столяц корабли, слабой звѣзадочкой свѣтилоя фонарь. Въ этомъ мѣстѣ было сосбенно жутко. Я не боялся реальной опасности, я боялся того, что можетъ создать воображеніе; измученные всѣмъ пережитымъ нервы стали плохо служить. — Вдругъ выйдетъ изъ-за груды бревенъ огромная костлявая фигура въ плащъ и треуголкѣ! Спотыкалсь о протянутые съ судовъ на стѣику тросы и корабельные канаты, гремя порой по наваленнымъ въ безпорядкѣ желѣзнымъ листамъ, в вскорѣ былъ у цѣли. На темносѣромъ ночномъ небѣ вырисовался высокій и стройный силуэть стараго корабля, крейсера «Память Азова». Раньше онъ ходилъ и подъ парусами, и поэтому мачты его, по сравненію съ нынѣшними, онъ совершаль на этомъ кораблѣ кругосвѣтное плаваніе.

Сейчасъ «Память Азова» напоминалъ своимъ обликомъ стараго родовитаго вельможу, впавшаго въ ужасную нищету. Онъ былъ грязенъ, некрашенъ,

исцарапанъ во время послѣдняго совершенно невѣроятнаго перехода черезъ ледяныя поля изъ Гельсингфорса въ Кронштадтъ. Свѣтъ получали съ берега, чтобы не тратитъ угля на освѣщеніе, и теперь, вѣроятно, контактъ былъ прерванъ, такъ какъ на кораблѣ царила абсолютвая темнота. Чтобы пробраться на «Азовъ», надо было спуститься на стоявшаго рядомъ «Свбирскаго Стрѣлка», недавно еще блестящаго представителя одного изъ славныхъ дивизіоновъ миноносцевъ. Онтъ стоялъ теперь съ развороченнымъ льдами носомъ и снятыми по случаю долговременнаго ремонта трубами. Его пѣсня, какъ и «Памяти Азова», была окончательно спѣта.

Черезъ стоявщую рядомъ баржу, по наскоро сколоченному изъ нестроганнаго дерева трапу, я поднялся на бортъ «Памяти Азова», на которомъ былъ вахтеннымъ начальникомъ. Съ верхней палубы хорошо былъ виденъ мощный и граціозный въ то-же время «Андрей Первозванный», на которомъ было много огней, а подальше — распластанная гигантская масса «Тангута». Пахло сыростью моря, смолой, желтвомъ, влажный вътеръ порой мягко прижимался къ

щекъ, возбуждая сладкую грусть.

Прямо по носу видны были огни «Лѣсных» Вороть», выхода на свободу. — Пора бѣжать! Выработанный планъ будеть приведенть въ исполненіе. Я подошель къ борту и посмотрѣлъ внизъ. Далеко внизу стояль на водѣ, едва покачиваясь, огромный баркасъ. — Онъ выдержить какой угодно походъ подъ парусами. О томъ, — куда бѣжать, — это не представлялось мит особенно важнымъ. Нужно выбраться изъ этого ада, передохнуть на свободѣ и приняться за борьбу.

Я подошель къ трапу и сталь спускаться въ кромешную тьму.

Всѣ каюты, выходящія въ кають-кампанію, были раньше запечатаны, за исключеніемъ двухъ-трехъ, гдѣ жили еще офицеры. Но понемногу, въ эти каюты стали просачиваться матросы, печати срывались, и маленькій уголокъ, гдѣ можно еще было отдохнуть и забыться отъ матросскаго ада, звѣрскихъ голосовъ, дикой ругани, всей этой вакханаліи развалившейся дисциплины, потеряль свое значеніе.

Баронъ Ф., командиръ корабля, предложилъ мић пустовавшую адмиральскую каюту, куда я и перешелъ, зная, что вообще недолго еще буду оставаться

на кораблъ.

Это было огромное отдъленіе, язъ большой столовой, кабинетъ-салона и спальни. Лътъ 30 назадъ это помъщеніе занималъ Наслъдникъ, и каждый

предметь въ немъ говорилъ о прошломъ.

Я ощупью пробрался въ столовую, зажегъ спичку, и съ ея помощью нашелъ аккумуляторный фонарь, прошелъ съ нимъ въ кабинетъ и, поставивъ его на столъ, принялся шагатъ по каютъ взадъ и впередъ. Изъ фонаря выходилъ узкій треугольникъ свъта, подобно маленькому прожектору, раздъляя темноту на двъ половины.

Въ открытый иллюминаторъ ритмично врывался шопотъ воды, происходящій

отъ едва замътнаго покачиванія судна.

«Да, дѣла были очень плохи! Кроми убить, Локкарть въ Москвѣ попался со всей организаціей глупѣйшмить образомъ, а наводненіе потопило моторы въ Гаванскомъ Яхтъ-Клубѣ. Вся активная и положительная сторона дѣль косила на нѣтъ, а оставшаяся отрицательная, какъ напримѣръ — опасность быть арестованнымъ и преданнымъ мучительной смерти съ предарительными пытками, оставалась на лицо. Въ 1918 году война съ нѣмпами еще продолжалась, и по

инерціи русское офицерство чувствовало себя еще in statu belli. Ожидался приходъ нъмцевъ въ Петербургъ, который былъ очень нежелателевъ для союзниковъ, такъ какъ Кронштадтъ былъ бы великотъпной базой для нъмцевъ, не говоря уже о единственномъ въ мір'в дивизіон'в 26.000 тонныхъ кораблей — «Гангутъ», «Полтава», «Севастополь» и «Петропавловскъ», о миноносцахъ типа «Новикъ», о подводныхъ лодкахъ и прочихъ морскихъ богатствахъ, которыя попали бы въ ихъ руки.

Въ ту пору въ Петербургѣ работала англійская организація, связанная съ русскими морскими и армейскими офицерами, цѣлью которой было продолжене борьбы съ нѣмцами, противъ большевистской власти. Тѣ, кто работалътамъ, были наивно увѣрены, что, отдавъ свои силы, а, можетъ быть, и жизнь борьбѣ союзниковъ противъ нѣмцевъ, — въ случаѣ побѣды надъ ними получать изъ рукъ Антанты свою, спасенную изъ большевистскаго хаоса, несчастную родину. Миого хорошихъ и смѣлыхъ людей погибљо, работая въ этихъ организаціяхъ Антанты, а лучшій изъ нихъ, благородный, смѣлый и образовавный Колчакъ, былъ подлымъ образомъ выданъ французомъ, генераломъ Жаненомъ, его убійцамъ.

Теперь, въ моментъ, къ которому относится разсказъ, дѣло обстояло такъ: Локкартъ попался въ Москвѣ самымъ глупымъ образомъ. Говорили, что въ этой исторіи была замѣшава женщина. (Къ слову сказать, въ Россіи женщины во время борьбы съ большевиками играли особенно фатальную роль.) Огромное количество лицъ, имѣвшихъ отношеніе къ Локкарту, было либо арестовано, либо принуждено было скрываться.

По чьему-то доносу большевики узнали, что въ Британскомъ Посольствъ есть документы, представлявшіе для нихъ интересъ. Смъный англичанинъ, капитанъ Кроми, во время послъдняго періода войны командовавшій англійскими подводными лодками въ Балтійскомъ моръ, защищалъ входъ въ Посольство на нижней площадкъ лъстницы съ маленькимъ карманнымъ Браунингомъ въ рукахъ. Въ это время, хранившіеся на чердакъ документы были уничтожены. Большевики ворвались съ чернаго хода, и Кроми былъ убитъ винтовочной пулей въ затылокъ.

Смерть Кроми, раскрытие организаціи Локкарта сдівлали существованіе морской организаціи по существу невозможнымъ, а небывалое августовское наводненіе, затопившее подв'ядомственные ми'т моторы, стоявшіе въ Гаванскомъ Яхть-Клуб'в, сводило мою д'язтельность къ нулю.

Въ самомъ Кронштадтѣ было два-три вѣрныхъ матроса, которые служили на моторахъ, и отъ ихъ настроенія зависѣла моя жизнь. Въ пьяномъ видѣ или въ высокомъ коммунистическомъ подъемѣ они могли меня выдатъ, заслуживъ, быть можетъ, себѣ награду.

Дълать въ Петербургъ было больше нечего, нужно было бъжать.

Безусловно, кардинальной и общей всъмъ, участвовавшимъ въ такъ называемыхъ контръ-революціонныхъ организаціяхъ, ошибкой, была ставка на союзниковъ и въра въ ихъ помощь, въ случат ихъ побъды.

Поэтому, то, что въ Петербургъ дъло было провалено, казалось, не должно было меня обезкураживать, такъ какъ я собирался работать за-границей, гдъ должны были концентрироваться силы активныхъ работниковъ. Однако, на душъ у меня не было увъренности въ успъхъ, чувствовалась подавленность, и надеждъ на будущее было немного.

Но и съ другой стороны, со стороны большевиковъ также не замѣчалось опредъленнаго руководящаго плана. Пока, они только подняли желѣзныя рѣшетки, за которыми сидѣли звѣри и выпустили ихъ на свободу. И теперь, особенно въ Кронштадтѣ, шелъ кровавый шабашть.

На счеть сегодняшней ночи ходили мрачные слухи. Говорили о «Еремъев-

ской» ночи для всъхъ офицеровъ. — Месть за смерть Урицкаго.

Перебирая матросовъ «Азова», я не могъ найти кого-либо, кто былъ особенно озлобленъ противъ своего начальства. Былъ, правда, матросъ Ткаченко, котораго, за его необыкновенно громкій голосъ и болтливость, прозвали на кораблѣ Горлопаномъ. Когда меня команда выбрала предсёдателемъ дисциплинарнаго суда на «Памяти Азова» и я предупредилъ своихъ взбирателей, что буду стротъ Горлопанъ заявилъ, что онъ придетъ на судъ съ дубиной. Но это былъ безвредный человъкъ. Отношенія между офицерами и командой были въ общемъ хоропи. Былъ, однако, непріятный инцидентъ у командира корабля, барона съ помощникомъ комиссара Кронштадта, нѣкимъ Атласевичемъ изъ-за перископовъ съ англійскихъ подводныхъ лодокъ. Послѣ воцаренія большевиковъ подводная кампанія англійскихъ лодокъ должна была быть ликвидирована. Лодки были выведены къ Грахарѣ и тамъ были взорваны барономъ Ф., который во время войны былъ флагманскимъ штурманомъ у англичанъ-подводниковъ

Передъ варывомъ съ лодокъ были сняты цънные предметы, а мъдым трубы перископовъ были подарены барону Ф. въ личную собственность. Эти трубы въ 1918 году представляли собой большую драгоцънность, такъ какъ мъдь въ то

время ценилась уже очень высоко.

Къ сожальнію, продать ихъ представлялось деломъ абсолютно невозможнымъ, такъ какъ тайкомъ вывезти ихъ изъ Кронштадта никогда бы не удалось, а разрешенія большевистскія власти не дали-бы. Баронъ Ф. вышелъ изъ этого ватрудненія, подаривъ трубы флоту, о чемъ далъ знать куда следуеть.

Черезъ нъсколько дней на корабль прибыла комиссія для пріемки трубъ, а съ ней и Атласевичъ, неразвитой и грубый человъкъ, державшій себя за-

носчиво и вызывающе.

Баронъ Ф., притворившись, что онъ не знаеть, съ къмъ имъеть дъло, въ нъсколькихъ короткихъ и энергичныхъ морскихъ выраженіяхъ указалъ ему его мъсто. Завязалось дъло. Предстоялъ судъ, атмосфера была чрезвычайно сгу-

щена, и барону Ф. было предложено не вызажать изъ Кронштадта.

Ему также нужно было бъжать. Въ случать же бъгства командира, должны были бъжать всъ, иначе оставшіеся отвътили бы за его бъгство. Поэтому было рышено бъжать барону Ф., лейтенанту С. и мить. Остававшійся прапорщикъ Яковлевъ, бывшій въ дружескихъ, даже товарищескихъ отношеніяхъ съ командой, не быль посвящень въ дъло, а механикъ, мялъйшій и добръйшій человъкъ, нъкто Минненичъ, который всъхъ называлъ «Касатикомъ», и за это самъ получилъ это прозвище, вышелъ изъ матросской среды и былъ среди команды своимъ и поэтому ничъмъ не рисковалъ, оставаясь на кораблъ послъ бъгства командира.

Тяжело было оставлять Россію и итти навстрѣчу неизвѣстности, но, съ одной стороны, другого выхода не было, а съ другой, казалось невѣроятнымъ, что

нынъшній хаосъ останется надолго.

Я долго шагалъ по кають. Въ открытый иллюминаторъ была видна знакомая вечерняя картина, и понемногу воспоминанія стали вытеснять тяжелыя мысли. Шумъ голосовъ за стынкой прервалъ потокъ воспоминаній. Зайдя туда, засталъ

у командира нъсколько офицеровъ съ сосъднихъ кораблей. Всъ держались сдержанно, но чувствовалось, что есть какая-то непріятная и большая повость. — По кораблямъ, какъ выяснилось, ходили агенты Чека и по указанію команды выбирали офицеровъ, которыхъ уводили на разстрѣлъ.

Можеть быть, сейчась явятся на «Память Азова».

И въ командирской каютъ не горъло электричество, взамънъ котораго стоялъ аккумуляторный фонарь. Его свътовой треугольникъ упирадся въ большую фотографію «Памяти Азова»; въ иллюминаторъ съ съраго неба тускло смотрълась звъзда.

Никто изъ присутствующихъ не выражалъ страха. Сухо констатировали факты, называли цифры. Баронъ Ф. не терялъ веселаго и бодраго тона, за

который его всѣ любили.

«Сегодня опять получили вмъсто рыбы перья и хвость», сказаль онъ. «Господи, какъ бы хотелось покушать хорошенько мясца!» — Да, у васъ кормежка слабая — отозвался кто-то изъ угла, — у насъ на «Андрев» столъ очень сытный. Въ это время за комодомъ что-то пискнуло, и тяжелое мягкое твло провали-

лось куда-то.

«Теперь она не уйдеть отъ насъ», торжествующе заявиль баронъ  $\Phi$ ., «эта проклятая крыса не даеть мн $^{\rm th}$  покоя!» Была организована охота по вс $^{\rm th}$ мъ правиламъ, съ загонщиками и охотниками. Крыса была ранена палашомъ и искала спасенія подъ диваномъ. Туда направили свътъ фонаря и, о чудо, - рядомъ съ обезумъвшей отъ травли крысой подъ диваномъ была обнаружена большая банка съ Corned beef омъ. Крысъ немедленно была дарована жизнь за оказаніе существенной услуги въ дълъ добычи провіанта, все содержимое банки съ Corned Beef'омъ было выложено на сковородку, отнесено въ камбузъ, гдъ и было изжарено на хлопкожаръ, а затъмъ, съ большимъ вниманіемъ съъдено.

Этоть инциденть немного развлекъ публику, но донесшіеся издалека выстрълы опять перевели разговоръ на серьезныя темы. Говорили о томъ, что матросы съ «Александра III-го», отправившіеся на рыбную ловлю, вытащили изъ воды вмъсто рыбы гирлянду труповъ Соловецкихъ монаховъ, связанныхъ другь съ другомъ у кистей рукъ проволокой, — о двухъ баржахъ заложниковъ, затопленных в недалеко отъ Кронштадта и — совсемъ потихоньку — о Колчакъ,

собиравшемъ вокругъ себя силы.

Чьи-то громкіе голоса раздались за ствикой.

Тамъ остановились какіе-то люди и сов'ящались.

Въ каютъ наступила тишина. Казалось, что смерть тихонько остановилась v двери и ждетъ.

Потомъ голоса смолкли. Очевидно, ушли. Я вышелъ на верхнюю палубу. На фонъ ночной тишины отчетливо были слышны далекіе выстрълы. Каждый вы-

стрълъ уносилъ жизнь!

Я прислонился къ кормовому якорю-верпу и задумался. Недавно, пробуя новый моторный катеръ, я проходилъ мимо красавцевъ-кораблей, которыхъ по тайному приказу организацій надо было потопить въ случа в прихода н вмцевъ. Объ этомъ знало лишь нъсколько человъкъ. Какъ тяжело было-бы это сдълать, если-бъ пришлось - и, пожалуй, лучше, что катера потоплены наводнениемъ, а организаціи лопнули.

Чего добился несчастный студенть, Каннегисеръ, убившій Урицкаго? Сколько тысячь жизней по всей Россіи теперь дають отв'ять за его смерть, а самъ онъ преданъ утонченной казни. — Какъ найти върный путь къ спасенію родины? И, мало по малу, тревожная мысль стала просачиваться въ мое сознаніе. — «Апіта servilis», какъ опредълять Петражицкій, котораго я слушаль въ студентескія времена. — Классъ, неспособный къ сопротивленію! Сколько разъ приходилось видъть, что сотию арестованныхъ вели три-четыре оборванныхъ мерзавца, не умѣвшихъ даже держать винтовокъ, — вели на смерть, и никто не старался уйти отъ этой мерти, хотя бы изъ инстинкта самосохраненія. Только отто крыса, окруженная десяткомъ, для нел — великановъ людей, билась за свою жизнь, геройски бросилась на грудь мичману Н., хотя одна нога ея была уже отрублена палашомъ, а тамъ — безсильные китайцы гонять цѣлое стадо, какъ барановъ на смерть! Сколько разъ арестованные отдавали свое оружіе, изъ жотораго ихъ туть-же убивали! А звѣри, не видя сопротивленія, становятся все жесточе и жесточе. «Да, мы не финны, создавшіе единственный въ мірѣ Schutz-кат! Среди насъ есть столько сильныхъ и смѣлыхъ людей, но нѣтъ въры другъ въ друга». Мнѣ не хотьлось возвращаться больше въ командирскую каюту, и я пошель къ себѣ, гдѣ еще не скоро уснуль.

Когда утромъ, вставши пораньше, я поднялся на мостикъ — я увидълъ страшное зрълище. Откуда то возвращалась толпа матросовъ, несшихъ предметы офицерской одежды и сапоги. Нъкоторые изъ нихъ были залиты кровью.

Одежду разстрълянныхъ въ минувшую ночь офицеровъ несли на продажу.

## Съверныя воспоминанія

Это было въ 1918 году.

У маленькаго таможеннаго зданія, стоявшаго у пароходной пристани финскаго города Ваза, въ шесть часовъ туманнаго ноябрьскаго утра собралось въсколько человъкъ, ожидавшихъ совершенія таможенныхъ формальностей. Я, бывшій въ группть, заинтересовался пароходомъ, который долженъ былъ отвезти всю компанію, состоявщую изъ меня, братьевъ С., бывшихъ гвардейскихъ казаковъ, и жены одного изъ нихъ — въ Швецію, гдть въ то время концентрировались силы съверной антибольшевистской группы.

Объщанный пароходъ представляль изъ себя маленькій финскій буксиръ шхернаго типа, — настолько маленькій, что труба его едва возвышалась надъ пистанью. На немъ нужно было перестът Ботническій заливъ въ самомъ его узкомъ мъстъ, между Вазой — на финской, и Умеа — на шведской сторонъ «Если не будетъ шторма, то весь путь можно будеть продълать часовъ въ 7».

Когда вышли изъ порта и пошли узкими шкерами, плаваніе объщало быть прелестнымъ. Буксиръ мчался, какъ на гонкъ, борозди своей кръпкой и пирокой грудью совершенно зеркальную поверхность. Но за грядой, гдъ начинался свободный заливъ, ясно были видны буруны и пестрое отъ бъляковъ море.

<sup>1</sup> Я стоялъ у низкаго борта, смотря на быстро мчавшуюся всигненную воду... — Скортва-бы — къ дълу! Но, къ сожалъвию, нътъ ясной и выработанной цънд, а люди, съ которыми придется итти объ руку, мало извъстны, какъ самостоятельныя иниціативныя единицы. — Вотъ со мною тдутъ братъя С., — образованные (оба окончили университетъ), смълые и честные люди, а старшій братъ С. — даже исключительнаго мужества. Но, что они дадутъ и что могутъ датъ?

Въ Стокгольмъ будутъ люди, которые будутъ руководитъ движеніемъ и поддерживать его съ матерьяльной стороны. Нити новой организаціи начинались въ Гельсингфорсъ. Она, повидимому, обладала крупными средствами.

Инженеръ Г., устроившій перевозку изъ Вазы въ Умеа, произвель на меня на первыхъ порахъ очень выгодное впечатл'яніе. — Плотный, съ большой головой и крутымъ лбомъ, умно и логично разсуждавшій. Патріотизмъ его не носилъ квасного характера и былъ очень посл'я пователенъ.

Надъ нимъ стоялъ англичанинъ Личъ, въ распоряженіи котораго были, казалось, неисчерпаемыя средства. Онъ, какъ говорили, былъ «коммерческимъ совътникомъ» при Британскомъ посольствъ. Про него разсказывали, что, послъ революція, онъ скупилъ всть большія газеты въ Петербургъ и въ Москвъ. Кромъ того, онъ принималъ участіе въ одномъ крупномъ товариществъ на Съверт Россіи, а именно, на Мурманъ, гдъ предполагалось поднятъ унавшее рыболовство, которое было совершенно забито норвежцами, построитъ верфи для рыболовныхъ судовъ, склады, расширить Мурманскій портъ и т. п.

Однако, большевики мъшали Личу въ осуществлени его плановъ. Ему нужны были руки и мясо, и вотъ, онъ съ инженеромъ Г. образовалъ организацию, зали-

мавшуюся переброской офицеровъ черезъ Швецію на Мурманъ.

Къ этому времени Мурманъ былъ уже занятъ союзниками, — англичанами, французами, американцами, итальянцами и сербами. Оккупаціонная линія опускалась къ югу на половину пути Мурманско-Петроградской желъзной дороги. Такимъ образомъ, на Съверъ была твердая база, откуда съ помощью иностранцевъ можно было начатъ борьбу... Но что за люди начальники иностранныхъ оккупаціонныхъ отрядовъ, какія у нихъ полномочія, каковы ихъ истинныя намъренія?

У меня еще свъжъ былъ въ памяти развалъ Петербургской организаціи, неустойчивость и невыработанность ея плановъ и полное отсутствіе въры другь въ друга ея членовъ. Что было еще худо, — это то, что иностранцы обыкновенно были совершенно неосвъдомлены о сути дъла и слушались съ полной върой того, кто говорилъ хорошо на ихъ языкъ, благодаря чему получилось, что очень часто ощи, обладая неограниченными возможностями, либо ничего не дълали, либо даже вредили дълу.

- Между тъмъ, буксиръ стало сильно покачивать. Онъ вышелъ изъ шихеръ и теперь шелъ уже заливомъ, на которомъ гуляли частыя и злыя ноябръскія волны. Черезъ полчаса буксиръ стало изрядно заливать, и онъ сильно убавилъ ходъ. Небо стало затягивать темными тучами, и вътеръ все кръпчалъ. Въ миляхъ 2-хъ къ западу видиълся какой-то низкій островъ. Капитанъ буксира ръшилъ стать подъ его прикрытіе. Добрались до островъ уже съ большимъ трудомъ и съ залитымъ водой машиннымъ отдъленіемъ.
  - Въ маленькой бухтѣ было совсѣмъ спокойно.
- Это быль островъ Вальгрундъ, съ лоцманской станціей и тремя-четырмя фольварками.

Къ ночи вътеръ превратился въ настоящую бурю. На слъдующій день — то же. Выйти въ море не представлялось ни малъйшей возможности. Такимъ образомъ, намъ пришлось провести на Вальгрундъ четыре дня. За это время вынужденнаго сндънья на лъсистомъ небольшомъ островъ, среди бушующаго моря, питаясь здоровыми и вкусными крестьянскими продуктами, мы отдохнули и набрались силъ больше, чъмъ въ любой санаторіи.

Вечеромъ, при слабомъ свѣтѣ маленькой керосиновой лампочки мы сидѣли въ бревенчатой кухнѣ лоцманскаго домика и вели бесѣды. Много говоряли о Личѣ. Младшій С., проведшій съ Л. цѣлый мѣсяцъ въ одномъ отелѣ, въ Гельсингфорсѣ, разсказывалъ много о немъ. — Въ послѣднее время у Лича, по профессіи горнаго инженера, были нефтиные фонтаны въ Трансильваніи. Во время войны онъ какимъ-то образомъ пристроился къ дикой дивизіи. До войны онъ, принимая участіе въ золотоискательныхъ экспедиціяхъ въ Манчъжуріи, побывалъ на Аляскѣ, въ Америкѣ, пережилъ какое-то необыкновенное происшествіе на носившемся въ безпомощномъ состоянни пароходѣ безъ паровъ, въ теченіи 2-хъ недѣль, словомъ, представляль изъ себя фигуру незаурядную.

Что было особенно интересно, — это вопросъ, представляеть-ли Личъ изъ себя самостоятельную величину, входить-ли въ какой-либо частный синдикать, или является замаскированнымъ представителемъ англійскаго правительства. Но пока, было слишкомъ мало данныхъ, для того, чтобы ръшить этотъ вопросъ. Однако, если даже онъ и былъ представителемъ правительства, то во всякомъ случаъ, онъ былъ заинтересованъ и въ рядъ крупныхъ личныхъ предпріятій.

На четвертый день къ вечеру погода стала утихать и было ръшено на слъду-

ющій день утромъ выйти въ море.

Утромъ вътеръ сильно спалъ, и, хотя на морѣ было довольно свъжо, выйти представлялось возможнымъ. Часовъ черезъ 6 открылся шведскій берегъ. Навстръчу вышелъ лоцманскій катеръ, который по узкому фарватеру привелъ

насъ въ Умеа.

Черезъ сутки, получивъ разрѣшеніе на проѣздъ въ Стокгольмъ, мы выѣхали туда. На одной изъ большихъ узловыхъ станцій, приблизительно на полъ-дорогъ къ Стокгольму, насъ встрѣтилъ нѣкій В-лярскій, выѣхавшій къ намъ по распоряженію Лича. Передавъ С-ву письмо отъ Лича, В. поѣхалъ дальше къ Хапаранта, пограничной станціи между Швеціей и Финляндіей, куда дожины были прибывать члены будущей добровольческой арміи, которой предстояло дѣйствовать на Сѣверѣ.

В. принадлежаль къ сильно скомпрометированной фамиліи, нзвъстной, между прочимъ, печальной исторіей съ брилліантами. Самъ В. провель очень бурную молодость. Во время войны онъ былъ летчикомъ, а до войны блуждаль по свъту,

добываль золото и скитался на Камчаткъ.

На Стокгольмскомъ вокзалѣ мы были встрѣчены княземъ О., также принадлежавшимъ къ организаціи Лича. До революціи онъ занималъ постъ товарища прокурора въ Царствѣ Польскомъ. Въ настоящій моментъ онъ жилъ въ Grand Hôtel Royal. Самъ Личъ занималъ также тамъ помѣщеніе.

Въ 1918 году, благодаря прівзду огромнаго количества русскихъ, въ то время бывшихъ со средствами, а многихъ — даже съ очень большими средствами,

большіе отели Стокгольма переживали пышный Renaissance.

Русскія деньги разм'внивались чрезвычайно выгодно, на Швецію русскіе смотр'вли какть на временный этапъ и поэтому не ствсяялись ихъ разбрасывать. Съ другой стороны, шведы также не могли еще себ'в представить, что Россія развалилась и погибла и по инерціи продолжали въ нее в'врить.

Я нъсколько разъ ходилъ въ Grand Hôtel съ С., у котораго тамъ бывали

дъловыя встръчи. Тамъ кристаллизовалась дъловая группа финансистовъ.

За короткій мъсячный періодъ, протекшій со дня бъгства изъ Кронштадта до прибытія въ Стокгольмъ, я не отвыкъ чувствовать себя связаннымъ съ тъмъ дъломъ, которому былъ преданъ въ Петербургъ. Въ Гельсингфорсъ сразу при-

шлось столкнуться съ эмигрантами. Это были представители аристократіи, начиная съ Великато князя Кирилла Владиміровича, и плутократіи. Среди нихъ шныряли дѣльцы маленькаго калибра, устранвавшіе займы людямъ съ большми именами, и едва, едва пошевеливались личности новой формаціи, впослѣдствіи достигшей въ своей дѣятельности гигантскихъ размаховъ, — люди, ведущіє сношенію съ Россіей черезъ голову большевиковъ, а иногда — и съ ихъ помощью. Нѣкоторые пытались завязывать торговлю (конечно — контрабандную), другіе посвятили себя опасному промяслу переправки бѣжещцевъ черезъ финскую границу, — опасному, главнымъ образомъ, для нихъ самихъ, такъ какъ они находились въ безпрерывныхъ сношеніяхъ съ большевиками, и достаточно было произойти между двумя сторонами простой ссорѣ, дѣло кончалось разстрѣломъ. Такъ, между прочимъ, былъ разстрѣлянъ камергеръ Стояновскій, очень многихъ переправившій за-границу.

Въ 1918 г. бъженцы, прибывавшіе въ Гельсингфорсъ, останавливались въ «Сосьете Хюзетъ», ни о чемъ на первыхъ порахъ не думая. Необходимо было притити въ себя, отдохнуть, а, главнымъ образомъ, подкормиться. Черезъ нѣкогорое время начивали слегка покучивать, а затѣмъ, соскучившись, понемногу перекочевывали дальше, — въ Стокгольмъ, Копенгагенъ, а тѣ, кто имѣлъ связи — въ Парижъ. Лица, имѣвшія большія деньги, раздѣлились. Часть, какъ Меликовы и Ліанозовъ, осталась въ Гельсингфорсѣ, другая перебралась въ

Стокгольмъ.

При этомъ наблюдалось слѣдующее любопытное явленіе. По мѣрѣ увеличенія теченія въ какую-нибудь страну, увеличивались строгости по части выдачи разрѣшеній въѣзда, что только увеличивало общее стремленіе. Казалось, что масса была заражена стаднымъ психозомъ, тѣмъ-же непонятнымъ инстинътомъ передвиженія, что овладѣваетъ вдругъ полевыми мышами или муравьями. Почему бы, казалось, было не оставаться въ Финляндіи, по близости отъ Петербурга, въ особенности въ 1918 году, когда каждую минуту ожидали конца большевиковъ?

Кромѣ того, изъ Гельсингфорса легко было поддерживать связь съ оставшимися въ Петербургъ родными и близкими, а при помощи контрабандистовъ-

финновъ получать оставленныя драгоценности или документы.

Однако же, бъженцы уходили дальше, уходили съ трудностями, теряя на размъть, изъ лучшихъ условій — въ худшія. Бъженская толпа, помимо всего, отличалась крайнимъ легкомысліемъ, и часто можно было наблюдать, какъ люди, пережившіе только что въ Россіи тяжелыя драмы, наполняли кабаре и кафешантаны.

Въ общей массъ не наблюдалось стремленія сомкнуться и итги на борьбу, но этого буквально требовали отъ офицеровъ, изъ которыхъ 99% провели

четыре года ужасной войны на поляхъ сраженій.

И это происходило здёсь, подъ бокомъ финскаго народа, выдѣлившаго изъ себя единственный въ мірѣ Schutz-Car, то-есть, «бѣлую гвардію». Часто приходилось слышать, какъ родители доказывали, что ихъ сынъ не военный, слѣдовательно, онъ не долженъ итти воевать съ большевиками. Простой, чисто животный инстинктъ защиты своего логовища и семьи не былъ свойственъ этимъ лодямъ, а въ это-же время они могли видѣтъ разводъ караула у дворца на Эспланадной, который производился часто 45—55-лѣтними представителями свободныхъ профессій, докторами, юристами, инженерами, не военными фигурьками, подчасъ съ солиднымъ брюшкомъ. Но это были финны. Небольшое число

офицеровъ, находившихся въ то время въ Гельсингфорсъ было уже взято на учетъ и при первой оказіи должны были быть переправлены въ Швецію, а оттуда

— на Мурманъ.

Опи-то уже совсъмъ не знали, кто ихъ посылаетъ, знали только—
зачъмъ и върили въ то, что все будетъ устроено, какъ слъдуетъ. Безотвътные, какъ и при царъ, они покорно шли, куда приказывали, и во время всъхъ
бышихъ автибольшевистскихъ аванторъ дали кровавую ниву разотрълянныхъ,
замученныхъ, растерзанныхъ, — всъ эти Ивановы и Петровы, не говорившіе
на иностранныхъ языкахъ, не имъвшіе знатныхъ родственниковъ, которые выхлопатывали бы имъ визы въ Парижъ, Лондонъ и Берлинъ, а оставались на
мъстахъ, покинутые сначала — союзниками, а потомъ и своими начальниками...

У С. было свиданіе съ Личемъ въ роскошномъ, мраморомъ облицованномъ кафе Стокгольмскаго Grand Hôtel'я. Въ честь огромнаго количества русскихъ, занимавшихъ чуть не три четверти гигантскаго отеля, прекрасный оркестръ шгралъ цыганскіе романсы, а вокругъ — пальмы, фонтаны, мавританскіе мраморные балкончики, запахъ духовъ, масса красивыхъ женщинъ, ищущихъ добычи,

дорогія сигары, величественные лакеи...

Я за однимъ изъ столиковъ поджидалъ С. — Сегодня онъ долженъ былъ узнатъ день отправки на Мурманъ. Изъ Гельсингфорса прибыла партія офицеровъ изъ 15 челов'якъ и тоже ждали очереди. Бывшіе въ то время въ Стокгольм'в моряки 'яхали къ Колчаку. Но это было еще не окончательно р'яшено, и я р'яшилъ 'яхать на Мурманъ. Моряки должны были 'яхать черезъ Канаду, затъмъ въ Японію, и оттуда — въ Сибирь. Это было очень долгое и дорогое путешествіе. Во главъ ихъ стоялъ капитанъ 1-го ранга И. И. Ладыженскій. Послъ разгрома арміи, онъ съ небольшимъ отрядомъ бъжалъ въ Маньчжурію, гдъ умеръ отъ тифа.

Мит пришлось ждать С. довольно долго. Очевидно, застданіе финансистовъ затянулось. Но возможно, что собраніе было занято и вопросомъ о Юденичъ. Изъ встъх генераловъ, кандидатура которыхъ выдвигалась, какъ руководичелей добровольческой арміе въ Европейской Россіи, безусловно на первомъ мѣстъ былъ Юденичъ. На встъхъ буквально гипнотическое вліяніе оказывала фраза, которую всегда про него говорили: «Генералъ, который никогда не зналъ ни

одного пораженія».

Прітадть его въ Стокгольмъ устронять младшій С. Однако, по пути онтостанавливался въ Гельсингфорсв, гдв принималъ участіе въ засѣданіяхъ стамошними финансистами, возглавляемими Ліанозовымъ. Тамъ и былъ созданъ планъ кампаніи на Стверо-Западномъ фронтв, причемъ базой являлся Ревель. Однако, въ первое пребываніе Юденича въ Гельсингфорсв, вопросъ этотъ не былъ выработанъ, и генералъ пріталать въ Стокгольмъ. Его штабъ составлялъ — полковникъ Даниловскій, бывшій во время войны адъютантомъ при одномъ изъ великихъ князей. Онъ обладалъ двенымъ цвттомъ лица и бородой, но на ходъ событій вліянія не оказывалъ. Другимъ спутникомъ Юденича былъ Покатиловъ, штабсъ-капитанъ, очень милый молодой человъть съ университетскимъ образованіемъ. Я нъсколько разъ встръчался съ Юденичемъ въ Стокгольмъ. Генералъ держался очень увъренно, говорилъ, что если ему не будутъ мѣшать, то онъ большевиковъ «раскидаетъ». Если не будутъ мѣшать!

Пришелъ С. — «У русскаго консула Боссе черезъ 2 дня будуть готовы англійскія (на въфздъ въ Мурманскій районъ) и транзитныя норвежскія визы».

— Итакъ, вотъ онъ приходитъ, желанный моментъ. До этихъ поръмнѣ еще не приходилось встрѣчаться съ «оккупаціонными иностранцами», и я былъ преисполенъ радужныхъ надеждъ. — «Изъ Италіи ѣдетъ генералъ Миллеръ, который приметъ на себя командованіе русскими частями. Обоснуется онъ въ Архангельскъ.

Про Миллера говорили, что онъ очень порядочный человѣкъ; какъ о воень ной величинѣ, о немъ ничего не говорили, извѣство только было, что онь очень интересуется формами. При нынѣшнихъ условіяхъ это было скорѣе противопоказаніемъ. Разсчитывали, однако, на его связи у иностранцевъ. Это было, не надо забывать, — въ 1918 году, когда думали, что иностранцы, кромѣ своето прівзда въ Россію съ орудіями, оружіемъ, обозами и Саптіпе Воагі ами будутъ и воевать. При этомъ послѣднемъ условіи Миллеръ, конечно, быль-бы очень полезенъ, являясь руководителемъ, при которомъ состоитъ штабъ свѣдущихъ русскихъ офицеровъ.

Въ серединѣ декабря я вмѣстѣ съ еще однимъ морякомъ, старшимъ лейтенантомъ фонъ Т., выѣзжалъ на Мурманъ черезъ Швецію и Норвегію, конечнымъ пунктомъ которой являлся Нарвикъ. Изъ Нарвика уже русское судно должно было перевезти насъ на Мурманъ.

Передъ отътвядомъ Личъ угощалъ С., нынт покойнаго графа Шувалова и

меня виски.

Графъ П. Шуваловъ, извъстный среди друзей подъ ласковымъ именемъ «Павлика», представлялъ изъ себя совершеннаго рыцаря, благороднаго, всегда готоваго на самопожертвованіе. У него быль туберкулезъ берцовой кости, почему его нога всегда была въ желъзной шинъ. Это обстоятельство не помъщало ему продълать всю русско-нъмецкую кампанію въ качествъ доброволца, а во время большевиковъ дважды ходить въ Петербургъ секретнымъ курьеромъ.

Онъ, между прочимъ, вывезъ княгиню Палъй, супругу вел. князя Павла Александровича, разстръляннаго большевиками. Какъ и многіе другіе, Шуваловъ также подпалъ подъ вліяніе Лича и самъ просилъ С. устроить его въ личевскую организацію. Личу было очень лестно имъть графа Шувалова, но онъ

почему-то у Лича не остался.

Впослѣдствіи, мѣсяца черезъ 3, Шуваловъ вернулся въ Гельсингфорсъ, былъ очень полезенъ тамъ своими связями, между прочимъ съ Маннергеймомъ, съ которымъ былъ на «ты», ходилъ въ Петербургъ, откуда привезъ очень цѣнныя свѣдѣнія, тамъ какъ бывалъ тамъ повсюду, — въ казармахъ, присутствовалъ даже на партійныхъ засѣданіяхъ, шелъ съ Юденичемъ въ августѣ на Петербургъ и былъ убить подъ Краснымъ осколкомъ шальной шрапнели, когда бой уже прекратился. Онъ оставилъ по себѣ самыя лучшія воспоминанія у всѣхъ его знавшихъ, такъ какъ враговъ у него не было.

Виски у Лича было прекраснаго качества, выпито его было изрядно, и поэтому настроеніе у присутствующихъ было оптимистически приподнятое; всёхъ была твердая увѣренность въ успѣхѣ, у всѣхъ свѣхо было въ памяти впечатлѣніе о большевистскихъ войскахъ, представлявшихъ изъ себя толиу обор-

ванцевъ, почти несвязанныхъ по виду дисциплиной (1918 годъ!).

Не учитывали совершенно связанности и чисто инстинктивной спалиности народной массы, повинующейся простому физическому закону сцепленія однородныхъ частиць, которой противопоставлены чуждые барскіе элементы, этому закону сцепленія однородныхъ частицъ не повинующіеся и настоящимъ чувствомъ патріотизма не обладаюціе, — патріотизма, то-есть единственнаго начала

общности, которое могло-бы быть противопоставлено связанности народныхъ массъ, шедшихъ подъ большевистскимъ флагомъ...

О Мурман'в вс'в почему-то думали, какъ объ исключительно холодной стран'в, почему въ дни, предшествующе отъ'взду, я усиленно экипировался, какъ для

поъздки на съверный Полюсъ.

Четыре дня предстояло вхать до Vardø, одного изъ самыхъ свверныхъ обитаемыхъ пунктовъ Норвегіи, — черезъ Швецію, затвиъ Гаммерфестъ, мимо Лафотенъ, столь дорогихъ сердцу, благодаря Гамсуновскимъ описаніямъ и тому, что самъ писатель продолжаль тамъ житъ.

Въ Нарвикъ мы прибыли вечеромъ и, въ ожидани парохода, снимавшагося утромъ, принуждени были переночевать въ одной изъ крошечныхъ, но уютвиъкъ норвежскихъ гостиницъ. Тутъ мы впервые увидъли норвежскій камелекъ, о которомъ съ душевнымъ сокрушеніемъ не разъ вспоминали потомъ на Мурманъ. Утромъ въ Нарвикъ прибыла догнавшая насъ партія изъ 15-ти офицеровъ. Съ ними шла рота солдатъ, до сихъ поръ бывшая въ шведскихъ концентраціонныхъ лагеряхъ. Солдаты рвались въ Россію и, искренно или нътъ, но выражали же-

ланіе драться противъ большевиковъ.

Утромъ они проходили мимо оконъ гостинницы на пароходъ, который долженть былъ отвезти ихъ въз Вардё, — построившись стройными рядами; слѣва съ боку орломъ шелъ унтеръ-офицеръ, бойко покрикивая порой: «атъ, два, атъ, два». Русскіе всюду самобытны и за-границей обращаютъ на себя вниманіе, если ихъ много, но можно себѣ представитъ, какое впечатлѣніе произвело на норвежскихъ рыбаковъ, молчаливыхъ и медленныхъ, это маленькое русское войско, здѣсь на сѣверѣ Норвегіи, на фонѣ фіорда, жердей для сушки трески, моторныхъ рыболовныхъ ботовъ у синяго, никогда не замерзающаго, благодаря Гольфетрему, океана, сдавленнаго въ этомъ мѣстѣ снѣговыми горами! — Еще болѣе слѣно, чѣмъ ведшіе ихъ офицеры, шли эти солдаты черезъ неизвѣстныя имъ земли и моря въ родную страну биться съ большевиками, сохранивъ, благодаря плѣну, былую дисциплину и «вѣру въ начальство».

Это быль прекрасный военный матерьяль, который, при умении имъ воспользоваться, могь бы принести большую пользу; но воспользоваться имъ, бла-

годаря последовавшей чудовищной неразберихе, не пришлось.

Около 10-ти часовъ утра погрузились на бѣлый, маленькій, сіяющій чистотой пароходъ, «Наакоп Adelstein», и пошли по кружевному архипелагу Лафотенъ. Совсѣмъ не чувствовалось, что въ сущности — это океанъ, угрюмый и колодный Сѣверный Океанъ. — Спокойная, спняя вода, только вокругъ — горы покрыты снѣгомъ. И повсюду, обгоняемые пароходомъ, навстрѣчу, наперерѣзъ — рыболовные боты, крѣпкіе, съ круглыми формами, моторные двухмачтовые рыболовные боты. Только въ Средиземномъ японскомъ морѣ приходилось мнѣ видѣть такое количество рыболовныхъ судовъ.

Въ очень узкихъ проходахъ Лафотенъ порой бывало эхо, и тогда звуки двухтактныхъ керосиновыхъ моторовъ слышны были со всъхъ сторонъ, будто

эти «та-та», «та-та» гнали рыбу, какъ загонщики на охотъ.

Въ Гаммерфестъ сълъ на пароходъ также ъхавшій на Мурманъ молодой еще совсъмъ человъкъ, князь М. Всъмъ своимъ наружнымъ и внутреннимъ обликомъ онъ напоминалъ Пето Ростова изъ «Войны и Мира». Необыкновенно услужливый, предупредительный, воспитанный и по дътски еще весслый, привлекалъ къ себъ. Онъ свободно владълъ иностранными языками, особенно англійскимъ и, приходясь племянникомъ генералу Миллеру, мотъ-бы легко

устроиться либо переводчикомъ при какой нибудь иностранной особъ, либо состоять при штабъ дядюшки. Онъ, однако, не пожелаль этого, а пошель на

передовыя линіи, образовавъ драгунскій отрядъ своего имени.

На «Haakon Adelstein» сѣла въ Hammerfest'в молодая дѣвица, нѣкая Фравциска Вагнеръ, направлявшаяся также на Мурманъ. Въ Петербургѣ въ 1918 году среди англичанъ она играла большую роль, такъ какъ являлась единственнымъ связующимъ звеномъ между англичанами, сидящими въ тюрьмахъ и скрывающимися отъ ареста. Первыхъ она кормила, порой на деньги, вырученныя отъ продажи собственныхъ драгоцѣнностей, а вторымъ передавала корреспонденцю и устраивала ихъ бѣгство черезъ границу.

Она омыла трупъ несчастнаго Кроми и была единственнымъ человъкомъ, посмавшимъ его гробъ на кладбище. Впослёдстви она получила отъ англійскаго правительства награду, military medal, но до этого нъкоторым комучныя формальности, съ которыми сопряжено полученіе различныхъ разръшеній и визъ, для нея не были устранены. Во время ея пребыванія на Мурмалъ съ ней произошелъ трагическій эпизодъ. Она случайно убила англійскаго майора, который самъ ей подалъ револьверъ, будучи увъревъ, что онъ не заряженъ.

Въ Vardø мы были встръчены и. о. русскаго вице-консула, иъкимъ Розановымъ. До революціи онъ былъ на съверъ капитаномъ коммерческаго судна. Не получая никакого содержанія, онъ занимался по мъръ своихъ силъ спекуля-

ціей, дававшей ему н'вкоторые доходы.

До Мурманска мы шли на могучемъ буксирѣ «Русланъ». Въ его трюмѣ, при довольно плохихъ условіяхъ, помѣщалось воинство. 15 человѣкъ офицеровъ скопилось въ маленькой штурманской рубкѣ, гдѣ невѣроятно страдало отъ морской болѣзни во время перехода по довольно свѣжей волнѣ, черезъ Варангерфіордъ.

Утромъ, около 9-ти часовъ, мы вошли въ глубокій фіордъ, которымъ шли часа два. Это былъ Кольскій заливъ, въ глубинъ котораго лежали Семеновы

острова съ расположеннымъ на нихъ Мурманскомъ.

Показался огромный порть. На «большомъ рейді» стояль стройный пятитрубный крейсеръ, — нашъ Аскольдъ, подъ англійскимъ флагомъ. На немъ держалъ свой флагъ адмиралъ Green. Тамъ-же стоялъ гигантъ-ледоколъ Святогоръ, также подъ англійскимъ флагомъ.

На внутреннемъ рейдъ стоялъ у самой стънки линейный корабль «Чесма» подъ Андреевскимъ флагомъ и два маленькихъ миноносца стараго типа, также

подъ Андреевскими флагами.

Большинство букспровъ были подъ иностранными флагами, главпымъ образомъ — подъ англійскими и французскими. Крупные ледоколы, вродъ «Микулы Селяниновича», «Ильи Муромца», «Соловья Будимировича», были подъ французскими флагами.

Кромѣ этихъ судовъ, стояло еще много норвежскихъ моторныхъ ботовъ и парусныхъ кораблей, изъ которыхъ два поражали своими размърами. Это были океанскіе пятимачтовые корабли, «Катанга» и «Лористонъ», огромной грузоподъемности, съ непъроятно высокими мантами.

Въ душть каждаго моряка живетъ желанье поскитаться по свъту на парусномъ кораблъ по волъ вътровъ, и мое сердце забилось при видъ этихъ парусныхъ

красавцевъ

Въ Кольскомъ заливъ также сильны приливы и отливы, какъ и въ Ледовитомъ Океанъ, и достигають высоты 15 футовъ, почему палубы кораблей то воз-

вышаются надъ стънкой пристаней, то проваливаются въ пропасть. Во время отлива сваи пристаней обнажаются, а во время прилива — сплошь покрываются водой, но дольше всего остастся въ водъ середина сваи, почему на пей и намерзаеть тактишти льда; вотъ почему во время отлива, сваи, съ намерзшимъ на нихъльдомъ, похожи на гигантскія, прозрачныя кегли, и весь портъ кажется построеннымъ на ажурныхъ изящимът подставкахъ, что, взятое вмѣстѣ съ полумракомъ съверной страны, оставляемой солицемъ на четыре мѣсяца, даетъ сказочный колоритъ.

Размѣры Мурманскаго порта поражали. Размахъ строителя былъ взятъ во

всю широту, какъ это подсказывается безпредъльностью края.

Благодаря близко протекающему Гольфстрему, приблизительно на 100 съ лишнимъ верстъ отъ берега вода не замерзаеть и представляеть исключительное удобство для непрерывающагося въ теченіи всего года воданого сообщенія.

Послѣ перваго удара революціи, весь районъ Мурмана застыль и погрузился въ мертвый сонъ. Теперь его пытались разбудить. Повсоду видны были огромные склады, рельсовые безконечные пути, на водѣ — безчисленныя сваи и бревна для постройки, пригнанныя изъ Архангельска оленьи нарты съ лопарями, грузовые автомобили, вагонетки, сани и телѣги съ крупными англійскими лошадьми и мулами, русскіе и иностранные матросы и солдаты, рабочіе; въ воздухѣ стоялъ стонъ отъ всевозможныхъ смѣшанныхъ звуковъ, отъ рева сиренъ, пароходныхъ гудковъ и свиста паровозовъ, рычанья грузовиковъ, людскихъ возгласовъ и грохота товарныхъ вагоновъ.

У самой пароходной сходни стоялъ матросъ съ «Чесмы» въ валенкахъ, и съ повязанными башлыкомъ ушами. Онъ небрежно опирался на винтовку, и во всей его позѣ и выражени было столько величаваго презрѣнія къ прибывшимъ изъ Норвегіи офицерамъ, что ясно было, что о прежней дисциплинѣ надо было

постараться поскоръе забыть.

Рядомъ, съ сосъдняго судна сгружали бидоны съ бензиномъ. И опять, здъсь, въ манеръ бросать ящики, какъ попало, «пусть разобъется, пусть вытекаетъ бензинъ», было столько печально знакомаго по недавнему Кронштадтскому прошлому, что серцие сжималось отъ тоскливаю предчувствія.

Никто не встретилъ прибывшихъ, несмотря на то, что объ ихъ отъвздв изъ Vardø было дано знать телеграммой. Только находившійся на англійской полицей-

ской службъ русскій морякъ провъриль документы.

Фонъ Т. и я пошли въ городъ, разсчитывая встрътить знакомыхъ моряковъ, и, дъйствительно, — съ «Чесмы» спускался лейтенантъ Т. Онъ сообщилъ, что въ получасъ ходьбы, подъ домомъ морского штаба, стоитъ на рельсахъ салонъ-вагонъ, въ которомъ устроилъ столовую бывшій мокъ «Варяга», котораго звали Мишей. Фамилія его было Невражинъ.

Решили пойти туда похарчить. — Встречавинеся по дороге дома были выстроены изъ крупныхъ бревенъ, солидно, въ два этажа, повсюду проведено электричество, телефонъ; у маленькаго зданія вокзала перекрещивалось множе-

ство жел знодорожных в путей.

Вода въ заливъ испарялась, благодаря маленькому ударившему морозу, и бълесая густая пелена покачивалась надъ портомъ, какъ театральная декорація.

Пока дошли до вагона-столовой, короткій полярный день уже угасть, и въ оквахть свътились тусклыя электрическія лампочки. Поваръ Миша оказалля здоровеннъйшимъ матросомъ съ сиплымъ низкимъ басомъ. Онть былъ очень сордъ своимъ умёньемъ дёлать «слойку», то-есть слоеное тёсто, но миъ показалось, что не это составляло главное основание его гордости. — Невражинъ былъ на «Варягѣ» въ то время, какъ разразилась революція «Варягъ» находился въ Англіи, откуда не уходилъ, такъ какъ были получены изъ Россіи извъстія о кровавыхъ расправахъ въ Кронштадтъ. Командиръ крейсера рѣшилъ переждать. Однако, благодаря агитаторамъ, команда узнала о всемъ происходящемъ.

Былъ составленъ заговоръ перебить офицеровъ. Къ счастью, офицерамъ удалось предупредить англійскія власти, и всё матросы были посажены въ тюрь-

му, гдв и просидвли 5 мъсяцевъ.

Невраживть о причинт такой расправы со стороны англичанъ выражался очень туманно — такъ, по его словамъ, они вет были посажены въ тюрьму безвинно. Меня очень интересовало, что именно заставляло его находиться въ стант бълыхъ, а не перейти на сторону большевиковъ, тъмъ болъе, что онъ, какъ старый кадровый матросъ, очень скоро нашелъ бы себъ примъненіе. Невражинъ отвъчалъ, что примкнутъ къ большевикамъ онъ не можетъ, такъ какъ исповъдуетъ «не убій». Впослъдствіи, однако, пришлось убъдиться, что на собраніяхъ Невражинъ держался опредъленно большевистькой программы.

Прислуга въ столовой была невъроятно груба, развязна и грязна. Когда я сдълалъ замъчаніе, что поданный мнъ стаканъ чаю безъ блюдца былъ слишкомъ

грязенъ, чай былъ вовсе принять у меня въ наказаніе.

Вообще, первый день принесъ съ собой много разочарованій. — У вокзала мы слышали, какъ кочегаръ поъзда ругалъ площадной руганью начальника станци, сдѣлавшаго ему замѣчаніе, — подъ общій хохотъ желѣзнодорожныхъ рабочихъ, и видно было, что несчастная жертва уже обтерпѣласъ. Чувствовалось, что дисциплины въ этомъ краѣ, откуда должно было начаться спасеніе Россіи — нѣтъ, надо было только доискаться причины этого явленія. Немного времени понадобилось, чтобы ее найти. А между тѣмъ, въ Сѣверномъ районѣ было 30.000 боевыхъ иностранныхъ войскъ, англичанъ, побывавшихъ у Соммы, французовъ, бывшихъ подъ Верденомъ, итальящевъ, — наъ подъ Изощо!

У нихъ-то была и дисциплина, и довъріе къ начальству, погнавшему ихъ во

мракъ полярной ночи.

Но на первыхъ-же порахъ ясво почувствовалось, что никакой связи между иностранцами и русскими — нѣтъ. Мнѣ не хотьлось довърять своему первому впечатлѣнію, но потомъ оказалось, что ово было совершенно правильно

Какъ разъ противъ вагона-столовой, на невысокомъ пригоркѣ стоялъ большой одноотажный домъ. Въ одной половинѣ его помѣщался морской штабъ, где сидѣлъ начальникъ его, капитанъ 2-го ранга А. А. Зиловъ, а въ другой — вдова контръ-адмирала Кетлинскаго съ двумя дочерьми. Покойный адмиралъ былъ убитъ въ началѣ революціи присланными на Мурманъ отъ большевиковъ убійдами, еще до утвержденія въ Россіи большевизма. Трупъ убитаго зарыли въ саду, передъ окнами дома.

Впослъдствии г-жа Кетлинская могла не разъ выъхать съ Мурмана за-границу, благодаря ея большимъ связямъ съ англичанами и французами, но оста-

валась, не будучи въ силахъ разстаться съ могилой, для нея дорогой.

Первую ночь фонъ Т. и мит пришлось ночевать въ желтвио-дорожномъ вагонт. При попыткт его натопить произошелъ пожаръ, причемъ крышу его разобрали, такъ что ночевать пришлось фактически подъ открытымъ небомъ. Когда на слъдующій день я познакомился съ представителями власти, то убъдился, что людей не было, котя народу было очень много. Въ общемъ, съ русской стороны, Мурманскъ не представлялъ изъ себя военнаго лагеря, и жизнь въ немъ,

благодаря присутствію дамь, носила городской, а точнѣе — узко-сплетническій, буржуазный характеръ. На каждаго жителя Мурманска выдавался опредѣленный паёкъ, при условів, если онъ будеть гдѣ-нибудь служить. Дамы получали такіе-же пайки, слѣдовательно также должны были работать. Подъ работой имѣлась въ виду канцелярщина, благодаря чему Мурманскъ кишѣлъ капцеляріями, а канцеляріи — служащими, въ 75 случаевъ изъ ста совершенно безполезными.

На первыхъ-же порахъ я съ недоумѣніемъ спрашивалъ себя, что собственно дѣлають въ Мурманскѣ всѣ эти люди, русскіе и иностращы. — Зачѣмъ строятся пути для вагонетокъ, прямо на затвердѣвшемъ снѣгу, телефонныя будки, безчисленныя барки, амбары изъ волнистаго желѣза, общитые изнутри деревомъ, зачѣмъ составляются разборные норвежскіе дома, если совсѣмъ не думаютъ о большевикахъ и о томъ, что они могутъ придти. Разговоровъ о нихъ совсѣмъ и не было. Говорили о «другихъ» большевикахъ, тамъ — въ Петербургѣ, въ Москвѣ, вообще — въ Россіи, но не объ этихъ, которые были на разстояніи 200 веротъ. А иностранцы — тѣ пришли сюда какъ на огромный сѣверный пикъ причемъ, какъ всегда, — англичане больше другихъ подготовились къ этому пикиику. У нихъ были особыя шапки, парусиновые салоти съ исландскимъ мохомъ внутри, вѣтронепроницаемыя одежды, рукавицы и чулки, кожаныя безрукавки, и у нихъ былъ Сапtine Воагd, замѣчательнѣйшее изъ всѣхъ учрежденіе на Мурмаиѣ. — маркитантская лавка, огромѣйшее помѣщеніе.

Здъсь были огромные окорока, защитые въ парусину и залитые въ какую-то вастичную массу — изъ Австраліи, пятифунтовыя банки съ аргентинскимъ коровымъ масломъ, сушенныя яйца въ порошкъ, молоко, сыры, паштеты, вина, портеръ, джинъ, виски всъхъ марокъ, костюмы, обувь, лыжи, — въ общемъ — Мюръ и Мерилизъ на крайнемъ съвертъ, и вотъ этотъ-то Мюръ и Мерилизъ поглощалъ 9/10 интересовъ обывателей, а остающуюся десятую братски дълили

между собой карты, попойки и бабы сплетни.

Оккупаціонные иностранцы не смѣшивались съ русскими, въ особенности замквуто держались англичане, менѣе другихъ — итальящцы. Но это совсѣм не потому, что эти господа были недовольны пассивностью населенія, а просто потому, что съ нимъ вовсе не считались, какъ не считаются съ дикарями вновь открытыхъ земель. Англичанть больше всего интересовалъ лѣсъ и мѣха. И то, и другое въ огромныхъ количествахъ вывозилось изъ крал. Затѣмъ ихъ интересовалъ портъ. Но тутъ они столкнулись съ французами и американцами, которымъ также нравился Мурманскій портъ. Всѣ они дѣлали «залвки» на участки земли, ближе къ порту. Очень много сдѣлалъ ихъ бывшій французскій посолъ Нюлансъ, котораго въ ноябрѣ 1918 года Шевелевъ увезъ во Францію на яхтѣ «Ярославна». Такъ во время оно охотились за участками въ Калифорніи, но здѣсь дѣло было не такъ рисковано и звачительно проще. Среди англійскихъ офицеровъ было много бывшихъ московскихъ и петербургскихъ коми, вродѣ майора Казалеттъ, бывшаго директоромъ у Мюра и Мерилиза въ Москвѣ.

Въ декабръ 1918 г. онъ уъкалъ съ Мурмана, обидъвщись, что его все не производять въ высшій чинъ. Вст эти господа были присланы сода не для войны. Казалось непонятнымъ, къ челу-же артиллерія, обозы съ впряженными

мулами и крупными лошадьми, автомобили и пулеметы?

Американцы, — тъ поступили гораздо проще. Они прислали консула Пирса, который со столбцовъ мѣстной газеты, «Мурманскій Вѣстникъ», обстоятельно и умно заявилъ, что американцы ищутъ сближенія съ русскими, здоровыхъ отношеній и торговли.

— Въ декабрћ 1918 года въ Архангельскъ прибыло три американскихъ парохода. Всѣ ждали что съ ними придетъ военное спаряженіе, — увы, это была marchandise, а также предметы спорта, кинематографы, піанино и проч.

Если англичане увѣковѣчили свое имя въ благодарныхъ сердцахъ русскихъ учрежденіемъ Саптіп'ы, то американцы сдѣлали это, создавъ въ Мурманскъ организацію «христіанской молодежи», — У. М. С. А. чрезвычайно жизненную, умпую и гуманную.

Объ американцахъ никто не думалъ, какъ о военной силѣ, но они сами мало объ этомъ печалились, хотя даже флотъ ихъ былъ представленъ, правда очень маленькиль кораблемъ.

Итакъ, американцы тоже не думали о войнѣ серьезно. Правда, въ Архангельскомъ районѣ они что-то пытались сдѣлать подъ Шенкурскомъ, но, послѣ одного печальнаго случая во время «Куринаго праздника», перестали думать о лаврахъ.

— Въ Америкъ существуетъ день, когда празднуется избавленіе отъ какогото голода, и въ ознаменованіе благополучія ъдять курть. Этотъ день называется «Куринымъ праздникомъ». Двъ недъли до него не производилось развъдокъ подъ Шенкурскомъ, а между тъмъ кругомъ киштъло большевиками. Очень многіе были изъ Шенкурска родомъ и, часто случалось, что они ночевали дома у себя, пробравшись знакомыми имъ тайными путями. Большевикамъ также было извъстно про этотъ праздникъ, когда въ американскомъ отрядъ ожидалось большое пьянство. Извъстно было большевикамъ не только, гдъ стоятъ караулы, но даже и кто въ инхъ стоитъ.

Наступилъ праздникъ, а съ нимъ и великое пьянство. Перепившись, воинственые янки ръшили напасть на большевиковъ и, «Goddam», проучить ихъ хорошенько. А кончилось дъло тъмъ, что изъ 80-ти воиновъ вернулось 12, а остальнымъ отряды «топорниковъ» отрубили головы начисто. На съверъ люди хорошо работаютъ топорами.

Послъ этого эпизода американцы воевали только въ смъщанныхъ отрядахъ, вмъстъ съ русскими, а вскоръ — и совсъмъ перестали.

Французскіе офицеры и солдаты были первоклассны, настоящее войско, но они не воевали и не хотѣли воевать. Французы стояли въ Александровскъ; присылаемое имъ красеное вино въ боченкахъ поддерживало ихъ бодростъ. За ними шли итальянцы. Главная ихъ сила стояла въ Колѣ, старинномъ городъ, ведущемъ начало чуть не со времени Іоанна IV. Тамъ медленно и вяло бродили ихъ сонныя фигуры въ пледахъ, напоминая собой войско Наполеона при отступленіи его отъ Москвы по Смоленской дорогъ.

Но настоящей скотинкой были сербы. Англичане третировали ихъ, какъ въючный скотъ, и окончательно уже съ ними не считались, а они бы воевали.

Наибольшей самоувъренностью обладали англичане, наибольшей предпріимчивотью — американцы. Пока англичане и французы дѣзали заявки нангли русскихъ рабочихъ и стали вбивать сваи въ морское дно, фактически предрѣшая вопросъ о правѣ собственности. Мало того, они даже вытребовали къ себѣ командира коммерческаго порта, Шнейдера, и спросили его, гдѣ лучше будеть вбивать. Наглость въ данномъ случаѣ доходила до граціи.

Хотя помъщенія изъ волнистаго жельза, общитыя изнутри деревомъ, были очень хороши, но англичанамъ больше нравились старыя бревенчатыя русскія

постройки, — въ нихъ было теплъе, такъ-же какъ и въ русскихъ валенкахъ было теплъе, удобиъе и легче, чъмъ въ парусиновыхъ сапогахъ, носившихъ названів Шакельгоновскихъ, по имени ихъ изобрътателя, Шакельтона, полярнаго изслъдователя. Но въ большихъ бревенчатыхъ домахъ помъщались русскія учрежденія, школы, техническія конторы съ интернатомъ для служащихъ.

Тогда англичане, если помъщеніе имъ подходило, водружали на крышъ свой флагъ, в русскіе могли итти, куда хогъли. Былъ случай, когда народный учитель, вернувшись домой, не могь войти къ себъ въ комнату, такъ какъ передъ

дверью стоялъ часовой, а вещи его валялись въ корридоръ.

Это были первыя впечатлѣнія, полученныя мною объ иностранцахъ, и они были очень тяжелы, главнымъ образомъ по своей неохиданности. Въ Россій при большевикахъ привыкли ко всему, но здѣсь были англичане «культурные мореплаватели», какъ говорилъ Расплюевъ. Выводить заключенія, однако, было еще слишкомъ рано, надо было узнать дѣловую сторону отношеній, которая, быть можеть, была такъ значительна, что внѣшнимъ видомъ можно было бы и пренебречь.

Но и эта сторона была не сложна и цинична.

Не много времени понадобилось мнъ, чтобы постичь ее.

— Мурманскъ являлся промежуточнымъ звеномъ между Европой и Архангельскимъ райономъ, гдѣ шла собственно война съ большевиками. Главнымъ, если не единственнымъ, способомъ сообщенія служили ледоколы, но сѣсть на нихъ нельзя было безъ разрѣшенія «Embarcation office». Въ свою очередь, «Embarcation office» было безсильно безъ распоряженія «Intelligence office», у которато были дѣ branches, А. и В. Эти вѣтви были не всегда въ гармоніи, поэтому, если русскому офицеру было необходимо поѣхать въ Архангельскъ, или обратно — въ Мурманскъ, то приходялось продѣлать длинную волокиту полученія визъ и разрѣшеній, которая не всегда кончалась положительно.

Такъ получилось, что офицеры-артиллеристы, которые пріткали со мной взъ Стокгольма, въ теченіи 3-къ недбъл не могли выбхать въ Архангельскъ. Были случан, что пріткавшіе въ Мурманскъ изъ Архангельска члены комиссіи для прієма минъ и артиллерін, не могли выбхать обратно, такъ какъ вовсе не получали разрішенія отъ «Еmbarcation office». Такъ, старшій лейтенантъ, К. Неупокоевъ, не могъ вернуться въ Архангельскъ въ теченіи чутъ-ли не двухъ мѣсяцевъ, и ему пришлюсь тайкомъ погрузиться на ледоколъ «Канада», гдѣ онъ двое сутокъ просидѣлъ запертымъ въ капитанской каютѣ. Англичане двое-же сутокъ держали «Канаду» на рейдѣ, такъ какъ до нихъ дошли слухи, что Неупокоевъ всетаки попалъ на ледоколъ.

Былъ еще способъ сообщенія съ Архангельскомъ черезъ Колу, почтовымъ трактомъ на лошадяхъ, но онъ былъ очень продолжителенъ, опасенъ, такъ какъ

проходилъ недалеко отъ театра войны, и очень дорогъ.

Шакельтонъ, посланный правительствомъ на Сѣверъ, какъ спеціалистъ по «полярновѣдѣнію», отъ всей души хотѣлъ быть полезенъ и придумывалъ изобрѣтенія, то полярную шапку такой формы, какъ сибирскій малахай, но подъсвоимъ именемъ, то вѣтронепроницаемую одежду, въ которой люди зябли, то сообщеніе на собакахъ устроитъ тамъ, гдѣ существуетъ сотни лѣтъ прекрасный почтовый трактъ и бѣгутъ крѣпкія сѣверныя люшади.

И, отвосившійся съ уваженіемъ къ імени крупнаго полярнаго изслѣдователя Пажельтона, не могь себѣ уменить, что собственно заставляло его принимать участіе въ опереткѣ. Хотѣль-ли онъ своими изобрѣтеніями оправдать факть своего присутствія на Мурман'в, въ то время какъ самъ присматривался къ залежамь угля и пров'вряль св'вд'внія о присутствіи серебра, или присматривался къ рыболовству?

Во всякомъ случат для него все это было не ново, такъ какъ большинство угольныхъ участковъ на Шпипбергенъ принадлежало ему.

Съ каждымъ днемъ моего пребыванія на Мурманъ приходилось все больше убъждаться въ правильности возникшаго предположенія о цъли прибытія англичанъ. — Они прибыли не для помощи русскимъ, а для овладънія богатымъ райономъ. Для нихъ было безразлично, кто такіе русскіе, съ которыми они имъли дъло, большевики, или нѣтъ — и тѣ, и другіе должны быть подъ эгидой англійской власти.

Порой, отношенія къ русской власти и русскому достоинству носило характеръ прямого издѣвательства. — Такъ, въ день заключенія перемирія былъ устроенъ парадъ союзныхъ войскъ, были и русскія части. Сыграли всѣ союзные гимны. Вмѣсто русскаго гимна должны были игратъ «Коль Славенъ», ноты котораго были заранѣе переданы капельмейстеру. Однако, вмѣсто русскаго гимна, англичане сыграли «Казачка».

Надо все-таки сказать и про командира русской части, что онъ не поддержаль чести; вмѣсто того, чтобы скомандовать своей части «налѣво кругомъ маршъ», онъ продолжалъ стоять на мѣстѣ съ позорной пощечиной.

Когда губернаторъ Мурманскаго района, Ермоловъ, отправился съ визитомъ къ англійскому командующему морскими силами, адмиралу Green'у, на его корабль, бывшій русскій крейсеръ «Аскольдъ», то англичане сочли, что для русскаго губернатора вполнѣ будетъ достаточно штормъ-трала, го-есть веревочной лѣстницы, по которой глубоко сухопутный правитель поднялся съ очень большимъ трудомъ, раза три сорвавшись. Всякій разъ, какъ голова его показывалась надъ бортомъ, англичане играли встрѣчный тушть, Ермоловъ скатъвался внизъ, — музыка прекращалась, — снова показывалась голова, снова тушть, и такимъ образомъ — раза три. На этотъ разъ англичане очень повесенились.

Фонъ Т. ѣздилъ въ Архангельскъ и возвращался оттуда сухопутьемъ. Нъсколько станцій отъ Архангельска нужно было пробхать по желѣзной дорогь. Здѣсь онъ видѣлъ, какъ одинъ офицеръ Іоркширскаго полка вытолкалъ въ шею изъ купэ бывшаго тамъ русскаго инженера-путейца, ѣхавшаго по дѣламъ службы, потому что хотѣлъ оставаться тамъ одинъ. Когда обратялись за помощью къ коменданту ближайшей станціи, сербскому офицеру, тотъ отказался помочь, говоря, что безсиленъ протестовать противъ дѣйствій англичанъ.

Но и сербамъ приходилось плохо. Англичане сдѣлали изъ нихъ чернорабочихъ и до такихъ аристократическихъ мѣстъ, какъ Мурманскъ, ихъ даже не допускали. Они были на самыхъ крайнихъ позиціяхъ Мурманскаго района и жили въ тяжелыхъ условіяхъ. Продѣлавши тяжелую героическую войну съ великимъ исходомъ изъ родной страны, они были погнаны на крайній сѣверъ подъ лозунгомъ помощи братьямъ-славянамъ, а на самомъ дѣлѣ для того, чтобы помочь сильнымъ союзникамъ расхватать богатый край.

Недовольны были англичанами и итальянцы. Во-первыхъ, ихъ отослали подальше отъ Мурманска, въ Колу, а затъмъ не дали имъ взятъ съ собой обозныхъ лошадей и муловъ, говоря, что на Мурманъ они все получатъ. Но здъсь имъ ничего не дали, и повозки итальянцамъ пришлось тащитъ на людяхъ.

Надо отдать справедливость англичанамъ, что попавъ на Мурманъ, они не предавались меланхоліи и не жаловались каждому встрѣчному на то, что ихъ послъ утомительной войны притащили въ печальный край полярной ночи, какъ это дѣлали французы и итальянцы. — Каждый свободный отъ работы часъ они посвищали лыжамъ и спорту, почему не болѣли цынгой и были бодры. Изъ французовъ «альпійскіе стрѣлки» держались также хорошо, но итальянцы совершенно сдали, такъ что въ декабрѣ 1918 года ихъ начали отправлять на родину.

Вышло, что совсѣмъ незачѣмъ было отправлять итальянцевъ на этотъ сверхъестественный пикникъ, гдѣ довольно много ихъ умерло не отъ руки врага, а отъ цынги и тоски, невольно промѣнявъ каналы Венеціи и ширь неаполитан-

скаго залива на трагическую тишину Съвернаго Полярнаго Круга.

Съ англичанами мнъ было очень трудно разговаривать по существу, такъ какъ они очень сдержанны и говорять неохотно по дъламъ службы, но въ де-кабръ пріъхалъ въ Мурманскъ пробздомъ на Архангельскъ старшій С., у котораго среди здъщнихъ англичать было итъсколько знакомыхъ по Петербургу. Благодаря ему, я, между прочимъ, познакомился съ начальникомъ «branch A» Intelligence offic'a, итъкимъ капитаномъ Small'омъ, которому С. рекомендовалъ меня съ лучшей стороны. Впослъдствіи Small былъ мить очень полезенъ.

Тъ немногіе англичане, которые раньше жили въ Россіи и любили ее, какъ любять ее всъ иностранцы, прожившіе тамъ хоть нъсколько лъть, не понимали своего правительства и сами ощупью старались найти оправданіе и объясненіе его дъйствіямъ. По ихъ мнѣнію, планъ союзниковъ былъ таковъ: необходимо дать русскимъ, осъвщимъ въ Мурманскомъ и Архангельскомъ районахъ подъзнаменемъ антибольшевистскаго движенія, возможность передохнуть и выкристаллизоваться въ войско, которое затъмъ уже, какъ самостоятельная группа, пойдеть на большевиковъ.

Но при такомъ планѣ нельзя было предполагать, что онъ увѣнчается успѣкомъ, такъ какъ изъ одникъ офицеровъ, которымъ удалось пробраться на Сѣверъ
въ количествѣ 2-хъ, 3-хъ сотенъ, нельзя было набрать войска, слѣдовательно,
необходимо было объявить мобилизацію мѣстнаго населенія, то-есть того самаго
населенія, которое нѣсколько мѣсяцевъ назадъ было большевиками и на всю
жизнь разложено большевистской доктриной. Мобилизованные еще, пожалуй,
нѣкоторое время оставались бы въ повиновеніи, пока были бы цѣлы запасы консервовъ, но затѣмъ дѣло должно было-бы окончиться трагедіей, — тѣмъ-же отданіемъ офицерства на растерваніе дикимъ звѣрямъ, какъ это потомъ случилось
съ Колчакомъ, преданнымъ Жаненомъ, и офицерами, преданными французами при
звакуаціи Одессы въ началѣ 1919 года.

— Такъ оно и случилось, дъйствительно, на Мурманъ черезъ годъ, въ 1920 году, послъ того какъ союзники эвакуировали съверъ. Ясно, что безъ союзниковъ нъсколько сотъ офицеровъ не могли разбить большевиковъ и освобо-

дить Петербурга.

Неизвъстно, удалось-бы Маннергейму очистить Финляндію, еслибъ нъмцы, тероически жертвуя своими людьми, не проложили ему пути къ побъдъ, оставаясь въ Финляндіи до послъдяную необходимаго момента.

Однако, и съ такимъ объясненіемъ поведенія англичанъ я не могъ согласиться: еслибъ пфлью прибытія союзниковъ была только поддержка русскихъ на первыхъ порахъ и доставка провіанта и снаряженія, то незачѣчъ было являться на Сѣверъ 30.000-ой арміи подъ общей командой Ironside'а, можно было-бы удовлетвориться присылкой въ 10 разъ меньшаго количества, цъль была-бы достигнута въ той-же степени. — Дъло было, очевидно, не такъ.

Такъ обстояло дъло со стороны иностранцевъ, что-же касается русскихъ, то оно представлялось въ такомъ видъ. Для Мурманскаго района представичелемь власти являлся Ермоловъ, бывшій до революціи въ мъстныхъ краяхъ земскимъ начальникомъ. Онъ, по виду, въ данный моментъ, быль либеральнымъ дъятелемъ и правилъ очень осторожно, стараясь оставаться популярнымъ среди низшихъ слоевъ населенія. Его циркуляры были написаны добрымъ казеннымъ языкомъ прежняго времени, когда начальники губерній отыгрывались, и передъ властью, и передъ населеніемъ. Однако, чтобы найти новые пути правленія безъ помощи циркуляровъ, ему не хваталю ни таланта, ни энергіи. Онъ шелъ по знакомой торной дорогѣ, не будучи личностью исключительной. Но не надо забывать, что дъйствовать ему приходилось при необкиновенно тяжелыхъ условіяхъ, такъ какъ у настоящихъ носителей власти — иностранцевъ, авторитетомъ онъ не пользовался и былъ связанъ по рукамъ и ногамъ на каждомъ шагу своей дъятельности. Впослъвствій, по оставленіи союзниками края, неочастный былъ повѣшенъ.

Огромнымъ механизмомъ управленія портомъ завѣдывалъ инженеръ-механикъ, лейгенантъ Богатыревъ, молодой человъкъ безъ особаго адинетративнано галанта. Вевъ-же служащіе, половна которыхъ состояла изъ бѣженокъ, дѣвицъ и дамъ, какъ того и слѣдовало ожидать, относились и къ дѣламъ, и къ собственной судъбѣ абсолютно безразлично. Это гнетущее безразличіе ко всему на свѣтѣ составляло характернѣйшую черту настроенія загнаннаго на Мурманскъ русскаго, — большею частью, Петербургскаго обывателя.

Совершенно подавленные мракомъ хаоса, царившаго въ Петербургѣ, нравственно и физически замученные — бѣженцы, свившіе себѣ непривѣтливыя и холодныя гнѣзда въ Мурманскѣ, образовали нзъ себя тотъ опасный тылъ, боязливый и гнилой, какой не разъ уже сыгралъ въ Россіи свою трагическую роль.

Тамъ, гдѣ стоятъ военныя суда и формируются воинскія части, тамъ не должно быть бъженцевъ. Но, кромѣ чисто психическаго воздѣйствія своей подавленностью, у пассивной части бъженцевъ была еще одна отрицательная сторона. — Въ Мурманскѣ было нѣсколько домовъ, поставленныхъ на вполнѣ приличную ногу. Это были дома лицъ, занимавшихъ высшее служебное положеніе, — теплые старые дома, меблированные сравнительно прилично, гдѣ были и гостинная, и столовая, и піанино, гдѣ можно было по человѣчески посидѣть, — не на ящикахъ, а на стульяхъ, безъ валенокъ, снявъ съ себя мѣховыя одежды.

Эти дома стали играть роль клубовъ, съ руководящимъ значеніемъ не только во внутренней, но и во внѣшней политикѣ. Если иностранцы и встрѣчались съ русскими, то только въ такихъ домахъ, и поэтому ихъ мнѣшія — съ одной стороны, и взгляды — съ другой, составлялись на основаніи видѣннаго и слышаннаго тамъ. Въ одномъ домѣ, напримѣръ, бывали англичане, — это былъ домъ съ англійскимъ вліяніемъ, въ другомъ — французы, — съ французскимъ вліяніемъ, въ третьемъ, наконецъ, — птальянцы, но это былъ домъ, увы, безъ вліянія, но за то просто пріятный домъ.

Къ сожалънію, англійскій домъ совсъмъ не думаль о томъ, чтобы обратить свое вліяніе на общую пользу, не дълаль того и французскій, вліяніе не выхо-

лило изъ сферы узкой личной пользы.

Что-же касается вліянія во внішней политикі, то оно клонилось къ тому, чтобы повредить, но не большевикамъ, тамъ на фронть, а кому-нибудь изъ знакомыхъ здісь, въ Мурманскі, путемъ прямого или косвеннаго доноса.

Какъ и всегда, руководящую роль играли дамы, мирившіяся, ссорящіяся другъ съ другомъ, вмѣшивающіяся и критисующія служебныя назначенія, называя каждаго, непришедшагося имъ по вкусу, большевикомъ и совершенно сбивая съ толку иностранныя бюро развѣдки. Такими домами, напримъръ, былъ домъ начальника службы связи, капитана II ранга К. — съ англійскимъ вліяніемъ, инженера С. (нынъ, по слухамъ убитаго большевиками) — съ французскимъ вліяніемъ.

Иногда травили человъка просто такъ, безъ оттънка личнаго чувства не пріязни, а потому что уже очень оффектно все складывалось. Такъ, напримъръ, въ конецъ затравили одного скромнаго офицера, нѣкоего Москалева, объявивъ его большевикомъ, который, къ тому-же вырабатываетъ взрывчатыя вещества, — только потому, что какая-то любопытная дама нашла на его писъменномъ столъ тротиловую шашку, привезенную имъ съ войны. Сплетня пошла въ отсутствіе М. и окръпла такъ, что, когда М. вернулся въ Мурманскъ, никто съ нимъ не хотълъ кланяться. Впрочемъ, М. повернулъ дъло серьезно, подавъ на клеветниковъ въ судъ. Такова была атмосфера Мурманска, откуда должно было начаться спасеніе и «оздоровленіе» Россіи.

Пока я ждалъ назначенія, прошло около мѣсяца. Мнѣ былъ предложенъ постъ коменданта одного изъ пароходовъ, мирно стоящаго въ порту. Это быль очень выподное мѣсто, отъ котораго я отказался. А мобилизація все медлила своимъ объявленіемъ. Повидимому, пока, союзники не думали уходитъ, по крайней мѣрѣ — англичане. Они и въ дѣйствительности пробыли въ Мурманскомъ районѣ цѣлый годъ. Чѣмъ раньше была бы объявлена мобилизація, тѣмъ больше времени можно было продвигаться подъ защитой англичанъ. Правда, неизвѣстно, какъ бы реатировали бы они на значительное продвиженіе русскихъ впередъ, возможно, что они эвакуировали бы районъ раньше, однако, во всякомъ случаъ, русскими время пропускалось.

Въ концѣ января 1919 года пріѣхалъ изъ Архангельска подполковникъ генеральнаго штаба Костандя, которому было поручево Миллеромъ провести мобеливацію. К. остановился въ домѣ съ англійскимъ вліяніемъ, гдѣ въ честь его устраивались вечера. Дамы приняли его подъ свое покровительство и помогали ему при составленіи плана мобилизаціи. Впослѣдствіи, послѣ эвакуаціи и краха добровольческой арміи, Костанди умѣлымъ вольтомъ перешелъ на сторону большевиковъ, гдѣ находится и по сіе время.

Изъ всѣхъ «дѣловыхъ» русскихъ обращали на себя вниманіе два человѣка — коммерческій командиръ порта — Шнейдеръ, и завѣдывавшій угольным гогрузками полковникъ по адмиралтейству, вышедшій когда-то изъ кондукторовъфлота — Самойловъ, человѣкъ необычайной энергіи и кипучей дѣятельности. Хотя онъ не зналъ англійскаго языка, англичане относились къ нему съ большимъ уваженіемъ.

Мичманъ-же Шнейдеръ былъ полезенъ англичанамъ и какъ командиръ коммерческаго флота, и какъ человъкъ, свободно владъвшій англійскимъ языкомъ. Оба они, Самойловъ и Шнейдеръ, были постоянно заняты и дъйствительно мпого работали.

Гражданскій инженерт изъ Архангельска Каретниковъ издавалъ газету «Мурманскій Въстникъ», причемт матерьялъ ему доставлялся изъ союзническаго информаціоннаго бюро печати, во главъ котораго стоялъ англичанинъ, нівкто Стокъ, бывпій до войны въ Россіи химикомъ на заводъ взрывчатыхъ веществъ

Винера. Я бывалъ у Стока, гдѣ мнѣ не разъ приходилось удивляться огромному количеству даромъ потраченнато труда, энергіи и матерьяла. У Стока были брошюры, напечатанныя на прекрасной мѣловой бумагѣ, излагавшія сущностъ революціоннаго переворота въ Россіи и опасность большевизма, причемъ, какъ въ прежнее время въ брошюрахъ Богдановича лейтъ-мотивомъ служило вѣрноподданничество и доказывалось, что народъ долженъ житъ главнымъ образомъ для Царя, такъ и въ изданныхъ англичанами брошюрахъ говорилось, главнымъ образомъ, о вѣрности союзникамъ, которые уже не ошибутся и дадутъ Россіи именно то, что ей нужно.

Кром'є брошюръ было еще множество воззваній къ народу аналогичнаго содержанія, календарей, гдѣ были на каждый м'всяцъ картинки, указывающія, что нужно русскому крестьянину дѣлать въ опредѣленное время, чтобы онъ не ошибся.

Вся эта дребедень была напечатана на превосходной бумаг'ь, лучшими сортами красокъ.

Вкратцѣ литература могла сойти подъ общимъ названіемъ «Samowar russe». Что-же касается Каретникова, то онъ быль изъ тѣхъ горемыкъ-писателей, мечта которыхъ всю жизнь состоитъ въ томъ, чтобы увидѣть себя «напечатаянымъ». До революціи ему это не удавалось, а въ Мурманскѣ ему необычайно повезло, ибо теперь-то онъ могъ писать сколько угодно, и передовицы, и критическій отдѣлъ.

При писательской опытности онъ могь-бы, пожалуй, принести краю извъстную пользу своей газеткой, такъ какъ населеніе изголодалось по печатному слову сосбенно рабочіе, тъмъ болъе, что на времи пребыванія сообяниковъ существованіе ея было обезпечено, но Каретникову это было не по силамъ. Первое время существованія газеты онъ убилъ на споръ съ какимъ-то издателемъ энциклопедическаго словаря и газетная баталія лишала его сна и покоя. Однако, благодаря ему, у Мурманцевъ все-же былъ печатный листокъ.

Изъ дамъ обращала на себя вниманіе вдова адмирала Кетлинская, фанатически, въ память своего мужа, отдавшая себя благотворительности. Она была постоянно въ работь, организуя сборы въ пользу школъ, больниць, бъдныхъ и настолько заслужила любовь простого народа, что и послъ прихода большевиковъ не испытала ухудшенія своей участи. Она осталась въ Мурманскъ, не желая разставаться съ могилой мужа.

Такова, приблизительно, была картина жизни въ Мурманскъ.

По просьов фонъ Т., увхавшаго къ тому времени въ Архангельскъ, я отправился въ Александровскъ, чтобы осмотръть тамъ океанографическій музей, которымъ завъдывалъ приватъ-доцентъ Ланге.

Александровскъ, куда надо было ѣхать Кольской бухтой на пароходикѣ, представлялъ изъ себя на рѣдкость интересный уголокъ. Онъ расположень на ерергу узкаго фіорда, темносиняя незамеразощая вода которато представляеть поразительный контрасть со снѣговыми горами, его окружающими. Населеніе состоить изъ богатырей поморовъ. Избы тамъ выстроены изъ аршинныхъ бревенъ, теплы и помѣстительны. Народъ привѣтливый, но молодежь уже была испорчева большевизмомъ и съ большой лѣнцой.

Океанографическая станція обладала оборудованной для экскурсій двухъмачтовой яктой, но безъ команды, такъ какъ не было средствъ, и очень приличнымъ двухъэтажнымъ домомъ, большая часть котораго была занята лабораторнымъ помъщеніемъ. Къ сожальнію, Ланге былъ настолько безъ средствъ, что самъ долженъ былъ топитъ домъ, колотъ и носитъ дрова, а о такой роскоши, какъ покупка chemicalia, онъ не могъ мечтатъ. Благодаря этому, большинство препаратовъ начали портиться, новыхъ приготовлять нельзя было, и станція приходила въ упадокъ. Она должна была бы имътъ большое значеніе нормальное время въ процессъ развитія нашего рыболовства и рыбоводства.

Мить пришлось побывать и въ Колъ, куда надо было ъхать по желъзной дорогь къ югу отъ Мурманска. Я быль приглашенъ туда знакомыми офицерами-

итальянцами.

Городъ Кола насчитываеть около 4-хъ столѣтій. Не въ первый разъ уже видить онъ союзниковъ. Во время Крымской кампаніи сюда приходилъ англійскій крейсеръ, обстрѣлявшій его. Слѣды выстрѣловъ до сихъ поръ видны на колокольнѣ мѣстной перкви.

Одна древняя старушка помнила англичанъ того времени, когда они, по ея словамъ, «много дъвушекъ испортили», почему и теперь относилась къ нимъ съ враждой, не понимая, какъ они могли стать нашими союзниками.

Въ Колѣ жилъ богатый поморъ, Чертовъ, съ которымъ мнѣ совѣтовали познакомиться. Когда я пошелъ туда, то былъ пораженъ солидностью постройки двухъэтажнаго каменнаго дома и общирностью двора съ сараями, гдѣ стоали крупные быки (самцы) — олени. Цѣлый рядъ одиночныхъ саней-челноковъ лопарей пріѣхавшихъ къ Чертову по дѣлу загромождалъ дворъ. Самъ Ч. казался патріархомъ, воскресшимъ изъ Іоанновыхъ временъ. За столомъ сидѣло больше 12 собственныхъ дѣтей и столько-же родственниковъ. Всѣ сидѣли чинно, въ абсолютной тишинѣ и ѣли колоссальные пироги съ семгой. Вообще по части стариннаго уюта и гостепріимства Ч. не могъ быть превзойденнымъ.

Говорилъ онъ мало, но умно, и хитро слушалъ. Онъ показалъ мнъ фотографическую карточку Нюланса съ его собственноручной надписью, гдъ француз-

скій государственный умъ воздаваль должное мудрецу изъ Колы.

Какъ ни старался я вывъдать у Чертова, что онъ думаеть о союзникахъ, въритъ-ли въ нихъ, видитъ-ли въ нихъ спасеніе, Ч. чрезвычайно дипломатически уклонялся отъ вопросовъ.

Въ Колѣ уже пережили большевиковъ до прихода иностранцевъ и, какъ передавали, знаменитые черные жемчуга Чергова при этомъ уменьшились въ жоличествъ. (Тамошнія женщины до сихъ поръ носять стариные шугаи и кокошники, питые жемчугомъ).

Время между тѣмъ шло, и мнѣ становилось все яснѣе, что дѣлать въ Мурманскѣ нечего. Пріѣзжавшіе изъ Архангельска разсказывали о чудовищномъ разгулѣ и неразберихѣ въ томъ районѣ. Плановъ не составляли никакихъ, просто прожигали жизнь въ оргіяхъ и кутежахъ. Иностранцы во многихъ изъ нихъ принимали личное участіе, и все опредѣленнѣе вырисовывалась безнадежностъ положенія. Шенкурскъ былъ позорно сданъ, благодаря предательству союзной части, большевики продвинулись впередъ.

Въ Мурманскъ поговаривали о мобилизаціи. Но такъ какъ она не могла быть проведена скоръе, чъмъ въ 3—4 недъли, и столько-же времени пришлось бы еще гнить въ Мурманскомъ болотъ дрязгъ и сплетни, я ръшилъ выйти хотя на время на свъжій воздухъ. Я воспользовался предложеніемъ Small'я съъздить развъдчикомъ въ Петербургъ, найти связи и познакомиться съ настроеніемъ антибольшевиотскихъ круговъ.

Казалось-бы, что мой отъвздъ никого не касался, однако, скучающая русская колонія прияла извъстіе объ отъвздѣ съ живъйшимъ интересомъ. На фонт этого событа объединились доселе враждующіе лагери, и на пленарномъ засъданіи была вынесена резолюція, что я — большевикъ, возвращающійся въ Петербургъ для того, чтобы предатъ Мурманцевъ. Хотя дѣло сильно попахивало Щедринымъ, но клевета нашла себъ ходъ даже у англичанъ, и мнѣ пришлось съ представителемъ другой branch'и маюромъ Scotch-Léendze повоевать.

Домъ съ англійскимъ вліяніемъ, соединившись съ домомъ съ французскимъ вліяніемъ, такъ инспирировали маіора, что понадобилось вмѣщательство

начальника англійскаго штаба, чтобы разр'вшить инциденть.

Въ этомъ случаъ русская частъ населенія оказалась на высотъ защиты

Мурманска отъ большевиковъ.

Три мѣсяца: декабрь, январь и февраль 1919 года пришлось миѣ провести на Мурманѣ. Полярная ночь была побъждена солнцемъ, и въ серединѣ февраля оно показалось на мгновенье, пообъщавъ на слъдующій день дольше оставаться на небосклонѣ, но не было просвѣта въ сознаніи обитателей Мурманска. Попрежнему непонятны союзники, попрежнему бездѣятельны, апатичны и равводушны ко всему на свѣтѣ, кромѣ собственнаго благополучія, соотечественники.

Я предполагаль черезь мѣсяцъ вернуться обратно, но что-то говорило мнѣ, когда я стояль на спардекѣ отходящаго парохода, что больше мнѣ не придется увидѣть ни гигантскаго порта, ни англійскихъ солдать въ Шакельтоновскихъ шапкахъ, ни русскаго часового, распущеннаго, съ дегенерированнымъ лицомъ, ни этого сѣвернаго солнца, улыбающагося фіордамъ со снѣговыми скалами, отражающимися въ синемъ, незамерзающемъ проливѣ.

На этомъ-же пароходъ отбывалъ изъ Мурманска начальникъ американскаго морского штаба, Commander Bertholf, уъзжавшій навсегда. На его мъсто прибылъ мирный консулъ Pears. — Америка не будетъ воевать въ Россіи!

## Въ Финляндіи

Въ началѣ мая 1919 года я былъ въ Терріокахъ. Только что въ Финскомъ заливѣ прошла главная масса льда, и онъ въ своей сѣверной части былъ совершенно чистъ, только подъ самымъ Кронштадтомъ, съ его южной стороны встрѣчались отдѣльныя льдины. Погода стояла благопріятная, и я хотѣлъ быть первой ласточкой изъ курьеровъ, идущихъ морскимъ путемъ, пока большевики не усилять охраны береговъ.

Я сговорился съ двумя контрабандистами-финнами перейти заливъ на малень-

кой рыбачьей шлюпкъ, ходкой и легкой.

Пока я управлялся бы со своими дѣлами въ Петербургѣ, финны ждали бы меня на русской сторонѣ. Одинъ изъ нихъ остался-бы тамъ и вернулся бы сухимъ путемъ самостоятельно, а другой долженъ былъ вернулься обратно вмѣстѣ со мюй.

Одинъ изъ контрабандистовъ К. былъ человъкъ лътъ 55, съ бородой съ просъдью. Раньше, онъ служилъ въ придворныхъ лакеяхъ, въ Гатчинскомъ дворцѣ. Неизвѣстно, что толкнуло его на скользкій и опасный путь контрабандиста. Отъ солидности, которая предполагается въ придворномъ лакеѣ, у него не осталось и слѣда, несмотоя на возрастъ. Это былъ ловкій и смѣлый человѣкъ.

К. долженъ былъ быть полезенъ своимъ родствомъ на русской сторонѣ залива и связями съ контрабандистами-матросами. Другой финнъ — Н. — являлся собственникомъ лодки, по профессіи рыбакомъ, по занятію — контрабандистомъ. Онъ былъ на видъ сильнымъ человѣкомъ, и я считалъ свой выборъ удачнымъ, такъ какъ, въ случаѣ отсутствія вѣтра или въ случаѣ бури, пришлось бы сдѣлать подъ веслами не меньше 12 морскихъ миль.

Послѣ перваго свиданія съ контрабандистами должна была пройти недѣля. За это время я предполагаль, что заливъ совершенно очистится отъ льда. Щетина на щекахъ моихъ, которыхъ я не брилъ уже недѣли двѣ, должна была пріобрѣсти еще болѣе внушительный видъ за это время. Я также шелъ подъвидомъ финна-контрабандиста.

Когда черезъ недѣлю вечеромъ всѣ сошлись у лодки, то я въ вязанной синей рубашкѣ, въ старомъ пиджакѣ съ чужого плеча, въ высокихъ рыбачьихъ сапогахъ и въ рыбачьемъ картузѣ мало чѣмъ отличался отъ своихъ спутниковъ.

Вечеръ отъезда былъ мягкій и теплый, — совсемъ не для начала финскаго мая. У берега вётра не было, но подальше, темнёла въ лунномъ свётё полоса ряби, — дулъ бризъ, а его-то и надо было.

Провожать пришель бывшій семеновець, капіптань N., еще совсѣмъ молодой человѣкъ по виду. N. отинчался чрезвычайнымъ мужествомъ и за минувеную зиму совершиль семь походовъ на Петербургъ по льду. Послѣдній уже во время начавшалося ледохода. Благодаря работѣ N., Семеновскій полкъ перешель къ бѣлымъ, и много народу было спасено. Мнѣ рѣдко приходилось видѣть такихъ сдержанныхъ и спокойно-мужественныхъ людей, какъ N. Къ описываемому времени атмосфера вокругъ него стала сгущаться. — Другая опасность, со стороны тѣхъ, кого онъ считалъ своими. Поползла клевета. Русская колонія произвела N. въ нѣмецкіе шпіоны, такъ какъ въ большевистскіе — было-бы уже слишкомъ явной нелѣпостью. Началась травля, и жизнь для N. сдѣлалась невыносимой. Англичане (для кого собственно и была пущена клевета), какъ восетда въ этихъ случаяхъ, повѣрили, и N. пришлось уѣхать въ Польшу, какъ только его мать и сестра, посаженныя большевиками въ тюрьму за работу сына были освобожлены

... С'ёли на весла и быстро пошли впередъ. Черезъ н'ёкоторый промежутокъ времени оказалось возможнымъ поставить парусъ, и попутнымъ в'ѣтромъ лодка понеслась. Ночь была лунная, и на прозрачномъ горизонтё четко горѣли огни Кронштадтскихъ фортовъ.

Планъ былъ таковъ. На разсвътъ подойти къ Толбухину маяку и высадиться. У К. были тамъ знакомые матросы, завимавшіеся зимой контрабандой. Подъ щитомъ профессіональной дружбы можно будеть провести на маякъ время до вечера, и подъ покровомъ сумерокъ дойти до Малой Ижоры, перепочеватъ тамъ въ домъ чухонца, родственника К., а утромъ дойти до станціи «Спасательтам», състь въ поъздъ и высадиться на Балтійскомъ вокзалъ. Я шелъ въ Петербургъ безъ велкихъ документовъ, въ расчетъ лишь на то, что мив удастся избъжать контроля. Со стороны Балтійской дороги я не предвидълъ опасности, такъ какъ обычный путь курьеровъ былъ черезъ финляндскую границу, и врядъ-ли на южной дорогъ контроль былъ налаженъ.

Что-же касалось самаго пребыванія въ Петербургѣ, то я поставилъ стрѣлку своего мозгового аппарата на «не думай», не желая терять необходимаго спокойствія. Сидя на рулѣ быстрой парусной шлюпки, идущей веселымъ бризомъ вълунную ночь, я чувствовалъ себя какъ па оригипальномъ ночномъ пикникъв, и единственная мысль, которая меня занимала, это о Толбухинѣ маякѣ, котораго нельзя было пропустить, чтобы не сдѣлатъ лишняго пути. Но въ туманѣ луннаго свѣта его пока еще не было видно.

Между тъмъ, направленіе на него было взято точно, по компасу. Возможно было, конечно, что шлюпку, безъ киля, съ круглымъ дномъ, споситъ теченіемь въ сторону, однако, я разсчитывалъ, что маякъ останется весе-же въ предълахъ

видимости.

Надо прибавить, что Толбухинъ маякъ къ этому времени былъ маякомъ лишь по названію, такъ какъ огня на немъ не держали, почему надо было пройти отъ него очень близко, чтобы увидъть его башню ночью. Оба финна увъряли,

что, идя какъ разъ по взятому курсу, мы встрътимъ маякъ.

Прошло часа два, но маяка все не было видно. В теръ сильно посвъжълъ и развелъ порядочную волну. Ходу прибавилось. Теперь я уже не сомитывался, что маякъ мы пропустили. Однако, ничего не оставалось дълать, какъ идти впередъ. На разсвътъ найти маякъ будетъ значительно легче. По волить можно было судить, что мы ушли уже очень далеко отъ финской стороны. На юго-западъ были видны огни. Я почти не сомитвался, что это были огни «Красной Горки». П. утверждалъ, что это — Ораніенбаумъ. Но нелъпость утвержденія была слишкомъ оченидна. Выходило, что теченіемъ насъ относило въ противоположную сторону и что, слъдовательно, маякъ мы должны открыть справа, а не слъва.

Стало разсвътать. Волны были настолько велики, что пришлось убавить парусъ. Черезъ минутъ 30 горизонтъ сдътался довольно яснымъ, и тогда, миляхъ въ 4—5-ти, далеко позади, къ съверу, я увидълъ предметъ, который могъ быть и мачтой корабля, и маякомъ.

Обладая очень острымъ зрѣніемъ, я вскорѣ различилъ характерный для Тол-

бухина маяка сдвинутый на бокъ куполъ.

Финны, однако, утверждали, что это идущее въ полъ-вътра судно. Однако, я больше не сомитвался въ томъ, что я видъть, и приказалт повернуть обратно. Идти обратно пришлось прямо противъ волны, довольно свъжей, и выгребать было очень трудно. Когда окончательно разсвъло пришлось убъдиться, что мы были на одной высотъ съ фортомъ «Сърая Лошадь», вынесеннымъ впередъ отъ «Красной Горки», непосредственно на траверзъ деревни «Хярмилева», лежащей въ глубинъ Капорской губы. Понадобилось около 5-ти часовъ, чтобы выгрести противъ высокой и частой волны къ Толбухину маяку.

За каменной грядой, далеко уходящей въ море, было спокойно. Никто не обратилъ вниманія на прибывшихъ, малкъ казался необитаемымъ. К. пошелъ на развъдки. Черезъ нъсколько времени онъ вернулся обратно съ не особенно довольнымъ видомъ. Оказалось, что команда матросовъ перемънилась въ полномъ составъ, и знакомыхъ не нашлось. Онъ назвалъ себя контрабандистомъ и пред-

ложилъ подълиться выручкой.

Возвращаться на лодку и бъжать съ маяка было-бы безпёльно, такъ какъ, несоменно, на маякъ имълись плавучія средства, и усталымъ людямъ не удалось-бы скрыться. Пришлось идти eva banque».

Среди команды нъсколько человъкъ оказались чухонцами-карелами, говоря-

щими на томъ-же языкъ, что и финны.

К. представилъ меня, какъ своего дворника. Боясь, что со мной будутъ говорить по фински, я скватился за щеку, притворяясь, что страдаю отъ зубной боли. Теперь нечего уже было и думать о томъ, чтобы отдохнуть на маякъ до вечера, атмосфера была слишкомъ напряженная. Высокій матросъ, русскій, показался мнѣ особенно подозрительнымъ. Онъ очень пристально нѣсколько разъ посмотрѣлъ на мои руки, не успѣвшія пріобрѣсти достаточно рыбачьяго вида. Затѣмъ онъ поднялся и вышель, но въ дверяхъ остановился и еще разъ пристально посмотрѣлъ на меня.

Дѣло было не въ порядкъ Я вышелъ также, чтобы, въ случаѣ, если матросъ предприметъ что-либо, по возможности помѣшать ему въ этомъ. Однако, выйда изъ помѣщенія, я матроса не увидѣлъ, но зато увидѣлъ готовую къ отплытію большую парусную шлюпку съ подвятымъ парусомъ. Два весла лежали на пристани. Митъ очень важно было узнатъ, когда были принесены весла. Если только что, то, очевидно, собирались утъзжатъ, чтобы датъ знатъ на ближайшій фортъ о присутствіи на маякъ подозрительныхъ незнакомцевъ.

Въ этомъ случат пришлось бы рискнуть и постараться вытащить изъ дна

шлюпки пробку, чтобы наполнить ее водой.

На пристани была д'ввочка л'ятъ 6-ти, дочь боцмана. Я спросилъ ее, когда были принесены весла, недавно-ли? — Недавно, отв'ячала д'явочка. — А когда именно? — Вчера вечеромъ.

Отвътъ успокоилъ меня. Въ это время изъ жилого помъщенія вышелъ

К. «Нехорошо, надо ѣхать», — были его слова.

Когда мы были уже въ лодкъ и отъъхали довольно далеко отъ маяка, к. разсказалъ, въ чемъ дъло. — Русскій матросъ пошелъ телефонировать въ Кронштадтъ, чтобы на маякъ былъ присланъ моторный катеръ, такъ какъ прибыли подозрительные люди, но телефонъ оказался испорченымъ. Это спасло насъ. Чухонцы-матросы защищали прибывшихъ, но помъщатъ говорить по телефону не ръшались. Преслъдовать-же отъъхавшихъ на лодкъ въ одиночку матросъ не могъ.

Усталые отъ тяжелой гребли противъ волны мы медленно подвигались впередъ. Я сталъ держать прямо на берегъ, для того чтобы погомъ пойти на малую-Ижору параллельно ему, не возбуждая подозрънія у патрулей, которые при этомъ курсть могии-бы насъ счесть за мъстыхъ рыбаковъ. Вообще приходилось идти на удачу, такъ какъ на Толбухиномъ маякъ не удалось узнатъ, пи — гдъ ходятъ патрули, ни — когда. Вътеръ совершенно спалъ, и море заснуло. Кое-гдъ попадались тонкія льдины. Неожиданно показался тюлень, и его блестящая черная голова слъдовала за нами почти до Ижоры.

Показалась широкая песчаная полоса ея берега со множествомъ вытащенныхъ лодокъ. — Увы, было воскресевье, и, если на берегу былъ бы хотъ одинъ внимательный часовой, намъ не пришлось бы выйти благополучно. Наша лодка была единственной находящейся на водъ. Но такого внимательнаго часо-

вого на наше счастье не оказалось.

Подтащивъ лодку до мелкаго мъста, мы оставили стоять ее на якоръ, а

сами перешли по водъ, перенеся на берегъ съти и весла.

Домъ родственника К. стоялъ какъ разъ противъ мѣста нашей высадки и оказался небольшой чрезвычайно старой избой, выстроенной изъ небывало пирокихъ бревенъ. Самъ хозяннъ по виду имѣлъ не меньше 80-ти лѣтъ. Приблявительно такого-же возраста была и его жена, женщина съ распухщими, колодообразными ногами, охавщая при каждомъ движении. Оба они, казалюсь.

позеленѣли отъ старости. Кромѣ нихъ былъ еще карликъ съ огромной головой и рѣдкой бородой, сквозь которую просвѣчивала кожа. Всѣ они, въ почернѣвшей отъ копоти избѣ, выстроенной изъ аршинныхъ бревенъ, казались безплотными персопажами «Калеваллы».

Но я не могъ больше бороться со сномъ. Я не нашелъ въ себъ даже силы смыть кровь съ измученныхъ 11-ти часовой греблей рукъ и, пластомъ растянув-

шись на полу, моментально заснулъ.

Когда л проснулся, были уже сумерки. Какое-то новое лицо находилось въ избъ и съ любопытствомъ меня разглядывало. Осъдланная лошадь была видна въ окво. Лицо обладало эмблемами власти, въ видъ красной звъзды, серпа и молота съ удовольствиемъ убъдился, что долгій сонъ успожоилъ нервы и возстановилъ силы. Въ заднемъ карманъ брюкъ пріятно чувствовалъ тяжесть Маузера. — Въ случаъ попытки арестовать — немедленно стрълять съ самой близкой дистан-

ціи въ комиссара, а затемъ б'єжать на холмъ и тамъ скрываться.

Но вновь прибывшій не обнаруживалъ признаковъ раждебныхъ дѣйствій, наобороть, его взглядъ былъ чрезвычайно дружелюбенъ и даже заискивающь Комиссаръ не былъ изъ породы грабителей, это былъ человѣкъ, интересовавшійся коммерческой стороной большевизма и искавшій «дѣловыхъ» связей. Не была исключена и та возможность, что онъ былъ уже посвященъ финнами въсущность дѣла и получилъ соотвѣтствующую мзду. Я пересталъ имъ интересоваться и, оставивъ его своимъ гребцамъфиннамъ, вышелъ на берегъ. Благодаря тому, что онъ былъ очень низменный, чрезвычайно сокращалась перспектива воды, и противолежащіе форты и Кронштадтъ казались совсѣмъ близкими.

— Вотъ фортъ Александра III, вотъ — Меньшикова!

— Сколько разъ я смотрълъ на нихъ съ мостика «Памяти Азова»!

Тогда я мечталь о быствы язъ Кронштадта, тогда мий казалось, что, попавъ за границу, я выполню тымъ самымъ главную часть программы, а тамъ дёло пойдеть само собой, удастся собрать честныхъ и смёлыхъ людей, найти помощь у союзниковъ и легко и быстро войти побъдителями въ Петроградъ. Тогда еще жива была въ моей душт патетическая шумиха печати о долгъ Европы передъ культурой, о братствъ народовъ, съ виду такая безкорыстная и прямая шумиха, но на дѣлъ — грозный подлогъ! — Прошло только 8 мъсяцевъ со дня бътства изъ Кронштадта, и за это время у меня создались совершенно новыя перспективы и по отношеню къ соотечественникамъ. ...

Въ Кронштадтъ и на фортахъ затрепетали огни, на прозрачномъ небъ нъжно вырисовался лунный серпъ. Надвигалась ночь. Я вернулся въ душную избу съ никогда не открывавшимися окнами и тучами мухъ. Но долго еще не удавалось мит заснутъ. Старикъ разсказывалъ о своихъ планахъ вернутъся въ Финляндю, гдъ онъ родился и гдъ ему хотълось умеретъ. Голодъ и нищета царили въ его моачномъ обиталиштъ. Онъ хочетъ побътъ передъ смертъю. Старуха ему печально

поддакивала.

Ладони стали нарывать и горъли, что тоже мъщало мнъ заснуть.

Утромъ, съ первымъ поъздомъ мы, вмъсть съ К., отправились со станціи «Спасательная» въ Петербургъ. Н. долженъ былъ четыре дня ждать насъ на Малой-Ижоръ.

Потвадку въ Петербургъ удалось продълать благополучно. Документовъ, какъ я и разсчитывалъ, не провъряли въ дорогъ. На перронъ Балтійскаго вокзала я столкнулся съ матоосомъ, на ленточкъ котораго стояла: «Памятъ Азова».

Это былъ кочегаръ съ моего корабля. Однако, маскировка была настолько удачна,

что я не былъ узнанъ.

Четыре дня въ Петербургъ пролетъли, какъ одинъ, — мнъ удалось узнать много важнаго относительно Кронштадта. Взятіе его при поддержкъ англійскаго флота рѣшало бы судьбу Петербурга. Надо было возвращаться и торопиться начинать.

Обратный походъ на Терріоки удалось продѣлать благополучно. К. остался въ Петербургѣ по личнымъ дѣламъ, но зато въ лодкѣ блли новые пассажиры двѣ изящныя дамы въ мѣховыхъ манто съ новыми англійскими чемоданами въ рукахъ. Везти ихъ представлялось довольно рискованнымъ, такъ какъ стиль ихъ одѣяній далеко не подходилъ къ рыбачьей лодкѣ, но я не нашелъ въ себѣ силы отказатъ имъ, когда К. поивелъ ихъ на Балгійскій вокзалъ.

Прямо въ Терріоки намъ все-же не удалось попасть, благодаря противному вътру и сильному теченію къ западу. Высадились въ «Пумаля», еще западнѣе

форта «Ино», откуда въ телъгъ прибыли въ Терріоки.

Въ «Пумаля» солдатами финской морской пъхоты мы были отведены къ коменданту, штабъ котораго номъщался на дачъ П. Н. Милюкова, гдъ и провели 4 часа, пока комендантъ спосился съ Терріоками и ждалъ распоряженій. Вольшой кабинетъ ученаго былъ пустъ. Книжные шкафы были открыты и необитаемы.

Въ Терріокахъ были осмотрѣны тюки, привезенные финнами.

Одинъ изъ проживавшихъ тамъ русскихъ офицеровъ, нъкто А-евскій, просилъ меня привезти ему маленькій пакетъ. Я предложилъ обратиться къ финир къхавшему вмъсть со мной. Въ Петербургъ, въ день отъъзда, я встрътился съ К., буквально извывавшимъ подъ тяжестью двухъ тюковъ. Пришлось мнъ одинъ изъ нихъ взять на себя. Въ вагонъ трамвая насъ не пустили, такъ какъ тюки были слишкомъ велики, пришлось идти пъшкомъ на Балтійскій вокзалъ, подвергаясь риску быть задержанными милиціей, какъ мъшечники.

Въ Терріокахъ я поинтересовался, что за вещи были въ тюкахъ, изъ-за которыхъ я рисковалъ собой, и въ Петербургѣ, и въ пути. — Тамъ были костюмы А-евскаго и его жены, ея корсеты и даже — балетныя туфли...

Теперь мнѣ приходилось возвращаться на Сѣверъ. Въ Сѣверную операцію мнѣ, однако, что-то плохо вѣрилось. Не говоря уже о томъ, что отъ Мурманска до Петербурга нужно было продѣлать почтенную дистанцію при самыхъ скверныхъ условіяхъ даже въ случаѣ уопѣха, необходима была увѣренность въ солдатахъ въ теченіе такого долгаго промежутка времени. Вождя — не было, то-есть такого вождя, вокругъ которато было бы объединено офицерство, и имя котораго было-бы популярно среди солдатъ. Цѣлый рядъ другихъ сложныхъ вопросовъ былъ еще связанъ съ продвиженіемъ сѣверной арміи, какъ то: доставка фуража, транспортъ, вліяніе мѣстнаго населенія, иногда поставленнаго между двухъ огней — бѣлаго и краснаго, не говоря уже о томъ, что Мурманская армія къ тому времени была еще въ зародышевомъ осстояніи и мумно было долго ждать въ томъ случаѣ, когда нельзя было терять ни минуты времени.

Въ Петербургъ къ тому времени уже имълись свъдънія о готовности Кронштадта и Красной Горки перейти къ бълымъ. Тогда подъ защитой ихъ орудій

даже небольшое войско могло имъть успъхъ.

Огромнымъ моральнымъ факторомъ, и для большевиковъ, и для населенія было бы появленіе на Невѣ, въ центрѣ Петербурга кораблей подъ старымъ

флагомъ. Со входомъ англичанъ въ Кронштадтъ была бы ръшена участъ «Красной Горки», и я ръшилъ переговорить по этому поводу съ англійскимъ военнымъ агентомъ въ Швеціи, маіоромъ С-ломъ.

Во время пребыванія въ Гельсингфорсъ, въ мат 1919 года, мит удалось познакомпться и сойтись съ русскимъ полковникомъ Д-хановымъ, интеллигент-

нымъ офицеромъ, окончившимъ Михайловскую артиллерійскую академію.

Д-хановъ былъ однимъ изъ лицъ, принимавшихъ участіе въ организаціи съверо-западной арміи. Онъ зналъ о моемъ отъъздъ и предлагалъ мнъ вернуться послъ поъздки на Мурманъ обратно въ Гельсингфорсъ, на совмъстную работу.

Въ указанный періодъ времени настроеніе офицеровъ финновъ было явно на сторонъ русскихъ. Тогда жива была надежда на совмъстныя дъйствія противъ большевиковъ. Большинство, если не всѣ финскіе офицеры, служили раньше въ русской армін и проявляли по отношенію къ ней живъйшую симпатію. Исключеніе составляли лишь егеря, служившіе во время войны въ нъмецкой арміи, но п они желали войны съ большевиками.

Къ С-лу въ Стокгольмъ я вхалъ уже съ готовымъ планомъ и разсчитывалъ на то, что мнв удастся убъдить его въ необходимости возвращения въ Финляндію.

Въ Стокгольмъ я провель 3 недъли. С-лъ согласился оставить меня пока тутъ, ожидая, какую орму примуть работъ русскихъ въ Гельсингфорсъ. Ему быль лично извъстенъ Д-хановъ, съ которымъ онъ познакомился въ Финляндіи. Кромъ того, С-лъ ждалъ свъдъній изъ Петербурга отъ своихъ.

Черезъ 2 недъли мит было сообщено, что я могу возвратиться въ Гельсинг-

форсъ. Для меня это было праздникомъ.

Въ Понт мъсяцт черезъ Стокгольмъ прослъдовала партія морскихъ офицеровъ, направляемыхъ въ Архангельскъ на предметъ укомплектованія судовъ, входящихъ въ річныя флотиліи. Но мит было ясно, что судьба большевиковъ должна рішиться не подъ Архангельскомъ, а подъ Петербургомъ, съ переходомъ флота на сторону бълкуъ, при поддержкі англійскихъ кораблей.

За нъсколько дней до отъезда въ Гельсингфорсъ, въ серединъ ионя въ Стокгольмскихъ газетахъ были помъщены телеграммы о томъ, что Кронштадтъ

сдался.

Потомъ выяснилось, что Кронштадтъ дъйствительно выбросилъ бълые флаги, но англійскій флоть, стоявшій въ Койвисто, ничъмъ не реагироваль на сигналъ. Кронштадтъ дважды выбрасывалъ бълые флаги, но оба раза — безрезультатно. Очевидно, у англичатъ были свои планы.

Черезъ неделю я выехаль въ Гельсингфорсъ.

Къ этому времени въ Гельсингфорст дъла обстояли слъдующимъ образомъ: Въ «Societets-Huset» сидътъ Юденичъ со штабомъ и вырабатывалъ планы наступленія на Петербургъ пзъ Ревеля, совмъстно съ эстонцами. Въ одномъ изъ отелей Вголdе сидътъ командующій англійскими оккупаціонными силами, генералъ Гофъ, котораго за его исключительное пристрастіе къ танцамъ прозвали «танцующій генералъ» (dancing general). У финско-русской границы быль скоплены большія силы финновъ, съ пулеметами и орудіями полевой, а отчасти и кръпостной артиллеріи. Части были укомплектованы, главнымъ образомъ, Schutz-саг'омъ, то-естъ «бълой гвардіей». Въ Койвисто стоялъ англійскій флоть подъ командой адмирала Кована. Таковы были «внѣшнія возможности», что-же касается ихъ содержанія, то повсюду встръчались препятствія.

Юденичъ совершенно не интересовался планомъ овладънія Кронштадтомъ, у Гофа были свои собственныя соображенія, а финское командованіе не могло пачать наступленія безъ разр'вшенія сейма, который должень быль вотировать кредиты на веденіе войны. Сеймъ же не хот'яль войны.

Что-же касается англійскаго флота, насчитывавшаго въ Койвисто до 82 вымпеловъ, то онъ быль въ абсолютномъ бездъйствія, и единственными живыми судами въ немъ были моторныя лодки гидропланнаго типа, тренировавшіяся въ заливъ

На слѣдующій день по своемъ прітадѣ въ Гельсингфорсъ я явился къ адмиралу Пялкину и просилъ разрѣшенія изложить свой плавть овладѣнія Кронштадтомь. Адмиралъ сообщилъ, что этотъ планъ занимаетъ уже нѣсколько морлковъ и предложилъ мнѣ побесѣдовать по этому поводу съ ними лично. Одинъ изънихъ былъ капитанъ I-го ранга В-кенъ, человѣкъ извѣстный своей исключительной храбростью. Другой былъ капитанъ II-го ранга Б-ссеръ, жившій въ Терріокахъ и находившійся въ контактѣ съ французскимъ командованіемъ. Я отправился къ В-кену. Насколько я могъ понятъ своего собесѣдника, В-кенъ не очень разсчитывалъ на англичанъ, а, главнымъ образомъ, лишь — на собственныя силы.

Однако, онъ предложилъ мнъ попытаться сдълать что-нибудь и съ помощью англичанъ.

Къ этому времени я сдѣлалъ уже нѣсколько пробѣговъ на гидропланныхъ моторныхъ лодкахъ въ Петербургъ между фортами, въ нѣкоторыхъ случаяхъ п подъ обстрѣломъ, и убѣдился въ ихъ превосходныхъ качествахъ.

— Еслибы можно было дъйствовать самостоятельно, получивъ эти лодки въ свое полное распоряженіе, то, пользуясь создавшимся настроеніемъ въ средь Кронштадтскихъ матросовъ, при совершенно свободномъ вкодъ въ Военную Гавань черезъ Лѣсныя Ворота (боны стали заводиться лишь послѣ 18-го августа, послѣ налета англійскихъ лодокъ, окончившатося для Кронштадта пустякама адла англичанъ— плачевно), человѣкъ 25 моряковъ, проникиръв ък Кронштадтъ, легко-бы могли поднять недовольныхъ и овладѣть городомъ. Что партіи недовольныхъ были сильны и значительны, объ этомъ свидѣтельствуетъ то, что Кронштадтъ дажадъв выбрасывать бѣлые флаги. Огромнымъ положительнымъ факторомъ въ сторону успѣха предпріятія было присутствіе англійскаго флота, что дъйствовало на матросовъ устрашающе и многихъ изъ нихъ заставило опоминться.

Необходимое число людей, готовыхъ рискнуть собой при этой попыткъ, много разъ покрывалось числомъ желающихъ; всъ необходимыя свъдънія, какъ-то: имена кораблей, готовыхъ перейти, имена комиссаровъ-большевиковъ, съ ихъ характеристикой — все имълось на рукахъ, единственное чего не хватало — быстрыхъ моторныхъ лодокъ, и онъ-то и были у англичанъ.

Казалось, самъ Богъ послалъ эти лодки сюда. При ихъ молніеносной быстротв — 40 узловъ, то-естъ семьдесять версть въ часъ, отрядъ могъ влетвъ въ Кронштадтъ, неожиданный, какъ ударъ грома съ яснаго неба, и за кратчайшее время планъ могъ-бы бъгъ въполненнымъ.

Достаточно было-бы нѣсколькимъ англійскимъ кораблямъ подойти въ Кронштадту на предѣлъ видимости, для того, чтобы упрочить за собой захватъ

Планъ былъ простъ и логиченъ, и я началъ переговоры съ англичанами въ радужной надеждъ на успъхъ.

Не меня ожидало разочарованіе.

Мић дали понять, что у англичанъ есть люди, которымъ поручено разработать вопросъ безъ участія русскихъ. «Моторныя лодки могуть выйти только съ командиромъ-англичаниномъ, а послъдній не сможетъ дъйствовать самостоятельно, безъ разръшенія адмирала Кованъ. Насколько-же извъстно, Кованъ этого разръшенія не дасть».

Я понялъ, что у англичанъ есть свои особые планы, мнъ недоступные. Понялъ я ихъ только въ августь, вернувшись изъ Петербурга, куда я былъ по-

сланъ вывезти сера Поля Дьюкса.

18-го августа 11 англійскихъ моторовъ ворвались въ Кронштадтскую Военную Гавань.

Это быль, дъйствительно, лихой налеть. 7 моторовъ было потоплено «Гаврінломъ», которымъ командоваль зам'вательний морякъ и артиллериеть, Севастьяновъ. Послъдній не могъ видъть равнодушно, какъ атакуютъ минами дреднауты, не могъ видъть ихъ гибели. Очевидцы передавали, что его миноносецъ буквально танцоваль среди 11-ти англійскихъ моторовъ, и въ короткое время потопилъ семь изъ нихъ. Остальные бъжали. Результатомъ атаки было повреждене дреднаута «Петропавловскъ», скоро исправившаго свой поврежденія, да гибель отжившаго свой въкъ учебнаго суда «Память Азова», въ котораго мина попала случайно, такъ какъ предназначалась она пловучему доку, стоявшему рядомъ.

Къ чести русскихъ матросовъ «Гавріила», хотя и большевиковъ, надо сказать, что къ разбитому врагу они отнеслись милосердно, подобравъ всъхъ

до одного.

Йтакъ, — вотъ каковъ былъ планъ англичанъ. Они предпочли пожертвоватъ, и своими лодьми, и своими лодками, для того, чтобы уничтожитъ бригаду едивственныхъ въ міръ по своей однотипности и боевымъ качествамъ русскихъ линейныхъ кораблей, пграя на войнъ съ большевиками. Они не пожелали взятъ сдающагося имъ Кронштадта, не пожелали воспользоваться работой русскихъ моряковъ, взявшихъ бы Кронштадтъ, не прибъгая къ потопленію прекрасныхъ коряслей, которые пригодились бы еще Россіи, и, какъ это не въ первый разъ случалось
уже съ ними, сдълали колоссальную глупость: погубили свои лодки, погубили
своихъ лодей, сдълали совершенно невозможной мирную сдачу Кронштадта,
озлобили матросовъ, а, главное, показали, что англичане не страшны и что ихъ
можно легко расколотить.

Къ чему было все это? Какое значение имълъ этотъ налетъ для освобожде-

нія Россіи отъ большевиковъ?

Но все это выяснилось впослѣдствіи, спустя мѣсяцъ послѣ полученія отъ англичать отказа дать свои лодки. Пока-же, надо было изобрѣтать что-либо новое. Необходимо было занять Кронштадть, пока англичане были еще въ Финскомъ заливѣ.

Былъ созданъ новый планъ: высадки дессанта на одномъ изъ фортовъ Кронштадта при поддержкъ любого англійскаго крейсера. Буксиръ и баржу представлялось возможнымъ достать. Вопросъ былъ лишь въ поддержкъ корабля. Поддержка эта должна была имътъ чисто моральное значеніе и выразиться лишь въ громъ орудійныхъ выстръловъ.

Этотъ планъ былъ значительно сложнъе предыдущаго, требовалъ боль-

шаго количества людей и средствъ.

Полковникъ Д-хановъ и бывшій офицеръ Преображенскаго полка М. взялись за дѣло доставки оружія. Вскорѣ выяснилось, что черезъ финскаго генерала И-уса добыто 20.000 ружей.

Хуже шло дъло съ поддержкой со стороны англичанъ.

Генералъ Гофъ, являвшійся начальникомъ всіхъ англійскихъ силъ, быль очень тугь на быстрое рішеніе вопроса и большею частью— неуловимъ.

Къ этому времени на русско-финской границѣ положеніе было довольно обострено. Большевики ожидали наступленія финновъ, но сами не рѣшались начинать. Обѣ стороны скопили къ нолю 1919 г. большія силы на границѣ. Со стороны финновъ было мюго бѣлой гвардін, и всѣ отвѣтственныя мѣста были заняты ею. У границы стояли блиндированные поѣзда и орудія крѣпостной артиллеріи. Въ свою очередь, финны также не хотѣли начинать наступленія. Необходимо было заставить большевиковъ двинуться первыми.

Всѣ Schutz-Càr'исты рвались впередъ. Разгромомъ большевиковъ раз-

ръшалась бы напряженная атмосфера, царившая въ Финляндіи.

На свои войска финны въ 19-мъ году не особенно полагались. Среди нихъ была сильная пропаганда красныхъ. Schutz-Car являлся единственнымъ объединяющимъ армію элементомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, въ его составъ входили главнымъ образомъ представители свободныхъ профессій, принужденные все свое время отдавать военной службѣ; имъ нужна была рѣшительная война, для того чтобы выйти изъ создавшагося положенія. Къ тому времени финская армія имѣла несомнѣнный перевѣсъ надъ русской и, въ случаѣ, еслибъ былъ созданъ прецедентъ и начались враждебныя дѣйствія, она, перейдя границу, легко-бы овладѣла. Петербургомъ.

Но опять, какъ и на Съверъ, на Мурманъ, такъ и здъсь происходило чтото непонятное. Опять кто-то путалъ, не разръщалъ, подговаривалъ, уговаривалъ, жаловался на то, что правительство не понимаетъ положения вещей, а, какъ потомъ выяспилось, только издъвался и надъ финнами и надъ русскими.

Бывшій русскій гвардеецъ Э., теперь финскій офицеръ, долженъ былъ разрубить Гордіевъ узелъ, самостоятельно поведя наступленіе на большевиковъсъ добровольцами. Было рѣшено, что онъ будетъ поддержанть пулеметами англійскихъ моторныхъ лодокъ. Въ назначенный часъ лодки должны были обстрѣлять Сестрорѣцкъ и прилежащіе районы, а Э. — перейти границу къ сѣверу отъ Райойоки.

Въ началѣ предполагалось вооружить моторныя лодки 75-ти-миллиметровыми орудіями, чтобы обстрѣлять также и номерные форты и навести панику. Но, къ сожалѣнію, легкал конструкція лодокъ не допускала установки орудій.

При выполнении плана произошло расхождение, и каждал часть выполнила свою задачу самостоятельно. Лодки обстръляли Сестроръцкъ, но результаты обстръла остались невыясненными.

Лодка № 7 повредила себ'в винть о камень, подойдя слишкомъ близко къ берегу, и надолго вышла изъ строя.

Э. успъшно перешелъ границу и занялъ пять деревень.

Но этимъ все и окончилось. Большевики остались стоять на своихъ мъстахъ. Дъло не вышло. Э. постигли за самовольный переходъ границы большія непріятности по службъ.

Въ случа: войны финновъ съ большевиками облегчался бы значительно вопросъ о дессантъ, о занятіи Кронштадта и о поддержкі корабельными орудіями наступающихъ армій.

Послъ-же неудачнаго дня наступленія на большевиковъ, вопросъ о дессантъ

стояль съ прежней остротой.

Большая военная масса обладаеть гипнотическимъ вліяніемъ. Казалось-бы очевидной нел'єпостью присутствіе такой силы, какъ англійскій флоть въ Койвисто, — лишь для простого наблюденія за событіями. Мит твердо втрилось, что англійскія силы что-либо предпримуть.

Изъ бесъды съ англійскими моряками, стоявшими въ Терріокахъ на гидропланныхъ лодкахъ, я узналъ, что Кронштадтъ будетъ занятъ во что-бы-то ни стало.

Лично мив казалось, что въ данномъ случав играло роль англійское самолюбіе, въ силу котораго Кронштадть должень быль быть занять англичанами самостоятельно. Возможно, что здесь имвли значеніе и призы. Дѣло въ томъ, что англійскіе моряки получали, кромв орденовъ, еще и денежныя награды, по числу окипажа захваченнаго корабля. Имъ, слѣдовательно, было важно захватить русскіе корабли лично, безъ посторонней помощи.

Я очень сошелся съ нѣкоторыми изъ моряковъ, дѣля опасности походовъ вмѣстѣ съ ними. Всѣ они казались миѣ удивительно милыми и искренними людьми Такой моментъ, какъ аттака и занятіе Кронштадта, представлялся миѣ исключительнымъ, и командиръ отряда, лейтенайтъ Этаръ, далъ миѣ слово, что я буду

также взять на лодку.

Казалось, что вопрость о дессантъ получаетъ все-же благопріятное ръшеніе. Такть называемые «политическіе англичане», принимавшіе участіе въ его разръшеніи, не видъли новыхъ препятствій.

Что за жертвы несли-бы въ этомъ случать англичане? Добровольцы состояли изъ русскихъ, баржа и буксиръ должны были быть доставлены не англичанами, и единственнымъ, въ чемъ бы выразилась ихъ забота, это — демонстративный

походъ какого-нибудь крейсера и демонстративная-же пальба изъ орудій.

Но вышло иначе. Въ началъ августа я быль экстренно вызванъ. Мнъ было предложено поъхать курьеромъ въ Петербургъ. Я вначалъ опъшилъ. Я былъ уревенъ, что вызываютъ меня въ связи съ благопріятнымъ ръшеніемъ вопроса о дессанть, поэтому предложеніе отправляться въ Петербургъ было для меня большимъ ударомъ.

Въ предыдущія свиданія я находиль открытое сочувствіе плану, и вдругь,

сразу, такое рѣзкое измѣненіе отношенія!

Казалось, что до сихъ поръ со мной просто мило играли и лишь теперь, когда

меня отправляли въ Петербургъ, заговорили серьезно.

— Ўже три недѣли ни одинъ курьеръ не переходилъ границы со стороны Финляндіи. Послѣдній былъ раненъ въ лѣсу на русской сторонѣ, сейчасъ-же по ту сторону Сестры-рѣки. Ему удалось спастись. Но до него курьеры были убиты. Мнѣ предстояло совершитъ походъ по морю, на моторѣ, съ высадкой подъ Петербургомъ; съ одной стороны, это было проще, но съ другой — пути отступленія были для меня отрѣзаны въ тотъ моментъ, какъ моторъ возвращался въ Финляндію.

Въ бумагѣ, полученной изъ Стокгольма отъ С-ла было сказано, что надо найти «а strong man» для выполненія порученія. Мнѣ льстило съ одной стороны, что быль избрань я, но съ другой было невыносимо тяжело уѣзжать отъ развертывающихся событій. Юденичь къ этому времени (августь 1919 г.) успѣлъ уже выкристаллизоваться, съ Красной Горкой дѣла шли успѣшно и каждый день могла произойти сдача Кронштадта.

При своемъ послъднемъ свиданій съ помощникомъ С-ла въ Гельсингфорсъ, я получилъ завъреніе, что экспедиція, на которую я посылаюсь, нео бходима для русскаго дъла, и что Англія никогда не забудетъ ея участинковъ. При этомъ, Le-M., который разговаривалъ со мной, провелъ

на моей груди крестъ.

Въ этотъ-же день я узналъ отъ Эгара, что меня посылають въ Петербургъ вывезти оттуда застрявшаго Paul Dukes'a, впоследствии за свою работу получившаго Sir'a.

Я простился съ капитаномъ Б-ссеромъ, участникомъ въ созданіи плановъ завладѣнія Кронштадтомъ, и выразвиъ надежду вернуться черезъ недѣлю, когда снова можно будеть взяться за дѣло.

Черезъ нѣсколько дней, часовъ въ 9 вечера въ большой столовой новой дачи въ Терріокахъ, занятой иностранными моряками, собралось нѣсколько человѣкъ. Въ послѣдній разъ разсматривалась морская карта той маленькой части Финскаго залива, которая у моряковъ именуется Маркизовой Лужей.

Все было уже много разъ пересмотръно и вывърено, глубины и опасныя мъста выучены наизусть, но все хотълось бросить еще разъ вяглядъ на эти тоненькія карандашныя линіи курсовъ, по которымъ надо держаться, чтобы уцътъть, а не разбиться на бъщеной скорости, превышающей 70 километровъ въчасъ, или не взлетъть на воздухъ отъ собственной мины.

Во время обсужденія вопроса нѣсколько разъ вызывали сидѣвшаго въ другой комнатѣ финна-лоцмана, знавшаго, по его словамъ, родныя мѣста, какъ полъсобственной комнаты.

Онъ былъ рыбакомъ и контрабандистомъ.

На столь стояло несколько бутылокъ съ коньякомъ и виски, на нихъ никто не обращалъ винианія. Разговаривали тихо, — какая-то опасная тайна какъ-бы скрывалась по угламъ комнатът.

Предпринималось серьезное дѣло.

Надо было пойти на быстроходномъ моторномъ ботѣ мимо номерныхъ Кронштадтскихъ форговъ, къ Лахтѣ, спустить на воду яхтенный тузикъ, посадитъ въ него меня, одѣтаго въ красноармейскую шинель. Я долженъ былъ догрести до Лахтинскихъ тростниковъ и скрываться въ нихъ до утра, а утромъ, когда раздастся свистокъ перваго поѣзда — пойти къ станціи желѣзной дороги, сѣстъ въ поѣздъ, пріѣхатъ въ Петроградъ, отправиться по указанному адресу, встрѣтитъ тамъ Дьюкса и черезъ недълю обратнымъ путемъ добраться до Лахты, сѣстъ въ спрятанную въ тростникахъ шлюпку и въ опредѣленный часъ, — въ 12 ч., ночи быть въ одной милѣ разстоянія къ югу отъ Елагинскаго маяка. Къ этому времени долженъ подойти изъ Терріокъ моторъ и, обмѣнявшись свѣтовыми сигналами, снять насъ со шлюпки и забрать обратно въ Финляндію.

Недавно, нъсколько дней назадъ, былъ сдѣланъ пробый пробъгъ къ Каменному Острову въ Петроградъ. Онъ прошелъ вполиъ благополучно. Правда, изъ одного изъ фортовъ стрѣляли, но при такой скорости, да еще и ночью,

эта стръльба не представляла особенной опасности.

Время близилось къ одиннадцати часамъ. Въ открытыя окна просилась войти душистая и нѣжная прохлада августовской сыроватой ночи. На сосъддей дачъ отчетливо и мягко играли на рояли. Оттуда, съ другой стороны залива, отъ Красной Горки неподвижно повисъ въ воздухѣ, какъ вонзившееся съ размаху въ другой берегъ копъе, — лучъ прожектора. Пора было идти. Встали.

«Сегодня васъ повезетъ Сондалъ», сказалъ мнѣ высокій и тонкій морякъ.
 «Но, я все-таки провожу васъ до яхтъ-клуба. Совътую вамъ выпить на дорогу, сегодня ночью свъжо на моръх.

Я нѣсколько разъ уже ходилъ черезъ заливъ при болѣе трудныхъ условіяхъ, а потому предстоящій походъ на 250-сильномъ моторномъ ботѣ въ пріятной компаніи молодого и веселаго народа не казался мнѣ особенно опаснымъ. Третъегодняшній пробъгъ изъ Терріокъ въ Петроградъ и обратно, когда все обощлось такъ гладко и, главное, — быстро (пробъгъ былъ сдѣланъ въ 1½ часа, туда и обратно), настраввалъ на очень оптимистическій ладъ. О томъ-же, что будетъ, когда меня спустятъ на воду съ палубы мотора въ маленькомъ тузѣ, я старался не думатъ, для того, чтобы сохранятъ душевныя силы.

Итакъ, — еще одинъ прорывъ. Впрочемъ, сегодня начало похода ужасно напоминаетъ скоръе спортивную эскападу — нъчто вродъ гонки моторныхъ ботовъ.

- Идемъ!
- Мы сошли съ террасы, освъщенной большимъ шаромъ лампы въ бъломъ полотняномъ абажуръ и углубились въ темноту сада. Было сыровато и тепло, тъмъ тепломъ августовской ночи, которое печалитъ, какъ послъднія минуты милой встръчи.

Отъъзжающихъ было четверо, да провожало столько-же народу. Шли попарно, на большомъ разстояніи одна пара отть другой. Изръдка въ первой паръ освъщали дорогу электрическимъ фонаремъ.

Скоро запахло сыростью отъ большой водной поверхности, — море было совстить близко. Когда вышли изъ подъ навъса деревьевъ, сразу посвътлъло и далеко-далеко, налъво, затеплился маленькими и итъжными золотыми звъдочками Кронштадтъ. Направо, попрежнему серебрянымъ копьемъ вонзался въ Красную Горку лучъ прожектора. Волны, длинныя и невысокія, набъгали на отлогій песчаный беретъ, съ шумомъ, напоминающимъ фугу огромнаго скришчано оркестра. Ноги увявали въ глубокомъ песку. На берегу стояла глубокая тишина. Изъ-за поворота открылся огонекъ. Это былъ яхтъ-клубъ и скоро тускло забълъла его длинная ствна, ограждающая гавань. Въ гарани слегка покачивалось только одно, довольно большое, парусное судно шведскаго типа, да еще какая-то гичка, стоявщая на якоръ.

Но по другую сторону брейкватера, изъ темноты, порой раздавалось прерывистое рычанье мотора, подобно пофыкиванию гигантскаго коня.

— Тамъ механикъ проворачивалъ моторъ.

Стали прощаться. Молодой и веселый Сондаль балагуриль, садясь въ перевозную шлюпку. Она была такъ мала, что могла взять лишь трехъ человъкъ. Я остался ждать ея возвращенія.

— Ночь очень хороша, — сказалъ мнѣ высокій морякъ, — ни луны, ни звѣздъ, и очень маленькій вѣтеръ. Я увѣренъ, что Сондалъ васъ благополучано доставить въ 1/2 часа. Помните-же, что черезъ недълю я самъ приду за вами на моторѣ. Не ошибитесь только во времени, помните, что четыре часа разницы между нашимъ и большевистскимъ временемъ. Не забудьте также, что я долженъ получить отъ васъ по свѣтовому телеграфу 3 «т». Чтобы вамъ не скучно было ночью на берегу — вотъ вамъ ваша любимая марка, — и онъ сунулъ мнѣ въ кармалъ бутълку.

Перевозная вернулась съ мотора. Надо было садиться. Веселый молодой матросъ, Пейпоръ, который былъ знакомъ мнѣ по послъднему пробъгу, привътствовалъ меня.

«Счастливаго пути», раздалось съ берега, «до свиданья черезъ недълю».

Черезъ нъсколько минутъ, вдругъ сразу, совсъмъ близко вырисовался больпой и плоскій по виду предметъ. Это былъ выкрашенный въ защитный цвътъ
моторъ. Моторъ былъ гидропланнаго типа съ лъстничнымъ дномъ. По мъръ
увеличенія скорости, его носъ подымался все выше надъ поверхностью воды,
и моторъ уже не шелъ по водъ, а скользилъ, порой почти отдълясь отъ ея
поверхности. Получалось нъчто вродъ камешка, пущеннаго плашмя по водъ.
Поетому, въ свъжую погоду, моторъ бы разбился о воду отъ собственной скорости.

Въ то время, когда перевозная подошла къ борту, механикъ опять пустилъ моторъ, который такъ могуче фыркнулъ, что одинъ изъ сидъвшихъ въ лодкъ отъ

неожиданности опустился на дно.

«Сегодня мы налегк'в», сказалъ мнѣ веселый Сондалъ, «нельзя было взять и мину, и тузикъ». Дъйствительно, въ длинномъ минномъ туннелъ стоялъ

лишь маленькій изящный тузикъ.

Механикъ далъ малый ходъ. Но и этотъ малый былъ 8 узловъ, то-есль 14 версть въ часъ, несмотря на то, что моторъ работалъ порывами. Пэйпоръ на перевозной подержался и всколько мгновеній съ моторомь, уцепившись за него крюкомъ. Онъ еще разъ хотълъ пожелать добраго пути. Затъмъ моторъ рвануло, и бълый верхъ фуражки Пэйпора моментально пропалъ изъ виду. Шли прямо отъ берега, чтобы изб'ёжать подводныхъ камней. Моторъ шелъ половиннымъ ходомъ, но и этотъ половинный ходъ были добрые 35 километровъ въ часъ. Позади кормы въ водъ образовалась глубокая яма, а по бортамъ, мчались двъ высокія стеклянныя стъны. Весь моторъ дрожаль мелкой дрожью, какъ-бы отъ чудовищнаго напряженія. Порой, столкнувшись со встръчной волной, онъ подлеталъ кверху, будто поднятый со дна моря рукой великана. Сондалъ переложилъ руль право на бортъ, и сразу огни Кронштадта стали расти и приближаться. Я стояль въ минномъ туннелъ, опершись на привязанную шлюпку. Двъ мысли занимали мое вниманіе. — Правильно-ли полученныя свъдънія о томъ, что за 1-мъ и 2-мъ номерными фортами стоять въ дозоръ угольщики, то-есть миноносцы стараго типа, жгущіе уголь, и, если правда, то что они могуть сделать мотору. А вторая мысль, - действительно-ли такъ высоки тростники у Лахты, какъ это утверждалъ лоцманъ Каряляйненъ, что въ нихъ можно легко спрятаться съ лодкой. Оть этой мысли начинало тихонько посасывать на сердцъ. Положение тогда выйдеть неважное, если негдъ будеть приткнуться у берега. Тъмъ болъе, что какъ разъ у Лахты бродять большевистскіе патрули.

Но вотъ Сондалъ ставитъ телеграфъ на «полный ходъ». Моторъ подымается на дыбы, бъетъ носомъ по волиъ такъ, что звенятъ всъ металлическія части начинаетъ летъть надъ водой, глубоко таща въ водѣ конецъ кормы. Волны неистово закрутились позади, низвергалсь въ глубокую яму, которую оставлялъ за собой моторъ, а по бокамъ, съ бортовъ поднялись два урагана. Ливень воды обдавалъ меня. Я набросилъ на себя брезентъ. Направо, со стороны Кронштадта вырвалась изъ темноты короткая молнія, потомъ еще и еще. Начинался обстрѣлъ.

Это была разновидность игры въ кукушку, только обстрълъ былъ орудій-

ный, а не изъ револьверовъ.

Сондалъ не мѣнялъ курса. Большевики ошибались, вѣтеръ ихъ обманывалъ, и имъ казалось, что рычанье мотора несется къ Кронштадту, тогда какъ оно шло къ номернымъ фортамъ. Больше нечего было прибавлять скорости. Моторъ изнывалъ отъ хода. Двѣ низкія, черныя линіи фортовъ 4-го и 5-го, между которыми предстояло проскочить, росли на глазахъ и скоро превратились въ грозныя черныя массы.

Тамъ было тихо. Что было за ними? Сторожили-ли угольщики? Сондалъ держалъ прямо посерединъ. На фортахъ было темно, ни одного огонька. Черезъ минуту моторъ поровняется съ ними. — Какая длинная, безконечная минута. Моторъ опять сдълаль прыжокъ, споткнувшись о встръчную волну, и съ новой яростью бросился впередь. На фортахъ темно, и они все еще видны въ профиль.

- Скоръй-бы увидьть ихъ en face! Скоръй-бы быть между ними! A моторъ какъ бы стопть на мъстъ. Какъ медленно ползутъ навстръчу эти черныя массы! Я машинально приподнялся на цыпочки, впившись въ бортъ пальцами, какъ бы стараясь швырнуть моторъ впередъ. Но вотъ мы уже межъ фортовъ, и тогда сдълалась замътна бъщеная скорость мотора.
- Форты промелькнули, какъ желъзнодорожная станція мелькаетъ въ окнахъ курьерскаго поъзда. Я оглянулся. — Нъсколько молній изъ двухъ фортовъ перекрестились въ воздухъ. — Опоздали!

Передъ моторомъ былъ широкій просторъ.

Сондалъ сбавилъ половину хода. Немного справа, ръдкими серебряными огнями затрепеталь Петроградь, когда-то родной и милый, а теперь — вражескій. Прямо по носу быль огонь Съвернаго Елагинскаго маяка, а на лъво огоньки Лахты. Скоро будемъ у мъста. Сондалъ перешелъ на малый ходъ. Стало возможнымъ слышать другъ-друга.

Тотчасъ-же на моторъ сдълалось шумно и весело. Пожимали другъдругу руки, хлопали по плечу. Сондалъ бросилъ руль. Машина нъсколько разъ вздохнула и умолкла. Сдълалось тихо. Съ берега донесся свисть локомотива приморской дороги. Я оглянулся. — На темносърой массъ воды были видны лишь черныя черточки фортовъ. Миноносцевъ не было видно. Подъ Лахтой темными пятнами шли тростники. Какъ далеко были они отъ берега? Темная полоса на берегу могла быть кустарникомъ, и тогда могоръ былъ близко, но эта полоса могла быть и л'всомъ, тогда онъ былъ отъ берега въ 10 разъ дальше. И, какъ на зло, — ни одного огонька на берегу. Лоцманъ и матросъ спустили по туннелю тузикъ на воду. Онъ легко и плавно сошелъ. Положили весла. Все было готово. Теперь я долженъ былъ начать свою работу. Я пожалъ всъмъ руки и перелъзъ въ шлюпку. — Спокойной ночи!

Опять зарычаль моторь, но уже не для меня. — «Они» шли къ отдыху,

комфорту, а меня ждали тростники и то, что за ними скрывается.

- Уже три недъли ни одинъ курьеръ не переходилъ благополучно грани-Правда, они шли сухимъ путемъ... Я сдълалъ нъсколько гребковъ впередъ. Моторъ разворачивался по краспвой, плавной дугь. Оттуда махали фуражками. Затъмъ моторъ выравнялся и быстро помчался прочь.

Я остался одинъ. Да, вокругъ было удивительно красиво. На горизонтъ показывалась поздняя луна, порой скрываясь за облаками. Впрочемъ, луна была лишней для меня. Здесь, подъ защитой Лисьяго Носа, не было даже ряби, и море напоминало собой огромный заснувшій прудъ. Я гребъ, стараясь безшумно опускать весла. — Кто знаеть, какъ близко берегь, а звуки такъ разносятся по водъ!

Было такъ тихо, что, когда выглядывала пзъ-за облаковъ луна, видно было, какъ эти облака отражаются въ водъ. Вдругъ лодка съ шумомъ зацъпила за что-то. — Это были едва прикрытые водой тростники — хвощи, которые никогда не растуть высоко. Это было для меня большимъ ударомъ. Если все

хвощи въ этомъ мъстъ, то негдъ будеть ни самому скрыться, ни спрягать лодку! ...

Лодка стала задъвать все чаще и чаще, и скоро показался большой трост-

никовый островъ. За нимъ другой, и скоро я былъ въ корридорахъ.

Увы, тростники были не выше аршина. Не больше, чѣмъ въ ½ верств, былъ берегъ. Итакъ, лодку придется бросить. Луна перестала уже скрываться въ облакажъ, а свѣтила полно и ярко. Грести можно было чуть-чуть, такъ чтобы съ берега было трудно судить, движется-ли по водѣ лодка или стоитъ на мѣстъ. Я передвигался мучительно долго. Можеть быть съ берега уже наведена на меня винтовка, караулящая каждое мое движеніе? И почему-то мнѣ пришли въ голову приключенія героевъ Майнъ-Рида, когда какой-нибудь Соколиный Глазъ пересъкаеть въ челнокъ рѣку, скрываясь отъ блѣднолицыхъ. Однако, и эта томительная переправа окончилась, и тузъ ткнулся носомъ въ песчаный берегъ, прямо подъ тѣнь какого-то большого дерева, окруженнаго сочной высокой травой. Я выпрыгнулъ на сушу и расправилъ затекшія ноги. Теперъ-бы от дохнуть; и, какъ всегда — по выработанной еще предыдущим походами практикъ, я отбросилъ мысли о томъ, что будеть дальше, а занялся непосредственнымъ дѣломъ. Надо было повыше подтащить лодку и попытаться скрыть ее въ кустахъ. Но больше, чѣмъ на половину, мпѣ не удалось ее вытащить

Значитъ, надо было бросить объ этомъ думать. Я вынулъ уключины,

сняль весла и отнесъ ихъ подальше, гдф спряталъ въ травф.

Оставаться здѣсь, на самомъ берегу, я не счелъ для себя безопаснымъ, такъ какъ по берегу могли ходить патрули, надо было идти въ кусты и тамъ ждать утра, чтобы выйти на Приморскую дорогу и добраться до Петрограда. Я вернулся къ лодкѣ и вынулъ оттуда кожаный портфель съ чертежными инструментами и предписаніями технику В. произвести осмотръ прибрежныхъ укрѣпленій. Это было нѣсколько наивно и разсчитано, конечно, лишь на низшихъ чиновъ охраны.

Сейчасъ-же отъ берега начинался кустарникъ и болотныя кочки. Надо было, однако, набраться силъ къ завтрашнему дню. Я выбралъ мѣсто посуше, снялъ съ себя шинель, положилъ подъ себя и растянулся. Сонъ не приходилъ. Нервы были слишкомъ взбудоражены недавно пережитымъ. Во всемъ тълъ еще чувствовалась ужасная тряска мотора, а потомъ, — этотъ, такой маленькій, но долгій переїздъ съ мотора на берегъ. — Обязательно необходимо заснуть. Я вспомнилъ о бутылкъ съ коньякомъ, которая была въ карманъ шинели. — Она была предусмотрительно откупорена. Я сдълалъ нъсколько глотковъ.

Кругомъ царила невозмутимая тишина. Какъ будто мнѣ было знакомо это мѣсто. — Да, лътъ в назадъ, когда я былъ еще совсѣмъ молодымъ студентомъ, мы веселой компаніей прівзжали на лодкахъ пикникомъ къ часовенкѣ у Лахты. Тогда все было свое кругомъ, и взморье, и Лахта, и Петербургъ, какъ

онъ тогда назывался, а теперь все чужое.

Я отпиль еще немного, легь, и незамьтно уснуль.

На восходѣ солица меня разбудили птицы. Была прекрасная погода, тихая и теплая. Тѣло было въ сладкой истомѣ, такъ не хотѣлось вставать. Я оглянулся мѣсто для ночевки было удачно выбрано. Кругомъ были кусты, скрывавшіе меня густой стѣной. Сейчасъ идти на станцію было-бы очень подозрительно. Надо подождать до 2-го или 3-го поѣзда, когда ѣдутъ въ городъ служащіе различножъ учрежденій. Тогда удобно будетъ смѣшаться съ ихъ толпой. Значитъ, можно еще поспать часика 2, и я съ наслажденіемъ заснулъ. Проснулся, когда

солние начинало уже гръть. Было 8 часовъ. Я поднялся, взялъ по маленькому компасу направленіе на станцію Разд'яльная и пописль отъ одной группы кустовъ къ другой, стараясь изб'ягать открытыхъ полянъ. Надо было постараться

скоръй выбраться изъ опасной зоны патрулей.

Линія жельзиой дороги оказалась неожиданно ближе, чъмъ я думаль. Я быль въ сравнительной безопасности. Когда я подошель къ Раздъльной, тамъ было уже довольно много служилаго люда. Но, Боже, какъ она измънилась, эта Петербургская публика! Какая тоска въ глазахъ, какія объдныя одежды! На меня многіе смотръли съ ненавистью, принимая за комиссара, а одна старушка даже громко сказала: «ищь, толстомордый, отъълся!» Это обрадовало меня, — значить мой видъ не внушалъ опасеній. Я благополучно прибылъ на Приморскій вокзалъ. Маленькое омятеніе было лишь пря выходъ, во время провърки агентами чрезвычайки документовъ у публики. Я не особенно надъялся на сфабрикованныя въ Финляндіи удостовъренія о принадлежности къ какой-то несуществующей технической комиссіи, а потому предпочель пройти другимъ, извъстнымъ мпѣ ходомъ, черезъ товарное отдъленіе вокзала.

Итакъ, большая часть предпріятія была уже выполнена. — Я былъ въ Петербургѣ. Оставалось выполнить порученіе, то-есть найти Дьюкса, передать ему письмо, защитое въ платъѣ, купить новую лодку, если оставленную на Лахтѣ увели и, если Богъ поможеть, и будеть на морѣ тихо, подплыть ровно черезъ недѣлю къ сѣверному Елагинскому маяку въ 12 часовъ ночи и, если также будеть судьба благопріятствовать, и моторъ благополучно пройдеть между фортами, сѣсть въ него, для того, чтобы снова черезъ 45 м. быть въ Европъ, уютѣ, комфортѣ и безопасности ... Да, было довольно много «если» на пути!

Дьюкса я встрётилъ въ тотъ-же день, правда, не безъ затрудненій, — пароль былъ выговоренъ на англійскій манеръ, тогда какъ имя было французское, что и привело къ взаимному непониманію, довольно скоро уладившемуся. Дьюксъ оказался очень милымъ молодымъ человѣкомъ, хорошо говорившимъ по русски, съ легкимъ иностраннымъ акцентомъ. Его можно было принять по выговору за латыша, за какового онъ, впрочемъ, себя и выдавалъ.

Въ тотъ-же день Дьюксомъ были посланы на Лахту люди искать лодку. Какъ я и предполагалъ, ее угвали. Надо было заняться покупкой новой. За недълю, остававшуюся до rendez-vous, Дьюксъ долженъ былъ привести въ порядокъ свои дъла, для того, чтобы окончательно распроститься съ Петроградомъ.

Этотъ городь въ 19 году навъваль тоску невъроятную. Свобода торговли еще не начиналась, — торговали главнымъ образомъ паштетныя, и вся огромная площадь Петрограда напоминала собой огромный разоренный муравейникъ. Но что поразило меня, — это огромное количество нлакатовъ, художественно исполненныхъ, призывавшихъ на борьбу съ бълой гвардіей, — видно было, что надъ плакатами работали хорошіе художники, — поразили меня и милиціоперки, сравнительно изящно одътыя. Въ томъ году большевикамъ было плохо. Юденичъ продвигался на западъ, на югъ — Деникинъ, а Колчакъ быль еще силенъ на востокъ. Въ массъ наблюдалось ожиданіе и тревога.

Върили въ англичанъ, въ союзниковъ, и никто изъ петроградцевъ не былъ бы удивленъ, еслибы въ одно прекрасное утро онъ увидълъ весь англійскій флотъ стоящимъ на Невъ, хотя, какъ извъстно, въ Неву могутъ войти только

миноносцы и легкіе крейсера.

Я всё эти дни находился въ тревожно-веселомъ ожиданіи. Я зналъ, что англійскіе аэропланы гвоздять уже Кронштадть, что онъ непрочень, зналь,

жакое огромное значеніе имѣло бы для Петрограда паденіе его, зналъ, что въ Койвисто стояла англійская эскадра изъ 82 вымпеловъ, зналъ, что эта эскадра сейчасъ-же вошла-бы въ Кронштадтъ, а частъ, и въ Петроградъ, зналъ, какое огромное моральное и матерьяльное значеніе имѣло бы это въ процессъ сокрушенія большевизма и чувствовалъ себя какъ наканунѣ большого праздника.

Наконецъ, лодка была куплена. При ея покупкѣ нужно было проявить большую осторожность, чтобы не возбудить подозрѣній. Мы нашли одного желѣзнодорожнаго служащаго, бывшаго содержателя трактира въ хорошія времена. Это былъ «сочувствующій». За три мѣшка картофеля онъ пріобрѣлъ у одного рыбака лодку.

Къ сожалънію, я не могъ осмотръть ее предварительно лично, такъ какъ въ береговую полосу можно было проникнуть лишь вечеромъ. Пришлось повърить на слово, что лодка хороша. Единственнымъ непремъннымъ условіемъ,

которое я поставилъ, это было, чтобы лодка не текла.

Въ четыре часа была назначена встръча съ Дьюксомъ у Приморскато вокзала. За недълю, проведенную въ Петроградъ, я совсъмъ обжился и чувствовалъ себя превосходно, имъя добытыя черезъ Дьюкса блистательныя большевистскія удостовъренія.

Мы сошлись на перрон'в, устлись въ вагонъ 2-го класса и стали уплетать принесенные Дьюксомъ пироги съ вареньемъ. Окружающіе съ завистью смо-

тръли на «комиссаровъ», поъдающихъ лакомства.

Прибывши на «Раздѣльную», мы отправились въ условленную дачу. Тамъ рѣшено было оставаться до 10-ти часовъ, затѣмъ осторожно пробраться черезълѣсъ къ Лисьему Носу, куда должны были подать лодку. 2-хъ часовъ съ набытсюмъ должно было хватить на переѣздъ къ Елагинскому маяку для встрѣчи съ моторомъ.

Я вышелъ на крыльцо. Оттуда видна была широкая свинцовая гладь залива, но то м'єсто, гді былъ Кронштадть, было заволокнуго густыми непроницаемыми

клубами дыма.

Кронштадть горѣлъ. — «Очевидно, это дѣло англійскихъ летчиковъ», подумаль я. Но я ошибался, — на самомъ дѣлѣ это горѣли лѣсные и интендантскіе склады, которые, какъ говорили, были подожжены комиссарами, напутавшими въ отчетности.

Небо на горизонтъ не было безупречно, можно было ожидать къ ночи непріятностей, въ видъ штормовыхъ полосокъ. Я не думалъ о томъ, что мить лично что-нибудь можетъ помъщать выйти въ море, я боллся больше всего, что

свъжая погода помъщаеть придти изъ Терріокъ мотору.

Время тянулось довольно медленно. Миѣ хотѣлось быть скорѣе на водѣ, тамъ я чувствовалъ себя спокойнѣе. Къ 10-ти часамъ сталъ накрапывать дождикъ и вѣтеръ спалъ. Пора было идти. Дьюксъ, я и племянникъ нашего козянва пошли осторожно черезъ лѣсъ, подальше отъ дороги, гдѣ намъ могли встрѣтиться патрули, а хозяннъ пошелъ прямо на Лисій Носъ, откуда онъ долженъ быть пригнатъ къ условленному мѣсту лодку. Минутъ черезъ 20 дожовью быстрато хода мы пришли на берегъ моря. Съ этого мѣста не было видно отней Елагинскихъ маяковъ, не было видно и отней Петрограда, только большое Кронштадтское зарево высоко подымалось на небосклонѣ.

Раздались всплески веселъ. Было такъ тихо, что чуть не полъ-часа слышны были они, пока не вырисовалась совствуъ близко темная масса лодки. Это былъ хозяинъ. Мы подошли ближе къ лодкѣ. Я не пришелъ въ восторгъ отъ нея. Это была большая смоленная рыбачая лодка, шпрокая, съ нязкими бортами. Сидѣла она въ водѣ необычайно глубоко, настолько, что я даже заподозрильтечь. Но при осмотрѣ течи не было обнаружено. Между банками былъ неподвижно укрѣпленъ большой ящикъ, и на него-то я преступно не обратялъ вниманія.

Мы стли въ лодку, оттолкнулись отъ берега и сразу пошли хорошимъ ходомъ. Дьюксъ гребъ на первой банкъ, я гребъ по итальянски, сидя на кормъ лицомъ къ носу, для того, чтобы легче было править. Черезъ минутъ 5 от-

крылся съверный Елагинскій маякъ. Я сталъ держать прямо на него.

На горизонтъ становилось скверно. И оттуда, изъ подъ тучъ пошелъ свъжій вътеръ. По сторонамъ стали вскипать порой барашки. Но можно было уже держать параллельно берегу, и волны тогда били прямо въ корму, сдълавшись попутными.

Вѣтеръ все крѣпчалъ. Это была типичная штормовая полоса, которая скоро проходитъ, но все же успѣваетъ сильно напакостить. Порой, несмотрая на то, что шли по попутной волнѣ, волна обдавала спину. — Значигъ, дѣло было не вполнѣ ладно, — лодка слишкомъ глубоко сидѣла. — «Отчегобы это могло бытъ», думалъ я, — «два человѣка для такой большой лодки, это форменная пустяковина, лодка должна легко всходитъ на волну!» Мой взглядъ упалъ на большой ящикъ между банокъ, откуда изрѣдка доносилось бульканье, какъ изъ большой бочки, наполовину наполненной водой. Я бросилъ грести, поднялся съ мѣста и подошелъ къ ящику. — «Какой промахъ! Отчего я не посмотрѣлъ раньше!» — Это былъ огромный рыбный садокъ, наполненный водой. — Финскіе рыбаки не имѣотъ обыкновенно ссобыхъ садковъ. Въ своихъ лодкахъ они устраиваютъ перегородки, пространство между которыми по возвращеніи съ рыбной лоди наливается водой, куда пускается пойманная рыба. Конечно, когда лодка стоитъ у берега, не страшно налить ее водой хоть до верха. И вотъ лодка была подава съ этимъ безумнымъ грузомъ!

О томъ, чтобы выкачать воду, нечего было и думать. Ея могло быть сто ведеръ, а подъ руками не было даже и черпака. Была какая-то банка изъ подъ консервовъ и, если бы пришлось работать, то понадобилось-бы столько времени, сколько нужно для того, чтобы вычерпать наперсткомъ полную ванну. Я вернулся на мъсто и сталъ снова грести. — Будь, что будетъ! А вътеръ свъжълъ,

и теперь уже не брызги, а волны ласкали мою спину.

И, какъ на зло, Елагинскій малкъ былъ уже совсъмъ близко, не больше мили! Но воть одна волна заглянула внутрь лодки и сейчасъ-же вслѣдъ за ней другая и третъя. Лодка съла еще глубже. Мои ноги были въ водъ. Но я все еще не могъ ръшитъся повернуть къ берегу, — малкъ былъ такъ близко. Тогда я завелъ внутренній контрольный аппаратъ. — По степени поднятія воды въ лодкъ, (о чемъ я судилъ по холоду въ своихъ ногахъ), относимой къ разстоянію отъ маяка, я получалъ сужденіе о возможности держаться принятаго курса. Я посмотрѣлъ на фосфорисцирующій циферблатъ своихъ часовъ. Было четверть двънадцатаго. Если обоимъ броситъ грести, лодка будетъ меньше брать воду, и можно будетъ попробоватъ откачивать воду фуражками, но моторъ насъ не приметь съ неуказаннаго мѣста, хотя бы сигналы и были правильны, боясь, что его завлекаютъ въ западню.

Я ръшилъ идти впередъ. Дьюксъ держался удивительно спокойно. Такъ-же ритмично онъ гребъ теперь, какъ и часъ назадъ, когда намъ еще ничего не угрожало. — Еще одна волна влилась во впутрь; это былъ уже не набъгъ

волнъ, а методичное размѣренное наполненіе лодки водой. Она была уже миѣ по колѣно. Черезъ нѣсколько минутъ мы пойдемъ ко дну. Нельзя было больше держаться въ открытомъ мѣстѣ. А маякъ былъ такъ близко!

— «Дьюксъ, я принужденъ отказаться отъ мысли доставить васъ къ указанному мъсту. Насъ заливаетъ, мы должны повернуть къ берегу!» — «Дълайте,

какъ будеть лучше», быль спокойный отвътъ.

Кормовое отделеніе такъ глубоко ушло въ воду, что носъ поднялся надъ водой, и Дьюксъ сидёлть тамъ, какъ птичка, продолжая по прежнему хладнокровно работать веслами. Я повернуль ть берегу. Вётеръ стихалъ. Если мы успёмъ настолько подойти къ берегу, чтобы быть подъ защитой Лисьяго Носа, волнъ тамъ уже не будетъ, и мы, можетъ быть, спасемся. Въ этотъ моментъ тотъ-же садокъ, который насъ погубилъ, сталъ насъ выручатъ. Онъ сыгралъ роль непроницаемой переборки, непозволявшей водъ перекатываться въ носовое отделение. Еще итсколько волнъ влилось въ лодку. Тогда корма совсёмъ сравнялась съ водой, уключны были въ ея уровень, и грести стало невозможно, такъ какъ волны вымывали изъ нихъ весла. Тогда я бросилъ грести парой, бросилъ одно весло прочь и сталъ грести однимъ весломъ, стоя по поясъ въ волъ

Шансовъ дойти до берега оставалось очень мало. Очевидно, придется добираться до берега вплавь. Я быстро сброснать съ себя высокіе сапоги, предложивъ Дьюксу сдѣлать то-же самое. Но Дьюксъ не могъ этого сдѣлать, — онъ былъ въ башмакахъ и обверткахъ, а снимать ихъ не было времени. Едва я положилъ сапоги на кормовую банку, какъ ихъ смыло волной.

Но вотъ волны сразу стали меньше. — Мы были подъ защитой Лисьяго

Носа! Черезъ нъсколько минуть стало тихо, какъ въ озеръ.

— Штормовая полоса прошла!

Мы были еще сравнительно недалеко отъ курса, по которому долженъ былъ идти моторъ.

До 12-ти часовъ оставалось 15 минутъ.

Если бы мы могли продержаться на вод'в эти несчастныя 15 минутъ!

Лодка все глубже и глубже садилась. Чтобы выиграть время, я перешелъ на носъ къ Дьюксу и мы оба осторожно, стараясь не дълать ръзкихъ движеній, стали тихонько грести къ берегу. Вода была уже на уровнъ верхняго края

садка, какъ только она перешагнеть его, лодка уйдеть подъ воду.

Въ это время показалась луна и освътила берегъ. До него было недалеко. Бълымъ пятномъ выдълялась Лахтинская часовенка. Мы тонули на томъ мѣстъ, гдъ 200 съ лишнимъ лѣтъ назадъ Петръ Великій спасалъ погибающихъ. — «Значитъ, здѣсь должна бытъ отмель, подумалъ я, если-бъ только попастъ на нее... Однако, вѣдь дѣло еще далеко не кончено, если даже намъ и удастся добраться до берега. Не наведены-ли на насъ винтовки новаго патруля, который лишь наканунѣ вступилъ, и, по всей вѣроятности, еще бодрствуетъ!»

Во всякомъ случать, если намъ придется погибать, то надо продълать это

тихонько, чтобы на берегу не услышали.

Мы пожали другь другу руки.

Носъ все подымался, корма уходила въ воду.

Однако, мы все-же шли впередъ. Но вдругъ сразу, тогда, когда этого совсъвъ не ожидали, вода съ шумомъ перелилась черезъ садокъ, ворвалась въ неосовое отдъление и затопила лодку. И сразу холодная вода приняла насъ въ свои объятъя.

Я прекрасно плаваю, поэтому свое весло я отдалъ Дьюксу. Другія два весла верази. Бумаги, безъ которыхъ мы не могли бы вернуться въ Петроградь, были въ нашихъ фуражкахъ

Я плыть въ пинели, — теперь было уже поздно ее снимать въ водъ. Пока она не очень загрудняла мои движенья и было даже тепло. Но вдругь, очень скоро, Дьюксъ пересталъ плытъ, — онъ стоялъ. — Мы были на отмели.

Спасшись отъ непосредственно угрожавшей смерти, мы инстинктивно подумали объ удобствахъ. — Въ лодкѣ остался мѣшокъ съ консервами и коньякомъ. Дьюксъ, будучи высокаго роста, свободно дошелъ до лодки, которая въ затопленномъ состояни была у самой поверхности воды. Онъ погрузился въ воду и сталъ шарить въ ней, но найти мѣшка ему не удалось.

Осторожно, стараясь не шум'ять и не разбрызгивать воду, мы пошли къ берегу. Тамъ было все тихо. Очевидно, все происходившее на мор'я прошло

не замъченнымъ. Я очень пожалълъ о пропажъ сапогъ.

Какъ мнѣ объяснить свой видъ, въ случаѣ, если насъ откроеть патруль? Оставалось тихонько пробираться чащей лѣса обратно къ Лисьему Носу. До дачи было километровъ 9.

Мы отошли подальше отъ береговой полосы, гдё проходила дорога и гдё можно было встрётить патруль. Я опредёлился по компасу, взяль курсъ прямо на Раздёльную, и мы пошли. Митё съ первыхъ же шаговъ пришлось плохо. Тяжело было идти по лёсной чащте безъ сапогъ въ тонкихъ носкахъ, спотыкаясь о сучья. Черезъ нёсколько уже минутъ мои ноги были изранены въ кровь, а носки изорваны.

Однако, настроеніе у насъ было превосходное, какъ всегда послѣ большой опасности, которую удалось наобъяль. Когда мы отошли километра три, съ мора донеслось знакомое мнѣ рычанье мотора. — Это мчался за нами взъ Терріокъ моторъ. Эгаръ сдержалъ свое слово! Весь освѣщенный луной, въ высокомъ облакѣ водяной пыли, моторъ пролеталъ, какъ птица, между фортами, быть можетъ, подвергаясь обстрѣлу, — точно, въ назначенное время, чтобы не опоздать на rendez-vous.

У меня забилось сердце. Какимъ роднымъ и близкимъ показался онъ мнѣ! Еслибъ не проклятая штормовая полоса, черезъ нѣсколько минутъ мы были-бы на его палубъ, а черезъ ¾ часа — въ прекрасной дачѣ въ Терріокахъ, за обильнымъ столомъ, высушенные, обогрѣтые, а я былъ бы героемъ, блестяще выполнившимъ опасное порученіе.

Мы подошли ближе къ берегу и, скрывшись за деревомъ, слъдили, какъ съ бъщеной быстротой неслось по водъ водяное облако, описывая огромную дугу.

Онъ сворачивалъ къ Елагинскому маяку.

Дьюксъ хотъть сигнализировать, но я удержалъ его. — Моторъ все равно не могъ бы подойти къ берегу изъ-за кампей, а, въ то-же время, подвелъ бы себя подъ винтовочный огонь, не говоря о томъ, что и мы выдали бы свое присутствіе.

Мы пошли дальше. Нашъ путь пересъкалъ довольно широкій ручей. Я поробовалъ палкой его глубину. Было приблизительно по поясъ. Не хотълось идти снова въ холодную воду. Мы ръшили обойти его противъ теченія и перейти въ мелкомъ мъстъ. Но дальше начиналось топкое и глубокое мъсто.

Раздался винтовочный выстрълъ. Патруль насъ открылъ.

Тогда быстро, стараясь не шумъть, мы бросились въ сторону. Позади былъ патруль, кругомъ — болото. Вода доходила до колънъ, а мъстами по поясъ.

Иногда намъ удавалось взобраться на кочку, но она качалась, и мы соскальзывали обратно въ воду. Мы остановились. Надо было переждать. Высгръловъ больше не было. Окружаеть-ли насъ патруль или оставилъ преслъдованіе?

Миъ было тяжело безъ сапогъ. Ноги совсъмъ окоченъли. Страшный холодъ пошелъ по всему тълу. Тогда Дьюксъ сталъ быстро сгибать и разгибать мои руки, разстегнулъ шинель и гимнастерку, и губами, и дыханьемъ сталъ согръвать мою спину и грудь. Опъ возился со мной часа два.

Мало-по малу я сталъ чувствовать свои члены. Можно было пробираться

дальше.

Но сколько мы ни шли, кругомъ было болото. Возможно, что, стараясь выбирать мёста посуше, мы уклонялись отъ прямой и кружили. Приходилось ждатъ разсвёта. Мы выбрали большую кочку, сёли спина къ спинъ, положили другъ къ другу головы на плечи и моментально уснули.

Насъ разбудили птицы. Солнце еще не всходило, но было свътло. Ни откуда не доносилось ни одного звука, который заставляль бы думать, что

за нами слъдять или что мы окружены.

Я опредълился по компасу, и мы опять пошли. Черезъ нъсколько саженей болото кончалось и начинался лъсъ. Еслибъ мы это знали ночью!

Мы тихонько шли. Мои ноги были изранены, и одна кровоточила. Когда изръдка трещала сухая вътка, мы останавливались и ждали, не покажется-ли

сърая шинель.

Направо, совсѣмъ недалеко выглянула высокая труба; это былъ кирпичный заводъ. Значить, Раздѣльная была въ 4-хъ километрахъ. Въ это время я увидѣлъ большой шалашъ изъ срубленныхъ еловыхъ вѣтокъ. Дьюксъ шелъ въ шагахъ 20-ти направо. Я осторожно заглянулъ во-внутрь. Тамъ лежали три солдата и храпѣли. Это былъ ночной патруль.

Выйдя на большую дорогу, идущую параллельно Приморской желѣзной дорогѣ, мы пошли спокойно и быстро. Я только вымазалъ свои носки грязью,

чтобы не бросалось въ глаза, что я безъ сапогъ.

Черезъ часъ мы были на нашей дачъ.

Дьюксъ отправился въ Петроградъ, прямо къ знакомому врачу, а меня вытерли спиртомъ, напоили чаемъ съ малиной и уложили подъ шубами въ постель. Когда черезъ 3 часа я проснулся, я былъ свъжъ и бодръ.

Я вернулся въ Петроградъ въ большихъ сапогахъ нашего хозяина.

Дьювсъ ръшилъ повхать еще въ Москву, а меня съ большимъ пакетомъ донесеній онъ отправилъ окружнымъ путемъ на Ново-Сокольники, Ръжицу и Ревель въ Гельсингфорсъ.

Я совершиль этоть путь въ 7 дней. Со мной вмѣстѣ шель русскій офицеръ, который уже раза 4 продѣлалъ этоть путь. (Это быль послѣдній походъ офицеръ. На слѣдующій разъ онъ быль разстрѣлянъ). У насъ были прекрасныя бумаги за настоящими подписями и печатями. На одномъ участкѣ намъ приплось сопровождать ящикъ съ динамитомъ, который направлялся на ст. «Дно», гдѣ въ это время происходилъ бой между бѣлыми и красными.

Нечего и говорить, что въ ящикъ былъ простой песокъ.

Но слово «динамить» играло волшебную роль во время нашего путешествія, и нашь вагонь, гдѣ стояль ящикь, быль пусть. На станціи «Дно» ящикь быль брошень.

Отъ ст. «Рѣжица» до озера Лубань, составлявшаго естественную границу между латышами и красными, шли пѣшкомъ. Здѣсь приходилось скрываться, порой въ сараѣ, порой на сѣновалѣ, а гдѣ и просто въ копнѣ сѣна.

Передъ переправой черезъ озеро Лубань насъ ожидало крупное препятствіе. На берегу Лубани была на высокомъ холмѣ вѣтряная мельница, на которой большевики устронли наблюдательный пость. Это былъ постъ «Квананъ». Чтобы обойти его, приходилось сдѣлать 17 верстъ по топкому болоту, а одну версту тряснной, изобиловавшей окошечками. Надо было набраться силъ передъ походомъ, но отдохнуть было негдѣ, надо было спѣшить впередъ. Въ маленькой деревушкѣ, неподалеку отъ озера намъ удалось найти одного рыбака, который взялся перевезги насъ черезъ озеро, съ тѣмъ, чтобы ему былъ выхлопотанъ у латышей пропускъ. Ему необходимо было запастись въ Латвіи сапогами.

Въ 6 часовъ вечера мы пошли. Только сознаніе, что мы беремъ послѣднее препятствіе, придавало миѣ силы совершить этотъ ужасный походъ по топи. Послѣдняя верста была особенно тяжела. Ее шли два часа. Я проваливался въ окошки разъ 20. Послѣдній разъ я уже не хотѣлъ вылѣзать. Было такъ сладко отдохнуть въ этой вязкой тинѣ, успоконться навсегда. Мои спутники, ушедшіе впередъ, вернулись и вытащили меня.

Въ 1 часъ ночи мы были на песчаномъ берегу Лубани. Кругомъ сухо шумъли камыши. На озеръ дулъ сильный вътеръ, и гуляли сердитыя волны. Слъва отъ насъ, верстахъ въ 10 шелъ бой. Свътящіяся ракеты освъщали и безпокоили облачное ночное небо.

Рыбакъ пошелъ искать челнокъ, скрытый въ камышахъ. Черезъ полъ часа онъ вернулся, говоря, что не можеть его найти. Ясно было, что онъ не рѣшался пересѣкать озеро по 25-ти верстной прямой, втроемъ, въ душегубкъ. Но ничего не оставалось дѣлать. На зарѣ мы были-бы замѣчены съ Квапана, а возвращаться черезъ трясину у насъ не хватило-бы сп.ть.

Я послалъ своего спутника съ рыбакомъ отыскивать лодку. Ихъ не было долго, около часу. Когда они вернулись, то выяснилось, что лодка была спрятана неподалеку, шагахъ въ 20, и непонятно было, зачѣмъ рыбакъ уходилъ такъ далеко. Однако, ѣхать все-же нельзя было, такъ какъ рыбакъ не могъ найти веселъ.

Мить надовла эта комедія. Я вынуль револьверь и предложиль рыбаку найти весла немедленно. Весла нашлись, а витьсть съ ними и шесть, которымъ нужно отталкиваться на небольшихъ глубинахъ.

Мы съли въ душегубку и быстро пошли. Волны были почти попутными и гнали легкую лодку съ невъроятной быстротой. Я правилъ зигзагами, зорко слъдя за тъмъ, чтобы волны не заглядывали во-внутрь.

Позади насъ на небъ стояло сильное зарево. Либо латыши, либо красные подожгли деревню.

Черезъ 2 часа съ небольшимъ мы были у другого берега, и восходъ солнца засталъ насъ въ широкомъ корридоръ камышей, среди водяныхъ лилій и безчисленныхъ стадъ дикихъ утокъ.

Походъ былъ оконченъ.

Черезъ 2 дня я быль опять въ Терріокахъ. Нужно было опять идти за Дьюксомъ въ Петроградъ на моторъ. Теперь обстоятельства изм'внились, и условія похода были тяжел'ве. — Д'яло въ том'ть, что большевики установили рядь сильныхъ береговыхъ прожекторовъ на Лисьемъ Нос'в, на Красной Горк'ть, въ Кронштадт'ть, на форт'ть Обручева и въ Ораніенбаум'ть.

Весь заливъ былъ въ ихъ свътовой власти.

Они были слишкомъ растревожены безчисленными налетами англійскихъ летчиковъ, для того чтобы спокойно спать ночью. Все это лишало Эгара его спокойной увъренности въ благополучномъ исходъ похода.

Однако, нужно было отправляться, Дьюксъ ждеть сегодня ночью въ 12 ча-

совъ у Каменнаго Острова!

Укодя вечеромъ изъ дачи, Эгаръ распорядился, чтобы въ его комнатъ была поставлена кроватъ для Дьюкса. Но для судьбы это было слишкомъ дерзкимъ вызовомъ и она выдрала за уши.

«Знаете, мић ужасно не нравится, какъ работають эти прожектора», сказалъ мић Эгаръ, идя по мягкому сырому песку. — «Если насъ поймають 3 штужи сразу, намъ не уйги. — Имъ чертовски удобно будеть стръялть въ насъ».

Я былъ иного мнънія. Кто сможеть причинить что-либо худое нашему чудному, быстрому, какъ коверъ-самолеть, мотору! — Другое дъло — старая

смоленная лодка, полная до краевъ водой!

Когда мы вышли въ море, узкой и, какъ казалось, слабой полосой висълъ въ воздухъ одинъ неподвижный лучъ прожектора на Лисьемъ Носу. Но это не былъ безобидный лучъ!

Мы были уже на траверсъ Сестроръцка, когда вдругъ, неподвижно стоявшій лучъ, прыгнулъ, рванулся, и пошелъ метаться по водъ. Онъ не искалъ

въ небъ, онъ зналъ, что нужно искать на водъ.

Иѣсколько разъ онъ скользнуль по мотору, не замъчая его. И каждый разъ мить хотъпось смахнуть его рукой, какъ бы прогоняя страшный призракъ. Эгаръ далъ полный ходъ. Моторъ застоналъ и сталъ яростно сртвать верхушки волнъ. И вдругъ — огромная водяная стъпа встъхъ цвътовъ радуги, ослъщительно сверкающая, стала съ его лъваго борта. Глаза не вывосили ел ослъщительнато блеска. — Мы были пойманы прожекторомъ. И сразу, какъ-бы по условленному знаку, — спереди, сзади и съ праваго борта зажглись гигантския электрическия солнца. — Насъ накрыли еще три прожектора. Спереди, изъ форта вылетъла горизонтальная молнія, и пизкій отдаленный громъ, мягко сотрясъ воздухъ.

Начинался обстрълъ.

Эгаръ на полномъ ходу повернулъ направо.

На нъсколько мгновеній мы оторвались отъ лучей. Они забъгали по водъ, какъ щупальцы марсіянина Уэльса, и снова накрыли моторъ. Эгаръ опять переложиль руль.

Теперь нечего было думать о томъ, чтобы прорываться между фортами. — Надо было попытаться, оторвавнись отъ лучей прожекторовъ, обойти Кронштадтъ вдоль южнаго берега залива, мимо Ораніенбаума и Стръльны, къ Каменному Острову. — Въдь Дьюксъ ждалъ насъ!

На сравнительно продолжительное время Эгару удалось оторваться отъ лучей, обманувъ ихъ перемъной курса. Моторъ былъ между фортомъ Обручева и Толбухинымъ маякомъ. Лучи шарили въ направлении его прежняго курса.

Моторъ чудесно шелъ впередъ. Его машины работали безупречно. На толчеъ Толбухина маяка его подбросило такъ сильно, что всъ были сброшены съ ногъ, дно, казалось, должно было разлетъться отъ этого дикаго удара. Но все обощлось благополучно.

Недалеко отъ форта Обручева мы были накрыты прожекторомъ изъ Кронштадта. Онъ казался такимъ близкимъ и буквально ослъплялъ своимъ сіяньемъ.

Эгаръ бросился въ сторону. Лучъ слѣдовалъ за нами. Эгаръ еще раза два переложилъ руль, но оторваться отъ луча онъ не могъ больше. Лучъ висѣлъ на насъ, какъ борзая на волкъ. Онъ былъ слишкомъ близко.

Курсъ былъ потерянъ во время этого безпорядочнаго метанья.

Раздался страшный толчокъ, и грохотъ развороченнаго желъза, сопровождаемый какъ бы звономъ массы разбитаго стекла, послышался съ этимъ ударомъ. Моторъ сталъ, а лучъ прожектора, шедшій съ его быстротой, умчался впередъ. Онъ потерялъ насъ, — на этотъ разъ навсегда. Моторъ сидълъ на чемъ-то.

Настала мертвая тишина.

Я ждалъ, что каждую минуту ворвется вода, и мы пойдемъ ко дну. Но этого не происходило. Воды не прибавлялось.

Гдѣ мы были? Я оглядѣлся: огни справа, слѣва и позади.

Это былъ большой Кронштадтскій рейдъ! — Огни Ораніенбаума, форта Александра III и форта Обручева.

Я перешелъ на корму. Моторъ держался самымъ концомъ кормы — на певысокомъ бревенчатомъ брейквартеръ; какъ скаковой конь, онъ взялъ барьеръ.

Высоком в оревенчатом в оренквартеря; как в скаковой коль, он в взяль одрьерь. Я уперся крюкомъ, и моторъ легко сощелъ на воду. Разбитая часть кормы поднялась надъ водой, въ другомъ месте нигде не оказалось пробоины.

Попробовали завести машину. — Не пойдетъ-ли она, не произойдетъ-ли чуда? — Со стартера моторъ не бралъ. Тогда ръшили пустить въ ручную. Это не шутка пустить въ ручную 250-ти-сильный моторъ. Отчаянье придаетъ силы.

«Попробуйте вы! У васъ силы довольно», обратился ко мив Эгаръ. Но у меня дъло не пошло. Ръшили осмотръть машину. Завернули въ платокъ электрическій фонарь и пошли въ машину.

Надежды не было. — Машина отъ страшнаго удара была расколота на двъ

Было 12 часовъ ночи. Черезъ 4 часа — разсвътъ, а черезъ 4 ½ мы будемъ сияты большевиками. Очень маленькій кусочекъ жизни оставълся на нашу долю. 
Хотя я и былъ въ англійской морской формѣ, но у меня не было шансовъ остатъся неузнаннымъ въ Кронштадтъ. Очевидно, митъ предстояло раздѣлитъ общую участь потопленныхъ съ баластиной на ногахъ моряковъ. Но и мои спутники сами не ждали ничего хорошаго и, послъ короткаго совъщанія, вынесли слѣдующую резолюцію: утромъ, когда придутъ за нами большевики. — взорваться.

На моторъ быль динамитный патронъ, — стоило дернуть за рукоятку рычага

произошелъ бы взрывъ.

Мнѣ былъ предложенъ спасательный кругь, съ которымъ я могъ бы плыть

къ берегу, но отъ котораго я отказался.

Въ такіе моменты мною овладѣвало странное спокойствіе и ясность духа. — Въ нашемъ распоряженіп было 4 часа. Я предложить лечь спать, котя бы на два часа, чтобы сберечь силы, которыя, быть можеть, еще понадобятся для борьбы. И я леть дѣйствительно, и сладко услуль. Я проснулся оть покачиванія мотора.

Положительно, огни были смѣщены, они были дальше. Я протеръ себѣ глаза. — Неужели произошло чудо? Да, ораніенбаумскіе огни были больше

слъва и почти перешли на линіи огней форта Александра III. Насъ несло, правда, медленно, но все-же несло.

 Прямо съ юга дулъ сильный вътеръ, и съ этимъ вътромъ неслось наше спасеніе! Надо было создать парусъ, но передъ этимъ повернуть моторъ носомъ по воли+

Въ нашемъ распоряженіи не было не только весла, но даже простой доски, съ помощью которой можно было бы развернуться.

— Плавучій якорь!

Немедленно было опорожнено съ десятокъ бидоновъ изъ подъ бензина и снова герметически закупорено. На длинномъ концѣ бидоны были заведены съ кормы и, постепенно подтягивая и отпуская конецъ, я добился того, что моторъ развернулся и сталъ, какъ слѣдуетъ, по волиѣ.

Затёмъ быль поднять съ палубы длинный мать, то-есть сплетенный изъ веревокъ коверъ, и на двухъ флагштокахъ укрёпленъ на моторъ. Получился неказистый, но добольно ёмкій парусъ, съ которымъ моторъ довольно весело пошелъ вперевъ.

Восходъ солнца засталъ насъ далеко отъ форта Обручева. Былъ свѣжій, вѣтренный, солнечный день. Далеко, въ миляхъ 3-4 показались вышедшіе на рыбную ловлю финны. Моторъ на волнахъ расшаталъ свои кормовыя пробоины и сталъ давать течь, довольно изрядную. Нервы стали сдавать. Экипажемъ, ни на минуту не сомкнувшимъ глаза, стала овладѣвать усталость.

Минный офицеръ и механикъ трупами лежали на палубъ.

Я оглянулся. Позади висътъ надъ водой фортъ Обручева. Висътъ — благодаря утренней рефракціи. Это меня обрадовало, такимъ-же, даже еще въ большей степени страннымъ предметомъ долженъ былъ казаться съ Обручева — моторъ. Кромъ того, моторъ былъ защитнаго цвъта, мачты у него не было, значитъ опасенія, что мы будемъ замъчены — напраспы.

Я успокоился. Нехорошо было только то, что вода все прибывала, несмотря на то, что помпа работала безпрерывно. Но не върилось, что, избъжавши чудомътакой опасности, можно будеть погибнуть днемъ, въ ясную погоду, въ виду рыбаковъ. Небо было ясно, ни одного облачка, но зато отгуда, сверху, насъожидаль сюрпризъ. Какъ показалось мнѣ, со стороны Кронштадта — прямо на насъ летълъ аэроплатъ.

Я разбудилъ Эгара, дремавшаго надъ рулевымъ колесомъ. Тотъ посмо-

трълъ по указанному направленію, и проклятіе вырвалось у него.

Это было уже слишкомъ. — Полузатопленный моторъ съ разбитыми машинами съ измученными ночной гонкой людьми долженъ былъ принимать бой съ аэропланомъ!

Разбудили спавшихъ на палубъ. Механически, ничего не выражая на ли-

цахъ, принялись за работу.

Установили Люнсовскіе пулеметы, навели ихъ на аэропланъ. Когда онъ поравняется, откроють огонь. И вдругь, чудо! Аэропланъ снижается, оттуда мы ясно увидъли на крыльяхъ круги союзниковъ. — Это былъ аэропланъ, высланный адмираломъ изъ Койвисто, на поиски пропавшато мотора. Всъ стояли на палубъ, махали фуражками и кричали ура. Приливъ энергіи овладъть всёми. Вышибли у нъсколькихъ бидоновъ донья и стали отливать воду въ 8 рукъ. Финнъ-лоцианъ былъ поставленъ на носу съ мегафономъ, Джильми-механикъ махалъ оттуда-же флагомъ. Лодки стали подходить. Но, дойдя до

изв'єстнаго разстоянія, он'є опять стали. Пришлось пригрозить имъ пулеметами, лишь тогда он'є подошли.

Оказалось, что моторъ былъ принятъ рыбаками за упавшій большевистскій аэропланъ, и они боялись, что ихъ заставять везти людей въ Кронштадтъ.

Немедленно, съ одной изъ лодокъ была снята мачта съ парусомъ, самъ моторъ былъ взятъ на буксиръ двумя лодками. Третъя лодка подъ парусомъ понеслась къ берегу, чтобы дать знать о случившемся.

Черезъ 2 часа всѣ были на берегу.

Днемъ явилась русская депутація, поздравившая англичанъ со спасеніемъ. Дьюкса привели сухопутьемъ черезъ недълю.

Оказывается, что въ ночь, когда прожекторы гонялись за моторомъ, у Каменнаго Острова его ждала баржа съ пулеметами, и Дьюксъ молилъ Бога, чтобы что-нибудь помъщало мотору явиться къ назначенному сроку.

Когда 3-го сентября я вернулся въ Гельсингфорсъ, дѣло съ Кронштадтомъ было окончательно погублено безцѣльной атакой лодокъ. Правда, надъ Кронштадтомъ продолжали виться англійскіе летчики, но вреда они никакого ему не причиняли. Позади было и крушеніе подъ Лахтой, и болота и трясины Лубаньскаго озера и, въ довершеніе, аварія на Кронштадтскомъ рейдѣ. Нервная система нѣсколько сдала, и я сталъ галлюципировать: все время передъ глазами качались тростники и плыли лодки. Пришлось отправиться въ санаторію. Къ счастію, это было вызвано сильнымъ общимъ переутомленіемъ и скоро прошло. Мнѣ было ужасно обидно чувствовать себя внѣ строя въ то время, когда такъ скоро должна рѣшиться судьба Петербурга.

Предписанный врачемъ двухмъсячный срокъ пребыванія въ Санаторіи я сократиль до двухнедъльнаго и такимъ образомъ снова вступилъ въ ряды.

Это были пятнадцатыя числа сентября. Англичане ждали мониторовъ для бомбардировки Красной Горки, то-есть той самой кръпости, которая сама переходила къ бълымъ и которую не удалось получить, благодаря эстонско-англійской невазберихъ.

Ждали двухъ мониторовъ, пришелъ одинъ «Эребусъ» — Пострълялъ, и ушелъ. Не кватило снарядовъ. Да и стрълялъ съ такой дистанцін, съ которой былъ minimum шансовъ на попаданія. Вообще, особаго стремленія поднять мѣткостъ ссоихъ орудій при стрѣльбѣ по большевикамъ у англичанъ не наблюдалось.

Когда впоследствіи, а именно 29 октября, большевистскіе миноносцы подошли къ Койвисто, англійскій корабль, «Клеопатра», открыль огонь, но изъ массы выпущенныхъ снарядовъ было лишь попаданіе осколками снарядовъ въ бакъ одного изъ миноноспевъ.

Баронъ Ф., занімавшій у англичань пость по служої связи въ Ревель, разговариваль на «Madston'ь» \* по этому поводу съ англійскимъ артиллеристомъ съ «Клеопатры». Въ отв'ять на шутку барона Ф., что англичане не ум'яють стр'яльть, англичанинь цинично сказалъ: «а, можеть быть, мы не хот'яли попадать въ п'яль?»

<sup>\* «</sup>Madston» былъ флагманскимъ кораблемъ въ Ревелъ.

Какъ правильно уже давно предвидѣлъ капитанъ 1-го ранга П. В. В-кенъ, совмѣстная работа съ англичанами не имѣла шансовъ на успѣхъ, такъ какъ стороны преслѣдовали не одинаковыя, а порой даже и прямо противоположныя пѣли.

В-кену удалось раздобыть цёлый отрядъ быстроходныхъ морскихъ катеровъ, количествъ 12 штукъ. Всъ они стояли въ разобранномъ видъ на заводъ Крогіусь въ Гельсипгфорсъ. Заказаны они были еще до революція въ Норвегіи для олужбы связи. Эти катера обладали превосходными морскими качествами, могли принятъ на палубу каждый до 100 человъкъ дессанта и, благодаря кръпкой конструкція, могли быть вооружены 75 мм. орудіями.

Къ сожалънію, ихъ не было раньше, — въ противномъ случав, они сыграли

бы большую роль въ іюль и августь 19 года.

Катера ръшено было выпускать съ завода очередями. Въ первую очередь должны были быть готовы 4 катера, на одинъ изъ которыхъ, а именно на № 4, быль назначенъ я. Катера были назначены для совмъстныхъ дъйствій съ арміей Юденича, съ моря.

Сборка механизмовъ подвигалась чрезвычайно медленно, гораздо медленнъе, чъмъ того требовали обстоятельства. Катеръ № 1 былъ готовъ лишь въ началъ октября, но приходилось ждать остальныхъ трехъ. Они были готовы въ 20-тыхъ числахъ. При пробъ скорости на «мърянную мило» наилучшій ходъ далъ катеръ № 4. Это очень обрадовало меня, ибо лучшая скорость позволяла быть впереди другихъ катеровъ. Въ концъ октября катера ръшвли отправить въ Ревель, а оттуда — въ Нарву, для дъйствій по ръкъ Наровъ. Но предназначались они собственно не для этого, а для атаки фортовъ Кронштадта.

Такъ какъ финны не разръшили бы выйти изъ Гельсингфорса отряду русскихъ моторныхъ катеровъ, то необходимо было выйти контрабанднымъ путемъ. Ръшено было, что катера пойдутъ не подъ своими машинами, а поведетъ ихъ сильный буксиръ. Въ назначенный день погода не очень благопріятствовала, было градусовъ 5 мороза, и на мор'в довольно св'яжо. Однако, не хот'влось откладывать больше дня отъезда. Катера были соединены буксиромъ попарно, буксирный конецъ былъ заведенъ вокругъ корпуса каждаго катера, такъ-называемой «брагой», для кръпости. Къ сожальню, дальше Эренсгрунда дойти въ этотъ разъ не удалось. Вътеръ и волны не позволяли буксиру идти дальше. Пришлось повернуть обратно. Но по попутной, очень свъжей волить держаться катерамъ въ порядкъ было очень трудно. — Волны сбивали ихъ въ кучу, со страшной силой бросая другь на друга. — Руля катера, не обладая собственнымъ ходомъ, пе слушались, и почти не представлялось возможнымъ предупредить столкновенія. Первая пара катеровъ пробила другъ другу борты, къ счастью — выше ватерълиніи. Въ очень плачевномъ состояніи катера дотащились уже поздно вечеромъ до Свеаборга, гдъ пришлось переночевать. Утромъ катера были переведены къ заводу «Соколъ» на ремонтъ. № 4 былъ невредимъ, однако, идти самостоятельно въ Ревель для него не имъло смысла. Нужно было жлать остальныхъ. Прошло 2 недёли, пока катера были готовы. Выйти оказалось возможнымъ лишь къ 1-му ноября. Если-бъ катера шли подъ собственными машинами, они бы благополучно дошли и въ первый разъ до Ревеля, нужно было только изобръсти что-либо, что бы давало финнамъ формальное право не знать, куда они идутъ.

На этотъ разъ рѣшили идти самостоятельно, но взять сначала курсъ на востокъ въ шхеры, какъ-бы для того, чтобы сдѣлать пробный пробъгъ, а затѣмъ сразу повернуть на Ревель. Этимъ значительно удлинялся путь, но зато было много шансовъ на то, что удастся удрать изъ Гельсингфорса. Такъ и вышло. Погода во время похода во время похода во время похода во время обрасъ съ волнами. Но кренъ катеръ держалъ превосходно. Палуба върулевой рубкъ быстро обледенъла, обкатываемая волнами, тутъ-же замерзавшими. Когда клало на бокъ, миъ приходилось принимать самыя фантастическія положенія, не выпуская рукоятокъ штурвала. Благодаря большой мускульной работъ, мнъ было не только не холодно, но даже настолько жарко, что потъ струился по лбу.

№ 4 шелъ головнымъ. Въ кильватеръ ему шелъ № 3 съ лейтенантомъ Б., а за нимъ № 2, съ капитаномъ 2-го ранга, барономъ К. № 4 несъ на себъ и

В-кена, создателя плана работы моторныхъ катеровъ.

Вскорѣ № 4 долженъ былъ убавить ходъ, такъ какъ, благодаря большому ходу, онть слишкомъ рыскалъ и зарывался на попутной волић, да и другіє катера стали сильно отставать. Вскорѣ катерь № 2 съ барономъ К. пропалъ изъ виду. Отыскивать его не представлялось возможнымъ, такъ какъ № 4 не могъ повернуть въ разрѣзъ огромной волић, и зарапѣе, еще передъ выходомъ изъ Гельсингфорса, было рѣшено, что каждый командиръ будетъ дѣйствовать «по усмотрѣнію».

Надвигались уже сумерки. Пришлось помъстить на кормѣ фонарь для облегченія слѣдованія № 3-му. Онъ шелъ позади, миляхъ въ 2-хъ разстоянія.

Солнце недавно опустилось за горизонть, окрашенный еще красными лучами заката. Когда я оглядывался, чтобы провърить разстояніе между катерами, то невольно любовался удивительно красивыми обводами слъдующаго за мной катера. Подымаемый высокой волной, онъ скользилъ внизъ съ удваиваемой быстротой, почти на половину зарываясь въ воду.

— Маленькіе, пятидесятитонные катера были единственными русскими кораблями, не носящими краснаго большевистскаго флага. Въ случат удачи имъ предстояло поднять старый Андреевскій флагъ на остальныхъ.

Но уже остановился Юденичъ въ своемъ продвиженіи къ Петербургу, и надежды на входъ въ него стали сильно колебаться. У меня было неспокойно на сердцъ. Я зналъ, для какой именю цъли предназначаются катера. — Опи должны были атаковать Кронштадтскіе форты, но не все было въ порядкъ. Машины катеровъ не были превосходны. На нихъ стояли американскіе моторы «Виffalo» со штампованными частями. Полагаться на нихъ нельзя было. Они могли измѣнить въ любую минуту, какъ и случилось это только что. — Вырвало пробку въ одномъ изъ цилиндровъ, и пожаръ удалось предотвратить лишь благодаря тому, что механикъ, лейтенантъ Ц., моментально выключилъ цилиндръ. Благодаря тому, что катерь шелъ наполовину подъ водой, пришлось наглухо закрыть машинное отдъленіе, отчего оно наполнилось белзиновыми парами. Почему взрывъ цилиндра не вызвалъ пожара и почему деревянный, 65 футь въ длину, катеръ не превратился въ пылающій факелъ, — можно было объяснить лишь чудесной случайностью.

№ 3 черезъ нѣкоторое время также пропалъ изъ виду, когда открылся Вульфъ. Тяжело было думать, что съ катерами случилось несчастіе, но вернуться и искать ихъ не было возможности.

Въ 8 часовъ вечера № 4 вошелъ въ Ревельскую гавань и сталъ рядомъ съ англійскимъ кораблемъ «Madston», на которомъ пом'вщался штабъ.

Черезъ полчаса я съ радостью услышалъ знакомое рыканье мотора. Это былъ № 3 съ Б. Не было лишь № 2.

Ночь прошла тревожно. Несмотря на то, что было изв'встно о приход'в катеровъ, не было приготовлено для офицеровъ пом'вщенія, сухого и теплаго, гд'в можно было-бы отдохнуть отъ тяжелаго перехода. Пришлось спать въ холодной кают'в катера, насквозь пропитанной бензинными парами.

Ни у кого изъ прибывшихъ не было теплой одежды, такъ какъ было объщано, что въ Ревелъ будетъ выдано офицерское англійское зимнее обмундированіе, но оно исчезло и появилось лишь на эстонскомъ «вшивомъ рынкъ», гдѣ и продавалось за 2.000 рублей комплектъ. Зато всъ служащіе канцелярій были въ офицерскихъ «френчахъ», а на въшалкахъ ихъ теплыхъ помъщеній висъли англійскія пальто на байковыхъ подкладкахъ.

На утро № 4 быть посланъ къ Вульфу на поиски пропавшаго № 2. Море значительно успокоилось, хотя было еще свѣжо. № 4 по мѣрѣ возможности осмотрѣть берега, но ничего не обнаружилъ. Одновременно былъ посланъ аэропланъ съ летчикомъ, лейтенантомъ Б., которому также не удалось ничего обнаружитъ. Рѣшено было, что К. погибъ.

Однако, черезъ сутки онъ нашелся. — У Кокшхера у него вышла изъ строя одна машина, а скоро и двъ другія. Онъ потерялъ способность управляться и сталъ игрушкой волнъ. Его несло, какъ щенку, и въ такомъ печальномъ видъ выбросило на скалы Наргена, гдѣ К. и просидътъ сутки. Къ счастью, стало успокаиваться. Вахтенный начальникъ, мичманъ К., сошелъ въ воду и при морозѣ свыше 10 градусовъ, по горло въ водѣ, дошелъ до берега, гдѣ и далъ знать о случившемся. Къ счастью, онъ даже не простудился, какъ слѣдуетъ, приняръ коньяку внутрь.

На слъдующій день я отправился къ барону Ф., своему бывшему командиру на «Памяти Азова». Ф. служилъ у англичанъ на «Madston'в» офицеромъ связи. Онъ сообщилъ мнв мало утвшительнаго.

Англичане ликвидируютъ дъла, и въ Эстоніи, и въ Финляндіи.

Происходило то-же, что и на Мурманъ. Опять колоссальный пикникъ въ Россію, стоившій такихъ денежныхъ затрать и жертвъ людьми.

Дѣла Юденича были изъ рукъ вонъ плохи. Онъ быстро отступалъ, почти бѣжалъ изъ Царскаго Села, Павловска, Краснаго Села. Его танки, бывшіе въ ремонтѣ въ Нарвѣ, не могли послѣдніе дни его экспедиціи работать, такъ какъ мостъ черезъ рѣку Нарву не былъ исправленъ, и ихъ нельзя было перевезти на ту сторону. Но не въ танкахъ только было дѣло.

Юденичъ дошелъ только до Царскаго Села, но дальше онъ не могъ продвинуться изъ-за обстръла орудій «Севастополя» и «Петропавловска». Царское Село было какъ разъ райономъ достигаемости морскихъ орудій, тъхъ самыхъ, которыя при добромъ желаніи и пониманіи дъла могли быть обращены противъ большевиковъ.

Бълая армія быстро таяла и разлагалась. Катера же совершили тяжелый

переходъ только для того, чтобы присутствовать при ликвидаціи.

Ровно черезъ годъ такая-же участь постигла крошечный героическій корабль «Кятобой», подъ командой лейтенанта Ферсмана, ста пятидесяти тоннъ измѣщенія, продѣлавшій удивительный переходъ изъ Ревеля въ Крымъ, черезъ Бискайскій заливъ и Средиземное море, для того, чтобы присутствовать при эвакуаціи въ ея послѣдній день.

Какой-то рокъ нависъ надъ всъми морскими начинаніями противъ большевиковъ, которыя были логично задуманы, насущно необходимы для усиїха дъла борьбы съ ними и которымъ всегда что-либо мъщало осуществиться.

Однако, еще цълый мъсяцъ пришлось провести въ Ревелъ участникамъ

экспедиціи на катерахъ.

Черезъ нѣсколько дней по ихъ прибыти, пришелъ катеръ № 1, подъ командой лейтенанта Л., въ свѣжую погоду при 15° мороза.

Эстонцамъ катера очень понравились, и они готовы были въ каждый моментъ объявить ихъ своей собственностью. Приходилось думать объ ихъ спасеніи. Было составлено два плана. Одинъ — бъжать въ Швецію или Данію, а другой — перейти на Балтійскій заводъ, поднять катера на стънку, а машины разобрать и перенести въ сарай. Прошелъ 2-ой планъ.

Мнѣ было больше нечего дълать въ Ревель.

Среда офицерства, проживавшаго въ городъ, была глубоко деморализована. Меньшинство занималось коммерческими дълами, большинство — картами и кутежами. Обстановка была слишкомъ тяжела для личной жизни, и я ръшилъ идти въ Европу.

Финскую визу, однако, не представлялось возможнымъ достатъ, пришлось обратиться кът привычному способу — отправиться контрабанднымъ путемъ. Подъ видомъ эстонпа кочегара на маленькомъ буксиръ (изъ тъхъ. что

во время войны оперировали въ Рижскомъ заливѣ), я совершилъ послѣдній переходъ изъ Ревеля въ Гельсингфорсъ. Былъ туманный, морозный день. Я с наслажденіемъ столлъ на рулѣ, въ послѣдній разъ идя знакомыми мѣстами. Какъ просто было послѣ безпокойнаго бензиноваго мотора на паровомъ буксирѣ, нырявшемъ какъ утка въ высокихъ волнахъ. Вокругъ были минныя поля, почему нужно было стоого держаться курса.

Теперь онъ никому не были нужны, эти мины. Чьи-то другія, не русскія руки очистять оть нихъ заливъ, для спокойнаго прохода иностранныхъ кораблей!

Сумрачно мелькнулъ въ туманъ Эренсгрундъ. Вскоръ загорълся огонь Гракары, а близко за нимъ — свободный, нарядный Гельсингфорсъ. Онъ прошелъ сквозь красную стихию побъдителемъ, правда, — при благосклонной помощи нъмдевъ, но блеснувъ желъзной выдержкой, дисциплиной и ръдкимъ патріотизмоль сыновъ Финляндіп.

## Три встръчи

(А. В. Колчакъ и Госуд. Дума)

Н. Савича

Въ Ноябръ 1907 г. собралась третья Государственная Дума. Настроение большинства было повышенное, ярко патріотическое. Однимъ изъ первыхъ актовъ народнаго представительства было образование комиссіи по государственной оборонъ, поль предсъдательствомъ А. И. Гучкова, куда вошли наиболъе дъятельные, боевые члены фракцій, составлявшихъ большинство Гос. Думы. Названіе комиссіи опредъляло кругь ся въдънія, а ся составъ предопредъляль направленіе работь всего законодательнаго учрежденія. Конечно, депутаты были либо штатскіе, либо отставные военные, давно отставшіе оть военнаго и морского діла. Поэтому, прежде чёмъ взять на себя смелость серьезныхъ решеній, прежде чёмъ предопредълить свое отношение къ ряду вопросовъ очень спеціальныхъ и всегда чрезвычайно отвътственныхъ, имъ пришлось много и спъшно учиться, жадно впитывать въ себя массу свъдъній. Правительство Столыпина пошло намъ навстръчу. По указанію свыше, военное и морское министерства п'алали все, чтобы осв' тить поставленные на очередь вопросы членамъ комиссіи, предоставить въ ихъ распоряжение весь им'вющійся у в'вдомствъ матеріалъ. Въ квартир'в ген. Редигера (военнаго министра) мы впервые изъ первоисточника узнали о томъ ужасающемъ, поистинъ катастрофическомъ, положеніи, въ которомъ находилось дъло матеріальнаго снабженія и техническаго оборудованія арміи — посл'єдствія неудачной войны и тяжелаго внутренняго кризиса. Вмъстъ съ тъмъ намъ представлены были проекты постепеннаго возстановленія военной мощи государства, разсчитанные на рядъ извъстныхъ періодовъ, при чемъ каждый періодъ знаменовалъ опредъленный, имъющій самостоятельное крупное значеніе фазись развитія военныхъ силъ. Для подробнаго, въ деталяхъ, изученія входящихъ въ эти планы вопросовъ быль организовань плинный рядь засёданій членовь комиссіи по оборон' в съ назначенными министерствомъ чинами в домства. То же самое происходило и въ области изученія положенія морской обороны и плана развитія морскихъ силъ. Докладчиками и свъдующими лицами выступали молодые офицеры спеціалисты, чаще всего изъ состава Генеральнаго Штаба, военнаго или морского по принадлежности. Занятія шли отдільно по обоимъ відомствамъ, но параллельно, т. к. намъ нужно было составить общій планъ финансированія д'вла развитія обороны государства. По морскимъ вопросамъ мы собирались то въ Таврическомъ Дворцъ, то въ болъе тъсномъ кружкъ, въ болъе интимной обстановкъ, на частныхъ квартирахъ, помнится, у Ю. Н. Милютина и у А. А. Столыпина. Здѣсь офицеры морского штаба могли выступать съ полной откровенностью и съ полнымъ знаніемъ дъла. Въ числъ наиболье боевыхъ и спорныхъ тогла вопросовъ было требование морского въдомства объ отпускъ суммъ (120 милл.) на постройку четырехъ балтійскихъ дреднаутовъ. Около этого вопроса и въ обществъ, и въ прессъ, и въ военной средъ, и даже среди самихъ моряковъ происходили горячіе споры. Естественно, эта неразбериха мижній имжла живой откликъ среди членовъ законодательныхъ палатъ. Положение депутатовъ было трудное. Денегъ было мало, проектъ бюджета былъ сведенъ съ дефицитомъ въ суммъ около 200 милліоновъ. Поэтому испрашиваемая морскимъ въдомствомъ сумма казалась колоссальной. При этомъ же позоръ японской войны, страшный ударъ, нанесенный нашему флоту при Цусимъ, глубоко уязвили національное чувство общества, возлагавшаго всю отвътственность за происшедшее на «шпицъ», на порядки и привычки, прочно гифадившіеся въ центральномъ учрежденіи морского министерства и въ его береговыхъ органахъ. Все, казалось, осталось тамъ по прежнему, отвътственнъйшія мъста продолжали занимать старики или дюди, имя коихъ было связано съ недавнимъ не доброй памяти прошлымъ. Единственнымъ новшествомъ былъ организованный адм. Брусиловымъ новый органъ, Морской Генеральный Штабъ. Тутъ собралось все то лучшее изъ молодежи, что смогли выдёлить уцёлёвшіе остатки боевого флота. Туть кипела жизнь, работала мысль, закладывался фундаменть возрожденія флота, вырабатывалось пониманіе значенія морской силы, законовь ея развитія и бытія. Воть сь этими то элементами морского въдомства намъ и пришлось впервые столкнуться въ ноябръ 1907 года. Морское министерство умъло, когда нужно, показать товаръ лицомъ, пустить пыль въ глаза. Дъиствительно, первое впечатлъніе отъ этихъ встръчъ было подкупающимъ. И среди этой образованной, убъжденной, знающей свое ремесло молодежи особенно ярко выдълялся молодой, невысокаго роста офицеръ. Его сухое, съ ръзкими чертами лицо дышало энергіей, его громкій мужественный голосъ, манера говорить, держаться, вся вившность — выявляли отличительныя черты его духовнаго склада, волю, настойчивость въ достижении, умъніе распоряжаться, приказывать, вести за собой другихъ, брать на себя отвътственность. Его товарищи по Штабу окружали его исключительнымъ уваженіемъ, я бы сказалъ паже, преклоненіемъ; его начальство относилось къ нему съ особымъ довъріемъ. По крайней мѣрѣ во всѣ для вѣдомства тяжелыя минуты — а такихъ ему пришлось тогла пережить много - начальство всегда выдвигало на первый планъ этого человъка, какъ лучшаго среди штабныхъ офицеровъ оратора, какъ общепризнаннаго авторитета въ разбиравшихся вопросахъ. Этотъ офицеръ быль капитанъ 1-го ранга Александръ Васильевичъ Колчакъ. Трудно было найти болѣе блестящаго защитника столь неблагодарной задачи, каковая тогда была возложена морскимъ въдомствомъ на Колчака, именно отстоять требование объ ассигнованіи суммъ на постройку 4 броненосцевъ. Вся его блестящая эрудиція, знаніе вопроса, ораторскій таланть, страстная убъжденность фанатика своего дъла, все это разбивалось о факты печальной действительности. Армія была въ буквальномъ смыслѣ разлѣта и лишена оружія (конечно, принимая въ разсчеть составъ военнаго времени, послѣ мобилизаціи), дефицить въ бюджеть, пустая государственная казна, все это заставляло насъ относиться съ величайшей осторожностью къ расхолованию техъ крохъ, кои мы надеялись наскрести. Передъ нами было два требованія, дв'є задачи, два плана д'єйствій.

Одинъ былъ представленъ военнымъ вѣдомствомъ и требовалъ отпуска 300 милоновъ, чтобы сдѣлать нашу армію хотя бы относительно боеспособной, другой — морского министерства, заключавшійся въ постройкъ 4 кораблей. А если принять во вниманіе, что оздоровленіе, реорганизація береговыхъ учрежденій морского вѣдомства тогда еще ни во что реальное не вылилось, что тамъ все оставлось по старому, всѣ старые привычки, навыки, пороки и даже пюди были все тѣ же, что единственная свѣлкая струя — морской генеральный штабъ — не успѣлъ еще получить рѣшающей, даже просто значительной, роли въ жизни и работъ вѣдомства — то выборъ нашъ былъ прость и рѣшителенъ. Все, что мы могли дать на дѣло обороны, мы рѣшили дать въ первую очередь военному вѣдомству.

На этой почвъ произошло столкновение Гос. Думы съ морскимъ министерствомъ. И въ этомъ вопросъ вся энергія морского генеральнаго штаба въ цъломъ и Колчака въ частности, всъ его дарованія и личное обаяніе не могли измънить принятаго ръшенія. Комиссія по оборонъ внесла опредъленное и категорическое ръшение - средства на постройку современнаго броненоснаго флота будуть даны лишь тогда, когда прекрасныя слова и благія нам'вренія морского генеральнаго штаба воплотятся или, по крайней мере, начнуть воплощаться въ дъло, въ дъйствительность, въ реальное осуществление реорганизации и реформы въдомства, всъхъ его техническихъ и береговыхъ органовъ. Сами они, молодые моряки, очень убъщительно показали и доказали намъ, что надо въ этомъ отношеніи сділать, чего добиваться, каковы должны быть условія, при которыхъ отпущенныя народныя средства пойдуть д'виствительно на д'вло развитія мощи государства, а не для кормленія береговыхъ и тыловыхъ учрежденій. То, что такъ блестяще доказывалъ А. В. Колчакъ, нами въ значительной степени было усвоено. Но для момента выводъ нашъ былъ діаметрально противоположный его выводу. Онъ и его товарищи рисовали картину, при которой начнется правильное развитіе морской силы, и для начала этого процесса требовали кредитовъ, говоря, что остальное само собой устроится. Мы требовали, чтобы процессъ реорганизаціи, возрожденія в'єдомства начался немедленно, вылился въ осязаемыя формы, и только тогда мы согласились давать деньги. Колчакъ былъ страстнымъ защитникомъ скоръйшаго возрожденія флота, онъ буквально сгораль отъ нетерпънія увидъть начало этого процесса, онъ вкладываль въ созданіе морской силы всю свою душу, всего себя цаликомъ, былъ въ этомъ вопроса фанатикомъ. И естественно съ нимъ происходили наиболъе жаркія словесныя схватки; чаще всего ему оппонировать приходилось мнж. Мы оба — онъ и я — шли къ одной зав'ятной ц'яли - созданію боевого флота, способнаго выполнить т'я заданія, кои на него будуть возложены стратегической обстановкой въроятнаго конфликта. Но шли къ этой цели мы разными путями и отсюда неизбежность остраго конфликта мивній. При всемъ томъ наши личныя отношенія ни на одинъ мигь не помрачались. Онъ быль для меня авторитетомъ въ его спеціальности, человъкомъ энергіи и знанія, качествъ столь рѣдкихъ у насъ вообще, а въ его средѣ въ особенности. Весною 1908 года Колчакъ проигралъ бой въ Гос. Лумъ. Но онъ сдълаль свое дъло. Онь внесь горячую свъжую струю въ въдомство, его мысли стали достояніемъ многихъ, его знанія просв'єтили среду его сослуживцевъ и внесли определенность и ясность въ вопросъ реорганизаціи флота. Я должень признать, что на мое, напримъръ, отношение къ дълу развитія у насъ морской силы (мнѣ пришлось быть докладчикомъ по морской смѣтѣ вплоть до войны, върнъе, вплоть до революціи), Колчакъ того времени имълъ громадное вліяніе. Мнъ пришлось на первыхъ порахъ съ нимъ бороться, но всё его аргументы, всё его

взгляды, всё его идеи глубоко запали въ душу и въ свое время принесли опредъленные плоды. Но если таково бъло вліяніе идей Колчака на его тогдашняго противника, лишь изръдка съ нимъ встръчавшагося, то можно судить, каково оно было на его сотрудниковъ и соратниковъ по оружію, на его подчиненныхъ и даже на старшихъ чиновъ, съ которыми онъ имъль постоянное, регулярное общеніе. Можно считать несомивлинымъ, что, когда закладывались основные камни будущей реконструкціи въдомства и возстановленія флота, Колчакъ внесъ свой крупный и плодотворный вкладъ въ дѣло, которое ему было такъ дорого.

Прошло много лътъ. Колчака давно уже не было подъ шпицемъ, онъ перешель въ плавающій флоть. Многое измінилось въ морскомъ відомстві. Измінились рѣзко въ благопріятную сторону взаимоотношенія между вѣдомствомъ и Г. Думой. Давно замолкли отзвуки былой борьбы. Въдомство широко шло навстръчу требованіямъ законодательныхъ учрежденій въ дѣлѣ реорганизаціи и реформъ въдомства. Подъ шпицемъ сидъли новые люди, а новые люди – новыя пъсни. Давно отпущены были колоссальныя средства морскому министерству, о которыхъ ни оно само, ни самые пылкіе его защитники, съ Колчакомъ во главъ, въ 1907 году не смъли даже мечтать. Работа шла полнымъ ходомъ. Старые заводы, заново перестроенные, были завалены заказами, спѣшно строились новые заводы и верфи, флоть много плаваль, учился, стръляль. Ясно было, что флоть усиленно готовится къ войнъ. Да и въ воздухъ что то чуплось недоброе. Уже давно, со временъ балканской войны 1912 года, тревожныя въсти доходили до насъ изъ Берлина и Вѣны. Было извѣстно, что большая программа германскихъ вооруженій спітно заканчивается, что німцы въ тайні завершать ее годомъ раньше, чемъ то предполагалось, что къ лету 1914 года немецкая армія будеть во всеоружін. Правда, Австрія не могла поспъть за своей союзницей, ся программа должна была быть закончена лишь къ концу 1917 года. Но мы то хорошо знали, каковъ былъ размахъ работы, шедшей у насъ. Мы понимали, что отложи сосъди конфликтъ до 1917 года — въроятно, войны не будетъ вовсе. Слишкомъ рискованнымъ предпріятіемъ стало бы тогда нападеніе на Россію. Никогда Россія не работала такъ, какъ въ эти годы, никогда рость ея силь финансовыхъ, экономическихъ, культурныхъ, особенно военныхъ и морскихъ, не шелъ такими гигантскими шагами. И съ замираніемъ сердца мы ждали, использують ли сосёди ближайшіе два года нашей относительной слабости и своего временнаго превосходства и готовности. Ясно, что, если сами мы кое что знали о томъ, что дѣлается за нашимъ рубежемъ, тамъ то уже навърное знали превосходно все, что дълалось у насъ. Разв'єдка у н'ємцевъ была поставлена превосходно. И казалось нев'єроятнымъ, что они пропустять благопріятный моменть. А если таково ихъ решеніе, то и срокъ мірового конфликта быль ясень. Что дълало наше высшее правительство, мы не знали. Со смертью П. А. Столыпина порвалась связь между властью и народнымъ представительствомъ. Но мы знали, что грозный часъ, быть можеть, уже близокъ, что наступление его зависить не оть насъ и не оть нашего правительства, что поэтому каждый изъ насъ полженъ быть готовъ исполнить свой долгъ передъ родиной. Зналъ все это прекрасно и плавающій флотъ, и, въ особенности, командующій центръ балтійскаго флота, адм. Эссепь и его штабъ. Въдь на нихъ съ первыхъ дней войны долженъ былъ обрушиться натискъ далеко превосходныхъ силь противника. Въ серединѣ іюня 1914 года я поѣхалъ въ Ревель съ цёлью повидать адмирала, осмотреть работы по укрепленію позицій Наргенъ-Поркалаушъ, присутствовать на стрельбахъ флота. Я засталъ тамъ приподнятое настроеніе. Никто не сомн'явался, что ближайшее будущее можеть

принести суровыя испытанія, что борьба, разъ она начнется, будеть роковой, что шансовъ уцъльть въ этой борьбъ мало, что смерть будеть глядъть имъ все время въ глаза. И темъ не мене, все были бодры и веселы, все верили въ будущее Россіи и родного флота, ве радостно готовились къ подвигу, на который ихъ призоветь долгь передъ родиной. Работа кипъла и по подготовкъ личнаго состава, и по подготовкъ театра войны, и, особенно, по разработкъ основныхъ идей возможной борьбы. Пріятно и радостно было вид'ять эту дружную семью, окружающую любимаго и уважаемаго адмирала такою бодрою, такою решительною, такою радостною возможностью жертвеннаго подвига. Среди этого кружка лиць мозга нашего балтійскаго флота — я встр'єтиль, опять на первыхъ роляхъ, капитана 1-го ранга А. В. Колчака. Онъ работалъ больше всъхъ, былъ душою и мозгомъ оперативнаго отдъла штаба. Й въ дружескихъ интимныхъ бесъдахъ въ кают вадмирала, гд в разговаривали и спорили посл в вды офицеры его штаба, обращаясь къ хозяину, какъ къ любимому отцу или старшему уважаемому брату, опять голосъ Колчака звучаль наиболье въско, съ его мивніемь больше всего считались, онъ опять пользовался всеобщимъ уважениемъ и авторитетомъ. Видно было, что имъ гордятся, имъ восхищаются. Эта репутація была вполнѣ заслужена. Туть онъ быль въ своей сферъ, онъ зналь, чего онъ хочеть, зналь прекрасно людей, своихъ товарищей, начальниковъ и подчиненныхъ, отлично понималь, что оть кажнаго изъ нихъ можно ожидать. Онъ ставиль себъ опредъленныя, подчась очень см'влыя, но всегда продуманныя ц'вли, правильно оц'вниваль обстановку и умъль настоять на выполнении разъ поставленныхъ заданій. Онъ быль правою рукою адмирала, его ближайшимь и деятельнейшимь помощникомь. Его роль въ періодъ подготовки балтійскаго флота къ войн'в была громадна.

Черезъ нѣсколько недѣль началась война. Я былъ прикованъ къ Петрогчанъся. Но о его работѣ я зналъ, его роль въ войнѣ была мтѣ отлично извѣстна. То, что нашъ слабый матеріально флотъ съ первыхъ дней мобилизаціи все время быль на высотѣ и на чеку, что всѣ его операціи развертывались по строго опредъзенному плану, доказывало, что тутъ нѣтъ мѣста импровизаціи, что все было предусмотрѣно заранѣе, все продумано, все подготовлено. Чуялась большая, длительная организаціонная работа, видно было, что Эссенъ и его штабъ много и продуктивно работали. Особенно отвѣтственна была, конечно, работа оперативнаго отдѣла штаба и его вдохновителя, капитана Котчака. Затѣмъ Колчакъ всталъ во главѣ минной обороны и здѣсь опять выдвинулся. Поэтому для меня не было сюрпризомъ, когда онъ былъ назначенъ на отвѣтственный постъ командующаго Черноморскимъ флотомъ съ производствомъ въ вице-адмиралы. Онъ

увхаль на югь, гдв и оставался вплоть до революціи.

Мнѣ пришлось встрѣтиться съ нимъ еще разъ, правда, мелькомъ, при очень грустной обстановкѣ. Колчакъ пріѣхалъ въ Петроградъ и пришелъ въ Таврическій Дворецъ. Его едва можно было узнать. Это былъ уже другой человѣкъ. Исхудавшій, осунувшійся, видимо, глубоко потрисенный тѣмъ разваломъ, который разложилъ уже балтійскій флоть и усиѣлъ перекинуться въ Черное море. Все, чѣмъ онъ жилъ, надъ чѣмъ онъ работалъ, что такъ любилъ, такъ старательно создавалъ, все разомъ рухнуло, обратилось въ прахъ и разложеніе. Ото былъ слишкомъ образованный военный морякъ, слишкомъ хорошо зналъ исторію другихъ флотовъ, слишкомъ понималъ сущность морской силы и поэтому отлично отдавалъ себъ отчетъ, что такой сложный и тонкій организмъ, какимъ является флотъ, не можетъ выдержать, и никогда не выдерживалъ ударовъ революціонной

грсзы. Для флота революція— гибель. Я обмѣнялся съ нимъ лишь немногими фразами, мы другъ друга отлично поняли, крѣпко пожали другъ другу руку и поспѣшили разойтись.

Было слишкомъ тяжело на душѣ, какъ на похоронахъ родимой матери.

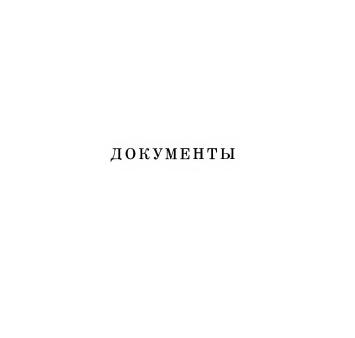

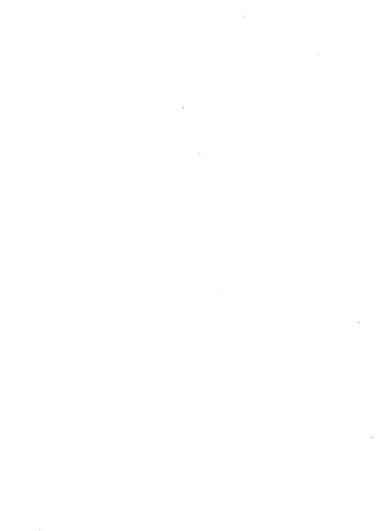

# Протоколы допроса адмирала А. В. Колчака

чрезвычайной слъдственной комиссіей въ Иркутскъ 21 января — 7 февраля 1920 г.

## Вступительныя замѣчанія\*

Сдача Омска (14 ноября 1919 года) открываеть послѣдній періодъ исторіи правиенія адмирала Колчака. Катастрофичность паденія Омска была подчеркнута еще тѣмь, что за нѣсколько дией до этого, 1-го ноября, въ торжественномъ засѣданіи Совѣщанія при начальникѣ добровольческихъ формированій адмираль Колчакъ заявиль, что Омскъ сданъ не будеть. «Сдача Омска, — сказаль онъ, невозможна. Потеря этого центра явилась бы тяжелымъ ударомъ всему пѣлу возрожденія русской государственности, допустить котораго нельзя.» (Газета «Русь», № 96.) И на слѣдующій день сибирсків газеты вышли съ аншлагомъ: «Верховный Правитель адмираль Колчакъ заявиль, что Омскъ сданъ не будетъ». Тогда же, въ первыхъ числахъ ноября, Главнокомандующимъ, вмѣсто ген. Дитерихса, былъ назначенъ ген. Сахаровъ, единственный изъ генераловъ, высказавшійся за возможность обороны Омска.\*\*

Правительство 10 ноября вытхало изъ Омска въ Иркутскъ, адмиралъ Колчакъ остался при арміи, отступая вмѣстѣ съ ней. 18 ноября Правительство прибыло въ Иркутскъ. Наканунѣ его пріѣзда, въ «Чехо-Словацкомъ дневникѣ» появился меморандумъ, рѣзко нападающій на произволь и безпорядки. царящіе въ тылу.

#### ЧЕШСКІЙ МЕМОРАНДУМЪ

«Невыносимое состояніе, въ какомъ находится наша армія, вынуждаеть насъ обратиться къ союзнымъ державамъ съ просьбой о совъть, какимъ образомъ чехо-словацкая армія могла бы обезпечить собственную безопасность и свободное возвращеніе на родину, вопросъ о чемъ разръшенъ съ согласія всъхъ союзныхъ державъ.

«Войско наше согласно было охранять магистраль и пути сообщенія въ опредѣленномъ ему районъ и задачу эту исполняло вполнъ добросовъстно.

\*\* 11-го декабря онъ былъ замъненъ ген. Каппелемъ.

<sup>\*</sup> Вступительныя зам'ячанія составлены на основаніи сибирских в дальне-восточных тазеть. Тексть чешскаго меморандума приводится по книг'в Г. Писа: «Сибирь, союзники и Колчакъ», Пекинъ 1921 г. Любопителыя по робности о «Политическом» Центрэ» и переговорахъ съ нимъ В. Н. Пепеляева можно найти въ воспоминаніяхъ N.: «Посл'яціне дни Колчаковщины», пом'ященныхъ въ № 2 «Сибирских Отпей», Новониколаевск, 1923 в.

«Въ настоящій моменть пребываніе нашего войска на магистрали и охрана ея становятся невозможными просто по причинъ безпѣльности, равно какъ и вслъдствіе самыхъ элементарныхъ требованій справедливости и гуманности. Охраняя желѣзную дорогу и поддерживая въ странѣ порядокъ, войско наше вынуждено сохранять то состояніе полнаго произвола и беззаконія, которое здѣсь вопармлось.

«Подъ защитой чехо-словацкихъ штыковъ, мѣстные русскіе военные органы позволяють себѣ дъйствія, передъ которыми ужаснется весь цивилизованный міръ. Выжиганіе деревень, избісніе мирныхъ русскихъ граждань цѣлыми сотнями, разстрѣлы безъ суда представителей демократіи, по простому подозрѣнію въ политической неблагонадежности — составляють обычное явленіе, и отвѣтственность за все передъ судомъ народовъ всего міра ложится на насъ: почему мы, имѣя военную силу, не воспротивились этому беззаконію.

«Такая наша пассивность является примымъ слѣдствіемъ принципа нашего нейтралитета и невмѣшательства во внутреннія русскія дѣла, и опа-то есть причина того, что мы, соблюдая полную лойяльность, противъ воли своей становимя соучастниками преступленій. Извѣщая объ этомъ представителей союзныхъ державъ, мы считаемъ необходимымъ, чтобы они всѣми средствами постарались довести до всеобщаго свѣдѣнія народовъ всего міра, въ какомъ морально трагическомъ положеніи очутилась чехо-словацкая армія, и каковы причины этого.

«Мы сами не видимъ иного выхода изъ этого положенія, какъ лишь въ немедленномъ возвращеніи домой изъ этой страны, которая была поручена нашей охранѣ, и въ томъ, чтобы до осуществленія этого возвращенія намъ была предоставлена свобода къ воспрепятствованію безправія и преступленій, съ какой бы стороны они ни исходили.

Иркутскъ, 13 ноября 1919 года.

Б. Павлу, д-ръ Гирса.»

Ударъ, нанесенный этимъ меморандумомъ, былъ тѣмъ болѣе тяжелъ, что Правительство ознакомилось съ нимъ впервые въ печати.

17 ноября во Владивосток в вспыхнуло возстаніе ген. Гайда, поддерживаемаго с-рами и сибирскими областниками. Возстаніе было на слѣдующій день подавлено ген. Розановымь.

Въ послѣдніе дни пребыванія Правительства въ Омскѣ и сейчасъ же по перевать въ Иркутскъ, три вопроса стояли въ центрѣ его вниманія. Во-первыхъ, вопросъ о новомъ составѣ Правительства, во-вторыхъ, вопросъ о подчиненіи воевныхъ властей въ тылу властямъ гранданскимъ, и наконецъ, въ третьихъ, вопросъ о созданіи представительнаго органа, который могъ бы поддержать авторитетъ Правительства и верпуть ему довѣріе широкихъ круговъ населенія. Основным положенія такого представительнаго органа, который долженъ былъ называться «Государственнымъ Земскимъ Совѣщаніемъ», были выработаны еще въ Омскѣ, и Верховный Правитель въ указѣ, опубликованномъ въ Правительственномъ Вѣстиикѣ отъ 16 ноября 1919 года (въ Иркутскѣ), повелѣть выборы въ Земское Совѣщаніе произвести не позяже 1 января 1920 г

<sup>23</sup> ноября адмираль Колчакъ подписаль слъдующія двъ грамоты объ отставкъ Вологодскаго и назначеніи предсъдателемъ Совъта Министровъ В. Н. Пепеляева.

### ГРАМОТА НА ИМЯ В. Н. ПЕПЕЛЯЕВА

«Викторъ Николаевичъ. Признавъ необходимымъ въ тяжелыхъ условіяхъ, перениваемыхъ страной, образованіе власти гражданской, твердой въ стремленіи къ водворенію правопорядка и проникнутой единой волей въ борьбѣ съ большевизмомъ до окончательнаго его искорененія и въ этихъ цѣляхъ внутренно объединенной, зная вашу несокрушимую энергію, стойкость въ проведеніи мѣропріятій истинно-государственныхъ, я призвалъ васъ на пость предсѣдателя совѣта министровъ.

Одновременно съ симъ я поручаю вамъ образованіе состава вашихъ сотрудниковъ по управленію страной, отвъчающаго уназаннымъ требованіямъ, и предлагаю представить на мое одобреніе списокъ лиць, намѣченныхъ Вами на посты членовъ совъта министровъ. Съ върой въ свътлое будущее нашей великой родины призываю всъхъ ея върныхъ сыновъ сплотиться въ настоящее тяжелое время вокрутъ власти, полнымъ моимъ довъріемъ облеченной.

Дано въ гор. Новониколаевскъ 23 ноября 1919 года.

Алмиралъ Колчакъ.»

#### ГРАМОТА НА ИМЯ П. В. ВОЛОГОДСКАГО

«Глубоноуважаемый Петръ Васильевичь. Въ условіяхъ тягостныхъ, не мен'є чъмъ нынъ переживаемыя страной, приняли вы постъ предсъдателя временнаго сибирскаго правительства лѣтомъ 1918 года. Подъ вашимъ руководствомъ оно объединило вссь освобожденный отъ совътской власти востокъ, и когда, за распыленіемь образованнаго на уфимскомь совъщаніи всероссійскаго временнаго правительства, я воспріяль отъ совъта министровъ, коего вы были предсъдателемъ, всю полноту верховной власти, вы неизмънно облегчали мнъ вашимъ опытомъ, многообразными занятіями тяжелое бремя правленія, всегда пользуясь неограниченнымь моимь довърјемь. Нынъ, когда ваше утомленіе оть непрерывныхъ тяжкихъ государственныхъ заботъ лишаетъ васъ возможности отдать служенію родинъ и борьбъ за нее столь энергіи и силы, какъ вы того желали бы, я, съ сожалъніемь разставаясь съ вами, какъ съ предсъдателемь совъта министровъ, считаю своимъ долгомъ высказать вамъ мою признательность за услуги, оказанныя вами родинъ, и увъренъ, что и на новомъ посту,\* мною вамъ порученномъ, вы будете продолжать служение единой, великой, свободной Россіи, отдавая этому служенію въ обстановк в спокойной, творческой, необходимой для св'ятлаго будущаго нашей родины, работы весь свой государственный опыть, всю силу любви великому русскому народу.

Дано въ г. Новониколаевскъ 23 ноября 1919 года.

Искренно уважающій вась, адмираль Колчакъ.»

Вновь назначенный В. Н. Пепсляевъ началь немедленно переговоры о вхожденіи въ кабинетъ представителей оппозиціи. Въ это время оппозиція группировалась вокругь такъ называемаго «Политическаго Центра», который объединяль партійныя организаціи с-ровъ и меньшевиковъ и находился въ контактъ съ земскими и городскими самоуправленіями, большинство гласныхъ которыхъ были соціалистически настроены. Лозунгами Политическаго Центра были: бойкотъ земскаго Совъщанія, созывъ земскаго Собра, отръшеніе адмирала Колчака, преданіе его и его министровъ суду и, наконець, миръ съ большевиками. В. Н. Пепеляевъ вель переговоры съ членомъ Политическаго Центра с-ромъ Волосовымь, при посредничествъ Яковлева, занимавшаго должность управляющаго

<sup>\*</sup> П. В. Вологодскій быль назначень предсъдателемь комиссіи по выборамь вь Учредительное Собраніе; оть этой должности онь отказался вь пользу Н. В. Чайковскаго.

Иркутской губерніей. Переговоры не привели къ желательнымъ результатамъ и въ послъднихъ числахъ ноября В. Н. Пепеляевымъ былъ организованъ кабинеть, въ составъ котораго вощли С. Н. Третьяковъ (мин. иностр. дълъ и министръзам'ьститель). А. А. Червень-Водали (мин. внутр. д'яль), Бурышкинь (мин. финансовъ), ген. Ханжинъ (военный министръ) и др. По сообщенію русскаго телеграфнаго агентства (Рта) программа новаго кабинета въ основныхъ чертахъ свопилась ить следующему: «1. управление страной только черезъ министровъ, приглашаемыхъ по выбору Пепеляева и утверждаемыхъ верховнымъ правителемъ: 2. отказъ отъ системы военнаго управленія страной; 3. борьба съ произволомь и беззаконіемь, къмь бы они ни чинились; 4. расширеніе правъ государственнаго земскаго совъщанія; 5. приближеніе власти къ народу, сближеніе съ оппозиціей, объединеніе всъхъ здоровыхъ силь страны; 6. сближеніе съ чехо-словаками; 7. всемърная поппержка побровольческаго пвиженія; 8. радикальныя мъропріятія въ борьбъ съ кризисомъ продовольствія и снаряженія арміи и населенія; 9. дальнъпшее сокращение въдомствъ. Вся программа построена на лозунгъ борьбы съ большевизмомь до возрожденія государственно-народныхъ силъ. Въ заключеніе своего доклада Пепеляевъ подчеркнулъ, что главное значение онъ придаетъ не перемънамъ въ личномъ составъ совъта министровъ, а скоръйшему планомърному проведенію программы въ жизнь.»

1 декабря (по сообщенію Рта) состоялось первое засѣданіе новаго кабинета, постъ котораго В. Н. Пепеляевъ отбыль въ ставку къ адмиралу Колчаку. Новое правительство въ публичныхъ заявленіяхъ рѣзко подчеркивало, что оно готово сдѣлать все находящееся въ предѣлахъ возможности для удовлетворенія оппозиціонныхъ злементовъ. Въ частности, Правительство намѣнило положеніе о Государственномъ Земскомъ Совѣщаніи въ томь смыслѣ, что въ составъ его должны были входить только члены по избранію. Въ бесѣдѣ съ представителемъ «Сибирской жизни» въ Томккъ, В. Н. Пепеляевъ назвалъ имѣющее собраться Земское Совѣщаніе Земскимъ Соборомъ. Однако, настроеніе оппозиціи нисколько не смягчилось и новый кабинетъ былъ встрѣченъ такъ же враждебно, какъ и старый. 25 ноября Иркутская Городская Дума вынесла постановленіе о необходимости образованія единаго соціалистическаго правительства и принятія мѣръ къ окончанію гражданской войны.

Хорошо характеризують политическую обстановку слѣдующія выдержки изъ ръчи министра-замъстителя, С. Третьякова, произнесенной 8 декабря 1919 года на з. съданіи Государственнаго Экономическаго Совъщанія въ Иркугскъ.

«Вы знаете, что взаимоотношенія Ставки и Главнокомандующаго на фронтѣ быти не всегда удовлетворительны. Вь этой организацій было много ошибокъв. Этоть Гордіевь узель должень быть разрублень. Скажу открыто: не распутань, а разрублень... Вопрось экономики, товарообмѣна, развитія производительных в силь страны — старые, набитые лозунги. Туть я буду безпощадень. Старая позниія правительства не можетт продолжаться дальше. То, что дѣлаль министрь снабженія и продовольствія — скажу прямо — есть величайшее преступленіе по отношенію къ странъ. Работать такь нельзя. Это не есть правильная экономическая политика, это есть разореніе, это — развращеніе страны, при которомъ не возможно честному человѣку работать для страны... Вопросы внутренней политики. Предсѣдатель Совѣта Министровь сказаль уже, что тамъ. гдѣ существують двѣ власти, — нѣть ни одной. Смѣшеніе гражданской и военной власти производить хаосъ Мы должны заявить, что въ вопросахъ гражданскаго правленія страной власть военная да подчинится власти гражданской. Только тогда можно будеть найти выходь изъ тяжелаго положенія...»

Оппозиціонное настроеніе выразилось на этомь же засѣданіи въ рѣчи представители Закупебыта, Емелина, потребовавшаго «открыто признать необходимость установленія гражданскаго мира на всей территоріи Россіи», а въ области внѣшней политики — «полное невмѣшательство иностранцевъ въ наши дѣла, за исключеніемъ того момента, когда такое вмѣшательство понадобилось бы для веденія мирныхъ переговоровъ». А на вопросъ съ мѣста, «съ кѣмъ миръ, съ большевиками ?» — Емелинъ отвѣтилъ: «Да, съ большевиками».

Такова была политическая обстановка, создавшаяся въ первой половинѣ декабря 1919 года. Руководимое Политическимъ Центромъ возстаніе вспыхнуло 21 декабря на Черемховскихъ угольныхъ копяхъ и вскорѣ перекинулюсь на Иркутскъ. Въ ночь съ 21 на 22 былъ поврежденъ мостъ, соединяющій городъ Иркутскъ съ пригородомъ, въ которомъ находился вокзалъ. Союзное командованіе запретило обстрѣливать прилегающія къ вокзалу части города, объявняв эту зону нейтральной. 24 декабря приказомъ адмирала Колчака, атаманъ Семеновъ былъ назначенъ Главнокомандующимъ всѣми воинскими силами въ тылу, съ подчиненіемъ ему командующихъ военными округами. 25 декабря Правительство обратилось со слѣдующимъ двумя воззваніями къ населенію и войскамъ:

#### ОБРАШЕНІЕ КЪ АРМІИ

Офицеры и солдаты! Враги государства хотять соблазнить вась миромь. Мира они не дацуть. Будеть холодь, толодь, будуть грабежи и звърства. Если вы повърите прокламаціямъ, вы погубите и всъхь тъхь, кто честно выполняль свой долгь на фронтъ, и всъхъ больныхъ и раненыхъ, которые выполнили свой долгь и ждуть заслуженнаго пріота. Кому могуть быть сейчась полезны возстанія, кромъ большевикамъ? Неужели вы, какъ Іуда, предадите тъхъ несчастныхъ, измученныхъ страдальцевъ, которые еще борятся съ большевиками? Нъть, вы не окажетесь измънниками! Не сегодня-завтра придуть силы съ Востока, которыя помотуть вамъ защитить порядокъ, спасуть насъ всъхъ отъ большевизма и отъ голода. Помните, что хлъбъ идеть сейчасъ только съ Востока. Правительство выполняеть свой долгь и призываеть васъ честно исполнить прискту.

За предсъдателя совъта министровъ А. Червенъ-Водали.

Военный министръ, генералъ отъ артиллеріи Ханжинъ.

#### ОБРАЩЕНІЕ КЪ НАСЕЛЕНІЮ

Правительство новаго состава, принявъ власть въ тяжелые дни военныхъ неудачь, сифло, открыто признало ошибки, допущенныя омской властью. Правительство поставило своей задачей утвержденіе законности и порядка въ странѣ, обезпеченіе для населенія всѣхъ гражданскихъ свободъ, снабженіе его продовольствіемъ, предметами первой необходимости. Съ этой цѣлью правительство съ полной искренностью и довѣріемъ призвало къ государственной работѣ представителей городскихъ и земскихъ самоуправленій, всѣхъ круговъ общественности, предлагало имъ войти въ составъ совѣта министровъ. Правительство подготовило также скорѣйшій созывъ земскаго государственнаго совѣщанія, которое должно будетъ явиться выраженіемъ воли и мысли народа и издавать законы. По новому закону въ совѣщаніе войдутъ только выборные члены. Число представителей крестьянскаго и городского населенія удвоено. Но вмѣсто того, чтобы помочь власти въ ен честныхъ стремленіяхъ, часть общества, сочувствуя большевизму, и забывъ долгь передъ родиной и арміей, организовала смуту, задушення правать зака правительства подъть передъ родиной и арміей, организовала смуту, задушення правать зака правать зака правать подотъ передъ родиной и арміей, организовала смуту, заду-

мала перевороты, расчищающіе путь большевистскимь бандамь, ихъ грабежамь и насиліямъ. Правительство, искренне въря въ государственный разумъ населенія, н'ікоторое время не прим'іняло жестокихъ м'іръ противъ возставшихъ. ожидая, что они одумаются и не захотять быть предателями. Дальнъйшее развитіе смуты грозить нев роятными бъдствіями и лишеніями арміи, которая продолжаеть бороться на фронтъ, раненымъ и больнымъ, которые тянутся безконечными эщелонами на линію желъзныхъ дорогъ, женщинамъ и дътямъ, которыя ишуть пріюта, наконець, всему населенію, проповольствіе котораго сейчась ипеть только съ Востока и которое, конечно, ни во время безпорядковъ, ни, тъмъ болъе, въ случат успъха мятежниковъ, получаться не будетъ. Тъ, кто мъшаетъ правительству работать, совершають тягчайшее преступленіе. Открывь дорогу большевикамъ, погубивъ армію, остановивъ транспортъ, отдать измученную страну еще новымъ тяжелымъ лишеніямъ - это могуть дёлать только враги государства и народа. Поэтому правительство, призывая населеніе къ полному спокойствію и подчиненію закону и власти, къ поддержанію порядка и исполненія долга передь родиной и арміей, твердо заявляєть, что съ настоящаго момента всякія попытки сопротивленія законной власти будуть решительно подавляться. вительство располагаеть достаточной силой, чтобы прекратить смуту и обезпечить порядокъ. Идущія съ Востока сильныя подкр'єпленія разъ навсегда положать конецъ подобнымъ выступленіемъ.

За предсъдателя совъта министровъмин. внутр. дълъ Червенъ-Водали.

Атаманъ Семеновъ снарядилъ карательную экспедицію въ Иркутскъ, подъ командой ген. Скипетрова, которая, однако, союзньми войсками къ Иркутску пропущена не была, вслѣдствіе чего атаманъ Семеновъ обратился къ командующему союзными войсками, ген. Жанену, со слѣдующей телеграммой:

«Телеграмма во Владивостокъ изъ Читы, безъ номера, подана 27 декабря. Пркутскъ, командующему союзными силами Западной Сибири генералу Жаненъ, коп. чехо-штабу, Иркутскъ, комвойсками, ген.-лейт. Артемьеву, нач. гарнизона, генералъ-майору Сычеву, Владивостокъ, командующему союзными силами на Дальнемъ Востокъ Оой, генералу Чечекъ, копія полковнику Магамаеву.

Генералы Вагинъ и Сычевъ понесли мнъ, что вами объявлено нейтральной зоной все Глазковское предмъстье города Иркутска, гдъ находятся преступники и изм'єнники родины - повстанцы, а когда правительственный командный составъ иркутскаго военнаго округа во имя выполненія лежащаго на немъ служебнаго долга и долга передъ родиной предпринимаетъ мѣры къ подавленію бунта и возстанія, то вы, ваше превосходительство, приказываете чешскимъ войскамъ открыть огонь по правительственнымъ войскамъ, по району, занятому мирнымъ гражданскимъ населеніемъ, которое осталось в'єрнымъ правительству. Разр'єшеніе находиться въ нейтральной зон'в повстанцамъ, взбунтовавшимся противъ существующаго правительства и неудаленіе ихъ оттуда есть оказаніе имъ поддержки и покровительства, а препятствованіе подавленію возстанія путемъ вооруженнаго воздъйствія чешскихъ войскъ есть актъ вооруженнаго выступленія союзныхъ войскь противъ существующихъ законныхъ органовъ россійской государственной власти. Кром' этого, я усматриваю, что этимъ распоряженіемъ чешскія войска противопоставляются правительственнымъ войскамъ. Съ чешскими же войсками у меня установлены самыя дружественныя братскія отношенія. Своей предыдущей телеграммой я уже гарантироваль свободный безпрепятственный прозадь на востокъ какъ союзнымъ миссіямъ, такъ и чешскимъ войскамъ. Категорически заявляя, что къ выполненію этого мною будуть приняты самыя энергичныя міры, вновь настоятельно прошу ваше превосходительство или о немедленномъ удаленіи изъ нейтральной зоны повстанцевъ, или не чинить препятствій къ выполненію подчиненными мить войсками моего приказа о немедленномъ подавленіи преступнаго бунта и о возстановленіи порядка. Этотъ приказъ отданъ мною во исполненіе повел'явіл верховнаго правителя и верховнаго главнокомандующаго и долженъ быть мною выполненъ, къ чему меня обязываетъ долгъ передъ родиной. Твердо в'Бря, что высшій представитель благородной Францій, неуклонно стоя на принципахъ дружбы Францій и Россіи, и въ этомъ случаї останется в'врнимъ той героической союзниці Россіи.

346/II. Главнокомандующій войсками Дальняго Востока и иркутскаго воен-

наго округа, генералъ-лейтенанть атаманъ Семеновъ.»

Въ послъднихъ числахъ декабря министръ-замъститель Третьяковъ уъхалъ изъ Иркутска въ Читу, главой Правительства въ Иркутскъ оставался министръ внутреннихъ дълъ А. А. Червенъ-Водали; адмиралъ Колчакъ, вмъстъ съ министромъ-предсъдателемъ В. Н. Пепеляевымъ, были въ Нижнеудинскъ; связь между Верховнымъ Правителемъ, министромъ-предсъдателемъ и министрами, остававшимися въ Иркутскъ, поддерживалась только случайно. 2 января начались переговоры между министрами, оставшимися въ Иркутскъ, и представителями повстанцевъ. (Протоколы этихъ переговоровъ опубликованы въ Харбинъ въ 1921 г., подъ заглавіемъ: «Стенографическій отчеть переговоровь о сдачѣ власти Омскимъ Правительствомъ Политическому Центру въ присутствіи Высшихъ Комиссаровъ и Высшаго Командованія Союзныхъ Державъ.») Непріемлемымъ требованіемъ Политическаго Центра было выдача адмирала Колчака и его сотрудниковъ для суда надъ ними. Переговоры ни къ чему не привели и ничъмъ не окончились. 4 января вечеромъ войска Политическаго Центра, т. наз. Сибирская Національная Армія, подъ командой капитана Калашникова, заняли Иркутскъ. Въ тотъ же день въ Нижнеудинскъ адмиралъ Колчакъ подписалъ свое отреченіе.

## УКАЗЪ; ВЕРХОВНАГО ПРАВИТЕЛЯ

4 января 1920 г., городъ Н.-Удинскъ

«Въ виду предръшенія мною вопроса о передачъ Верховной Всероссійской Власти Главнокомандующему вооруженными силами Юта Россіи Генералъ-Лейтенанту Деникину, впредь до полученія его указаній, въ цъляхъ сохраненія на нашей Россійской Восточной Окраинъ оплота Государственности на началахъ неразрывнаго единства со всей Россіей:

1. Предоставляю Главнокомандующему вооруженными силами Дальняго Востока и Иркутскаго военнаго округа, Генералъ-Лейтенанту Атаману Семенову всю полноту военной и гражданской власти на всей территоріи Россійской Во-

сточной Окраины, объединенной Россійской Верховной властью.

 Поручаю Генераль-Лейтенанту Атаману Семенову образовать органы Государственнаго Управленія въ предълахъ распространенія его полноты власти.

> Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ. Предсъдатель Совъта Министровъ В. Пепелявъъ. Директоръ Канцеляріи Верховнаго Правителя Генераль-Маіоръ Мартьяновъ.»

5 января адмираль Колчакь распустиль свою охрану и вмъстъ съ В. Н. Пепеллевымь перешель въ поъздъ союзниковъ, которые гарантировали ему профадъ на Востокъ. Поъздъ шель подъ всъми союзническими флагами. На станціи

Иннокентьевской поъздъ быль задержанъ. Адмиралу Голчаку было заявлено, что его дальше не повезуть, и онь, вмъстъ съ В. Н. Пепеляевымь, быль отданъ представителямъ Полигическаго Центра.

Для суда надъ адмираломъ Колчакомъ была организована чрезвычайная слъдственная комиссія, протоколы допроса которой ниже приводятся. 25 января 1920 г. власть въ Иркутскъ отъ Политическаго Центра перешла къ Совъту Рабочихъ и Солдатскихъ депутатовъ. 7 февраля адмиралъ Колчакъ и В. Н. Пепеляевъ были казнены.

Печатаемый ниже текстъ точно воспроизводить копію протоколовъ допроса. (Протоколы были написаны по новой орвографіи.) Исправлены лишь не возбуждающія сомивній описки переписчиць. Въ сомнительныхъ случаяхъ поправки вводятся въ квадратныхъ скобкахъ ([]). Слова лишнія и искажающія смысль вставлены въ остроугольныя скобки (<>). Круглыя скобки, также, какъ многоточія, обозначающія пропуски, воспроизведены съ копіи протоколовъ.

#### 21 ЯНВАРЯ 1920 Г.

Председатель: Вы присутствуете перед Следственной Комиссией в составе ее Председателя Попова, заместителя председателя В. П. Денике, членов комиссин: Г. Г. Лукьянчикова и Алексеевского для допроса по поводу Вашего задержания. Вы адмирал Колчак?

Адм. Колчак: Да, я адмирал Колчак.

Председатель: Мы предупреждаем Вас, что Вам принадлежит право, как и всякому человеку, опрашиваемому Чрезвычайно-Следственной Комиссией, не давать ответов на те или иные вопросы и вообще не давать ответов. Вам сколько лет?

Адм. Колчак: Я родился в 1873 [1874]\* году, мне теперь 46 лет. Родился я в Петрограде на Обуховском заводе. Я женат формально законным браком, имею одного сына в возрасте 9 лет.

Председатель: Вы являлись Верховным Правителем?

Адм. Колчак: Я был Верховным Правителем в Омске Российского Правительства, — его называли Всероссийским, но я лично этого термина не употреблял. Моя жена Софья Федоровна раньше была в Севастополе, а теперь находится во Франции. Переписку с ней я вел через посольство. При ней находится мой сын Ростислав.

Председатель: Здесь добровольно арестовалась г. Тимирева. Какое она

имеет отношение к Вам?

Адм. Колчак: Она моя давнишняя знакомая, она находилась в Омске, где работала в моей мастерской по шитью белья и по раздаче его воинским чинам больным и раненым. Она оставалась в Омске до последних дней и затем, когда я должен был уехать, по военным обстоятельствам, она поехала со мной в поезде. В этом поезде она доехала сюда до того времени, когда я был задержан чехами. Когда я ехал сюда, она захотела разделить участь со мною.

Председатель: Скажите, адмирал, она не является Вашей гражданской

женой, мы не имеем право зафиксировать этого?

Адм. Колчак: Нет.

Н. А. Алексеевский: Скажите нам фамилию Вашей жены.

Адм. Колчак: Софья Федоровна Омирова. Я женился в 1904 году, здесь, в Иркутске, в марте месяце. Моя жена уроженка Каменец-Подольской губ. Отец ее был судебным деятелем или членом Каменец-Подольского Суда, он умер давно, я его не видал и не знал. Отец мой, Василий Иванович Колчак, служил в мор-

Подъ началомъ службы во флотъ имъется, повидимому, въ виду поступление въ гарде-

маринскіе классы.

<sup>\*</sup> Въ листовкъ, выпущенной издательствомъ «Освобожденіе Россіи» въ 1919 г. въ Перми, даты заглавіемъ: «Адмирал Александр Васильевич Колчак», приводятся стъдующія даты: «А. В. Колчак родился в 1874 году, службу свою во флоте начал с 1891 года и в 1894 году был произведен в мичманы».

ской артиллерии. Как все морские артиллеристы, он проходил курс в Горном Институте, затем он был на уральском Златоустовском заводе, после того он был приемщиком морского веломства на Обуховском заволе. Когла он ущел в отставку, в чине генерал-майора, он оставался на этом заводе в качестве инженера или горного техника, там я и родился. Мать моя Ольга Ильинична, урожденная Посхова. Отец ее происходит из дворян Херсонской губ. Мать моя уроженка Одессы и тоже из дворянской семьи. Оба мои родители умерли. Состояния они не имели никакого. Мой отец был служащий офицер. После Севастопольской войны, он был в плену у французов и при возвращении из плена женился, а затем он служил в артиллерии [....] в Горном Институте. Вся семья моего отца содержалась исключительно только на его заработки. Я православный, до времени поступления в школу я получил семейное воспитание под руководством отца и матери. У меня есть одна сестра Екатерина, была еще одна сестра Любовь, но она умерла в детстве. Сестра моя Екатерина замужем, фамилия ее Крыжановская. Она осталась в России, где она находится в настоящее время, я не знаю. Жила она в Петрограде, но я не имею о ней никаких сведений с тех пор, как я уехал из России.

Свое образование я начал в 6-й Петроградской Классической Гимназии, гле я пробыл до 3-го класса, затем в 1888 [86?] году я поступил в Морской Корпус 12 лет и окончил свое воспитание в Морском Корпусе в 1894 году. В Морской Корпус я перевелся по собственному желанию и по желанию отца. Я был фельдфебелем, шел я все время первым или вторым в своем выпуске, меняясь со своим товарищем, с которым поступил в Корпус, из Корпуса вышел вторым и получил премию адмирала Рикорда. Мне тогда было 19 лет. В корпусе был установлен целый ряд премий для 5 или 6 первых выходящих и они получались по старшинству. По окончании Корпуса, я начал свою службу. По выходе из Корпуса в 1894 году я поступил в Петроградский 7-й флотский экипаж, пробыл там я несколько месяцев до весны 1895 года, когда был назначен помощником вахтенного начальника на только что законченном тогда постройкой и готовящемся к отходу заграницу броненосном крейсере «Рюрик». Затем я пошел в первое мое заграничное плавание. Крейсер «Рюрик» ушел на восток и здесь во Владивостоке я ушел на другой крейсер «Крейсер» в качестве вахтенного начальника в конце 1896 года. На нем я плавал в водах Тихого Океана до 1898 года, когда этот крейсер вернулся в Кронштадт. Это было первое мое большое плавание. В 1898 году, я был произведен в лейтенанты и вернулся уже из этого плавания вахтенным начальником. Во время моего первого плавания, главная задача была чисто строевая, на корабле, но кроме того, я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами, я готовился к Южно-Полярной экспедиции, но занимался этим в свободное время, писал списки, изучал южно-полярные страны, у меня была мечта найти Южно-Полярный Полюс, но я так и не попал в плавание на Южном Океане.

Н. А. Алексеевский: Как протекала Ваша служба по возвращении? Вы поступили в Академию?

Адм. Колчак: Нет, это мне не удалось сделать. Когда я вернулся в мае 1899 [98?] года в Петроград, я затем в декабре ушел онять на восток, уже на линейном корабле— на броненосце «Петропавловск». Лето я проплавал в Морском Кадетском Корпусе на крейсере «Князь Пожарский» и ушел на Дальний Восток.

Когда в 1899 году вернулся в Кронштадт, я встретился там с адмиралом Макаровым, который ходил на «Ермаке» в свою первую Полярную экспедицию. Я просил его взять меня с собой, но, по служебным обстоятельствам, он не мог этого сделать и «Ермак» ушел без меня. Тогда я решил снова идти на Дальний Восток, полагая, что, может быть, мне удастся попасть в какую нибудь экспедицию — меня очень интересовала северная часть Тихого Океана в гидрологическом отношении. Я хотел попасть на какое нибудь судно, которое уходит для охраны котикового промысла, на Командорские Острова, к Беринговому морю, на Камчатку. С адм. Макаровым я очень близко познакомился в эти дни, так как он сам работал много по океанографии.

Тут произошли большие изменения в моем плавании. В сентябре месяце я ушел на «Петропавловске» в Средиземное море, чтобы через Суец пройти на Дальний Восток, и в сентябре я прибыл в Пирей. Здесь я совершенно неожиданно для себя получил предложение барона Толя принять участие в организуемой Академией Наук под его командованием Северо-Полярной экспедиции в качестве гидролога этой экспедиции. Мои работы и некоторые печатные труды обратили на себя внимание барона Толя, ему нужно было трех морских офицеров и из морских офицеров он выбрал меня. Я получил предложение через Академию Наук принять участие в этой экспедиции. Я это предложение принял немедленно, так как оно отвечало моим желаниям, и в декабре месяце Морское министерство меня откомандировало в распоряжение Академии Наук. Из Пирея я уехал в Одессу, затем в Петроград и в январе я явился к барону Толю и поступил в его распоряжение. Мне было предложено кроме гидрологии принять на себя еще должность во второй магнитовой экспедиции, там был специалист по магнитологии Зейберг и мне было предложено, в качестве его помощника, и этим заняться. Для того, чтобы меня подготовить к этой задаче, я был назначен на главную физическую обсерваторию в Петрограде и затем в Павловскую магнитную обсерваторию. Там я три месяца усиленно занимался практическими работами по магнитному делу для изучения магнитизма. Это было в 1900 году. С самого начала я проходил [курс] на Петроградской физической обсерватории, а детально я работал в Павловске. Наконец, экспедиция была снаряжена и она вышла в июле месяце из Петрограда на судне «Заря», которое было оборудовано в Норвегии для полярного плавания строителем «Фрама». Я поехал в Норвегию, где занимался в Христиании у Нансена, который был другом барона Толя. Он научил меня работать по новому методу.

Н. А. Алексеевский: Вы не можете ли сказать, кто из состава этой экспедиции в настоящее время жив и находится в настоящее время с Вами в сношениях?

Адм. Колчак: Теперь все сношения со всеми у меня порвались. Барон Толь постояные поддерживал связь, гра теперь Бируля, я не знаю. Заглем был еще один большой приятель, товарищ по экспедиции, Волосович, который потом пошел геологом, где он находится теперь — я тоже не знаю. Из офицеров там был Коломийнев, он, кажется, здесь в Иркутске. Виделся я с ним, когда в 1917 году он опять уходял к устью Лены. Экспедиция ушла в 1900 году [на север], где она пробыла до 1902 года. Я все время был в этой экспедиции. Зимовали мы в Таймыре, две зимовки на Ново-Сибирских островах, на острове Котельникове, затем на 3-ий год барон Толь, видя, что нам не удалось пробраться на север от Н.-Сибирских островов, предпринял самую экспедицию. Вместе с Зейбергом и 2-мя каюрами, он отправился на север Сибирских островов, у него была идея расположения большого материка, который он хотел найти, но в этом году состояние льда было

такое, что мы могли проникнуть только к земле Бенета, а дальше не могли. Тогда он решил, что на судне туда не пробраться и он ушел. В виду того, что у нас окончились запасы, он приказал нам пробраться к земле Бенета и занять ее. а. если это не удастся, то идти к устью Лены и вернуться через Сибирь в Петроград, привести все коллекции и начать работать по новой экспедиции. Сам он рассчитывал самостоятельно вернуться на Н.-Сибирские острова, где мы оставили склады. В 1902 году, весною, барон Толь ушел от нас с Зейбергом, с тем. чтобы потом больше не возвращаться: он погиб во время перехода обратно с земли Бенета. Лето мы использовали на попытку пробраться на Север к земле Бенета, но нам не удалось. Состояние льда было еще хуже. Когда мы проходили северную параллель Сибирских островов, нам встречались большие льды, которые не давали нам проникнуть дальше. С окончанием навигалии мы пришли к устью Лены и тогда к нам вышел старый пароход «Лена», снял всю экспедицию с устья Тикс[т]и, коллекции были перегружены на «Лену» и мы вернулись в Якутск, затем в Иркутск и в декабре месяце 1902 года мы прибыли в Петроград. На заседании Академии Наук было доложено общее положение работ экспедиции и о положении барона Толя. Его участь чрезвычайно встревожила академию. Действительно, предприятие его было чрезвычайно рискованное, шансов было очень мало, но барон Толь был человек, который верил в свою звезду и в то, что ему все сойдет, и пошел на это предприятие. Академия была чрезвычайно встревожена, и тогла я на заседании поднял вопрос о том, что надо сейчас, немедленно, не откладывая ни одного дня, снаряжать новую экспедицию на Землю Бенета для оказания помощи барону Толю и его спутникам, и так как на «Заре» это сделать было невозможно, был декабрь, а весною надо было быть на Н.-Сибирских островах, чтобы использовать лето — «Заря» была вся сбита то нужно было оказать быструю и решительную помощь. Тогда я, подумавши, и взвесивши все, что можно было сделать, предложил пробраться на землю Бенета и, если нужно, даже за поисками барона Толя на шлюпках. Предприятие это было такого же порядка, как и предприятие барона Толя, но другого выхода не было, по моему убеждению. Когда я предложил этот план, мои спутники отнеслись чрезвычайно скептически, и говорили, что это такое же безумие, как и шаг барона Толя, но, когда я предложил самому взяться за выполнение этого предприятия, то Академия Наук дала мне средства и согласилась предоставить мне возможность выполнить этот план так, как я нахожу нужным. Академия дала мне полную свободу и обеспечила меня средствами и возможностью это выполнить. Тогда я в январе месяце уехал в Архангельск, где я выбрал себе четырех спутников из мезенских тюлене-промышленников. Со мною согласились идти еще двое из моих матросов из экспедиции — Беличев и Орлов. Когда я приехал на с'езд тюлене-промышленников, они заинтересовались этим делом, выбрали мне 4-х охотников, привыкших в плаванию во льду и я с ними, с двумя матросами и 4-мя тюлене-промышленниками, в декабре выехали обратно в Иркутск для того, чтобы здесь подготовить на Север все необходимое, чтобы немедленно уехать на Н.-Спопрские острова, которые я пабрал, как базу; я обратился по телеграфу в Якутск к одному политическому ссыльному П. В. Оленьину, с которым я познакомился. Он занимался изучением Якутского края. Я обратился к нему, чтобы он за время моего отсутствия проехал на Север, подготовил вещи, собак для перехода на Н.-Сибирские острова. Он на это согласился и все это выполнил. Затем из Иркутска я поехал обратно в Якутск, не теряя нигде ни одного дня, как можно скорее из Якутска поехал в Верхоянск,

где меня ожидал Оленьин, который закупил собак, затем на собаках я поехал к устью Тиксти, взял с «Зари» один из хороших китобойных вельботов, на собаках протащил обратно в Устьянск и в начале мая я вместе с своими 6-ью спутниками, Оленьиным и партией местных якутов и тунгузов, которые были, как каюры, с транспортом 160 собак, вышел из Устьянска на остров Котельников. Я перебрался на Н.-Сибирские острова, вышел около мыса Медвежьего, около острова Котельникова. Этот переход на Н.-Сибирские острова я делал в мае месяце. Там началась уже таль, разлив рек. Затем я остался ожидать векрытия моря. Я оставил запас провизии, больше я не мог с собою взять, как на три месяца, мне надо было прокормить людей, собак и приберегать на обратный путь. Тогда мы разделились, Оленьин с туземцами остались летовать на островах и ваниматься охотой для того, чтобы приготовить мяса. Часть собак пришлось убить, часть этой партии с собаками оставалась на летовку на Н.-Сибирских островах, а я с 6-ю спутниками остался на мысе Медвежьем ожидать вскрытие моря и занимался, главным образом, охотой, чтобы прокормить себя. Затем в июле месяце море вскрылось и я на вельботе, который был там подготовлен с 6-ю спутниками, когда тронулся лед от берега, в этот же день и пошли вдоль южного берега Сибирских островов, вдоль Котельникова, направились в Благовещенский пролив, между Новой Сибирью, затем, пробираясь через этот пролив, я вышел на северо-западную часть острова «Новая Сибирь». Это был ближайший пункт, с которого надо было идти в открытый океан на Землю Бенета. Затем перелохнув, на Новой Сибири, мы отправились дальше на север. В противоположность предшествующему 1902 году, когда все море в этом месте было забито льдами, я встретил совершенно открытое море, не было даже льда достаточно большого, чтобы можно было вылеэть на него и отдохнуть, приходилось сидеть все время в шлюпках, а все время был свежий ветер. Наконец мы добрались до вемли Бенета 5 [6] августа, на Преображенье. Этот мыс я назвал мысом Преображенским, [там] я высадился на остров Бенета. Ближайшее же обследование этого берега очень скоро дало нам признаки пребывания там партии барона Толя. Мы нашли груду камней, в которой находилась бутылка с запиской со схематическим планом острова, с указанием, что там находятся документы. Руководствуясь этим, мы очень скоро, в ближайшие дни, пробрадись к тому месту, где барон Толь со своей партией находились на этом острове. Там мы нашли коллекции, геологические инструменты, научные, которые были с бароном Толем, а затем и краткий документ, который дал последние сведения о судьбе барона Толя. Он говорил, что барон Толь прибыл в 1902 году летом на остров Бенета, где он в конце концов решился сначала зимовать, так как уже было поздно, а главное, что их чрезвычайно задержало там, это попытка охоты. Они старались там охотиться, чтобы пополнить свои запасы, но сделать [этого] им не удалось. Поэтому барон Толь сначала решил перезимовать, надеясь на весеннюю охоту, и продолжать уже дальнейшее движение весною с наступлением светлого времени, так как в августе уже становится темно. Охота эта была неудачна и в октябре месяце выяснилось, что партия перезимовать не может, что ей придется умереть там с голоду. Тогда в конце ноября 1902 года, барон Толь решился на отчаянное решение - идти на юг, в то время, когда уже наступили полярные ночи, когда температура понижается до 40°, когда море, в сущности говоря, даже в открытых местах не имеет воды, а покрыто льдом, так что двигаться почти совершенно невозможно ни на собаках, ни на шлюпках, ни пешком. В такой обстановке в полярную ночь, он двинулся со своими спутниками на юг. Документ его кончался такими словами: сегодня отправились на юг, все здоровы, провизии на 14 дней. Партия, конечно, вся погибла. Тогда я увидал, что ее [моя] задача разрешена, что Толь ушел на юг, значит, оставалось сделать последний перехоп на Сибпрских островах и осмотреть все склады, которые были заложены, чтобы узнать, не оставался ли где нибудь барон Толь. Эту задачу выполнил, частью Оленьин. Затем я отправился обратно в августе на Н.-Сибирские острова. Осмотрел по дороге склады, которые были заложены, все было цело, никаких признаков возвращения барона Толя не было. Факт его гибели остался почти несомненным. Через 42 дня плавания на этой шлюпке я вернулся снова к своему первому исходному пункту, около мыса Медвежьего острова Котельникова; был конец [августа] и начало сентября. Там я оставался до замервания моря, а в октябре я перешел обратно на материк в Устьянск. Все спутники мои остались живы, Оленьин выполнил свою задачу, сохранил собак, без крайних лишений. Мы вернулись все, не потерявши ни одного человека. Оттуда мы, обычным путем, поехали в Верхоянск, а затем в Якутск. Это было уже в 1903[4] году. В декабре месяце я ушел из Устьянска, в январе был в Верхоянске, а затем в конце января прибыл в Якутск, как раз накануне об'явления Русско-Японской войны. С тех пор я с Оленьиным не видался до прошлого года в Харбине, он потом работал на Амуре в золотопромышленной компании.

Н. А. Алексеевский: Он был политический ссыльный или уголовный?

Адм. Колчак: Он был политический ссыльный, он студент Московского Университета. У него была склонность к изысканиям, я бы сказал, к научному авантюризму. Его интересовал край и, когда он получил амнистию, за свою экспедицию, он вернулся обратно из Петрограда в Якутск.

Н. А. Алексеевский: А с другими ссыльными Вы в Якутской области не входили в сношения?

Адм. Колчак: Я встречался с ними в Верхоянске и в Устьянске, но не завязывал сношений, потому что я бывал временно; близко я ни с кем не знакомился, потому что я везде бывал по нескольку дней. Когда я в Якутске получил извещение о том, что случилось нападение на наши корабли в Порт-Артуре и вслед затем известие о том, что Адмирал Макаров назначается командующим флотом в Тихом Океане, я по телеграфу обратился в Академию Наук с просьбой вернуть меня в морское ведомство, и обратился в морское ведомство с просьбой послать меня на Дальний Восток, в Тихоокеанскую Эскадру, для участия в войне. Затем, так как Оленьин был в курсе всех дел экспедиции, я ему мог сдать все дела, людей, заботы о них, ценности многие, научные коллекции, которые он главным образом составил и со всем этим поехал в Петроград для доклада в Академию Наук. А сам я из Иркутска поехал на Дальний Восток. Меня не хотели отпускать, но в конце концов, после некоторых колебаний Президент Академии В. Кн. Константин Константинович, к которому я непосредственно обратился, устроил так, что меня Академия отчислила и передала в ведомство, а тут я получил приказание ехать в Порт-Артур. Тогда я выехал в Иркутск. В Иркутск приехали меня повидать мой отец и моя теперешняя жена. Я ушел женихом, должен был жениться после первой экспедиции, но вторая экспедиция помешала, затем наступила война и я решил, что надо жениться. Здесь в Иркутске я обвенчался со своей женой, после чего, пробывши несколько дней, я уехал вместе со своим другом Беличем, сказавшим, что он пойдет со мною дальше, поморы же вернулись назад. Я прибыл в Порт-Артур примерно в марте месяце или в начале апреля, Макаров тогда еще был жив. Прибывши в Порт-Артур, я явился к адмиралу

Макарову, которого просил о назначении меня на более активную деятельность. Он меня назначил на крейсер «Аскольд», так как по его мнению, мне нужно быль мемного отдохнуть, пожить в человеческой обстановке на большом судне. Я просил назначить меня на миноносец, но он упорно не хотел назначать меня на минные суда. На этом «Аскольде» я пробыл до гибели адм. Макарова, которая произошла на моих глазах 31 марта. После гибели адм. Макарова, конавначен на очень короткое время на минный заградитель «Амур», а затем на миноносец «Сердитый», в качестве командира. На этом миноносец, после того, как я вступил в командование, я не рассчитал своих сил, которые уже за все это время были подорваны, я получил очень гяжелое воспаление легких, которое меня заставило слечь в госпиталь. Там я провел около месяца, затем в июле, оправившись от воспаления легких, я снова продолжал командовать миноносцем до осень. К осени у меня снова начали сказываться последствия моего пребывания на крайнем севере, а именно — появились признаки суставного ревматизма.

А. Н. Алексеевский: Значит, Вы в выходе эскадры в июле не участвовали? Адм. Колчак: Нет, в выходе эскадры я участвовал, я был уже на миноносце, но в боях наш миноносец не участвовал, шел другой отряд, мы только проводили выход эскадры, а затем вернулись, так как мой миноносец должен был оставаться в Порт-Артуре. Затем я осенью видел, что мне становится на миноносце все хуже и хуже. После того как был июльский неудачный бой и прорыв во Владивосток и началась систематическая планомерная осада крепости, центр тяжести всей борьбы перенесся на сухопутный фронт. Здесь последнее время мы уже занимались постановкой, главным образом, мин и заграждений около Порт-Артура и мне удалось, в конце концов, поставить минную банку на подходах к Порт-Артуру, на котором взорвался японский крейсер «Такосадо». Результат пребывания на севере - ревматизм и общее положение дел, при котором центр тяжести войны переносился на сухопутный фронт, заставили меня в сентябре просить назначить меня на сухопутный фронт. Все время я принимал участие в мелких столкновениях и боях во время выходов. Осенью я перешел на сухопутный фронт. Я вступил в крепость, командовал там батареей морских орудий на северо-восточном фронте крепости и на этой батарее я оставался до сдачи Порт-Артура, до последнего дня и едва даже не нарушил мира, потому что мне не дано было знать, что мир заключен. Я жил в Порт-Артуре до 20-х чисел октября [декабря]\*, когда крепость пала. Когда была сдача крепости, я уже еле еле ходил, но держался еще, и когда было падение Порт-Артура, мне пришлось лечь в госпиталь, так как у меня развился в очень тяжелой форме суставной ревматизм. Ранен я был легко, так что это меня почти не безпокоило, а ревматизм меня совершенно свалил с ног. Эвакупровали всех, кроме меня, тяжело раненых и больных, я остался лежать в госпитале в Порт-Артуре. В плену японском я пробыл до апреля месяца, когда я начал уже несколько оправляться, оттуда нас отправили в Дальний, а затем в Нагасаки. В Нагасаки партия наших больных и раненых получила очень великодушное предложение японского правительства, переданное французским консулом, о том, что правительство Японии предоставляет нам возможность пользоваться, где мы захотим водами и лечебными учреждениями Японии или же, если мы не желаем оставаться в Японии, вернуться на родину без всяких условий. Мы все предпочли вернуться домой. И я вместе с группой больных и раненых офицеров, через Америку, отправились в Россию. Это было в конце

<sup>\*</sup> Портъ-Артуръ былъ сданъ 20 декабря 1904 г.

апреля 1905 года. Все мы через Америку вернулись в Петроград. В Петрограде меня сначала освидетельствовала комиссия врачей, которая и признала меня совершенным инвалидом, дала мне 4-х месячный отпуск для лечения на водах. где я лечился все лето до осени. С осени я продолжал свою службу, причем на мне лежала обязанность перед Академией Наук дать прежде всего отчет, привести в порядок наблюдения и разработку предшествующей экспедиции, которая была брошена мною, все мои труды по гидрологии и магнитологии, с'емке были брошены, так что я опять поступил в распоряжение Академии Наук и осенью 1906[5] года я занимался в Академии Наук, но уже занимался трудом кабинетным, работал в физической обсерватории и приводил в порядок свои работы. Это относится к периоду моей большой связи с Академией и с Географическим Обществом, с которым я находился в связи. Затем в Географическом Обществе я получил свою высшую научную награду за свои последние экспедиции - Большую Константиновскую золотую медаль. Эта работа продолжалась до января 1906 года, затем я привел, до известной степени, в порядок, и передал в переработку свои научные труды и за эту экспедицию.

В 1906 г., в январе месяце произошли такого рода обстоятельства. После того, как наш флот был уничтожен и совершенно потерял все свое могущество во время несчастной войны, группа офицеров, в числе которых был и я, решида заняться самостоятельной работой с тем, чтобы снова подвинуть дело воссоздания флота и, в конце концов, тем или иным путем, как нибудь стараться в будущем загладить тот наш грех, который выпал на долю флота в эти годы: возродить флот на началах более научных, более систематизированных, чем это было до сих пор. В сущности, единственным светлым деятелем флота был адмирал Макаров, а до этого времени флот был совершенно не подготовлен к войне, и вся деятельность была невоенная, несерьезная. Нашей задачей явилась идея возрождения нашего флота и морского могущества. Группа этих офицеров с разрешения морского министра образовала военноморской кружок - полуоффициальный. Нам было предоставлено в Морской Академии помещение, средства кое-какие Морское министерство дало, так как оно относилось благожелательно к этой работе. Я был в числе основателей этого Военно-Морского кружка в Петрограде, где мы занялись прежпе всего разработкой вопроса, как поставить дело воссоздания флота на соответствующих научных и правильных началах. В результате этого, в конце концов мною и членами этого кружка была разработана большая записка, которую мы подали министру по поводу создания Морского Генерального Штаба, т. е. такого органа, который бы ведал специальной подготовкой флота к войне, чего раньше не было; был морской штаб, который ведал личным составом флота и только. В этот кружок входили Щеглов, Римский-Корсаков, Инлкин, затем к этому кружку присоединились очень многие. Я долгое время был председателем этого кружка. К поданной записке отнеслись очень сочувственно и весною 1906 года было решено создать Морской Генеральный Штаб. План этот был одобрен и весною, приблизительно в апреле 1906 года он был осуществлен созданием Морского Генерального Штаба. В этот штаб вошел и я в качестве заведующего Балтийским театром. Я был в то время капитаном 2-го ранга и явился одним из первых, назначенных в этот штаб. С этого времени и начинается период, обнимающий приблизительно 1906, 1907, 1908 гг. Период, если можно так выразиться, борьбы за возрождение флота. В основании всего этого дела морским Генеральным Штабом была выдвинута морская судостроительная программа, которой до сих пор не было. Постройка судов шла без всякого плана, в зависимости от тех кредитов, которые отпускались на этот предмет, причем доходили до таких абсурдов, что строили не тот корабль, который был нужен, а тот, который отвечал размерам отпущенных на это средств. Благодаря этому получились какие-то фантастические корабли, которые возникали неизвестно зачем. Таким образом, прежде всего была выдвинута планомерная судостроительная программа. Первая работа, которая была выполнена Морским Генеральным Штабом, заключалась в изучении военно-политической обстановки. Это был именно тот период, когда Морской Генеральный Штаб работал совместно с сухопутным. Во главе нашего штаба стоял генерал [адм.] Брусилов, а там генерал Палицын. Это был единственный период, который я знаю, колда оба штаба работали совместно и согласованно. Это - период изучения общей политической обстановки, и еще в 1907 г. мы пришли к совершенно определенному выводу о неизбежности большой Европейской войны. Изучение всей обстановки военнополитической, главным образом, Германской, изучение ее подготовки, ее программы военной и морской и т. д. совершенно определенно и неизбежно указывало нам на эту войну, начало которой мы определяли к 1915 г.; указывало, что эта война должна быть. В связи с этим надо было решить следующий вопрос. Мы внали, что инициатива в этой войне, начало ее будет исходить от Германии, знали, что в 1915 г. она начнет войну. Надо было решить вопрос, как мы должны на это реагировать. После долгого и весьма деятельного изучения, исторического и военно-политического, было решено, как морским, так и сухопутным штабами, что мы будем на стороне противников Германии, что союза с Германией заключить нельзя, и что эта война должна будет решить, в конце концов, вопрос о славянстве - быть или не быть ему в дальнейшем. Были известные группы, которые резко расходились с этой точкой зрения и указывали на необходимость союза с Германией, но та политическая обстановка, которая была положена в основание показывала, что война произойдет с союзом срединных империй. Я хочу только подчеркнуть, что вся эта война была совершенно предвидена, была совершенно предусмотрена. Она не была неожиданной и даже при определении начала ее ошибались только на полгода, да и немцы сами признают, что они начали ее раньше, чем предполагали. Таким образом, в связи с общим политическим подожением и была разработана судостроительная программа, долженствовавшая быть законченной к 1915 году. К этому времени относится период чрезвычайно тесных сношений обоих штабов с Госуд. Думой, которая принимала в этом случае большое участие. В этот период 1906-07 гг. различные политические группы, политические организации – все интересовались военными вопросами. Мне приходилось постоянно бывать там в качестве докладчика и эксперта на многих заседаниях. Там часто ставились вопросы о водном и подводном флоте и вообще общество чрезвычайно интересовалось этой войной и военным и морским делом. Этот период был чрезвычайно оживленным в этом смысле. К этому периоду относится чрезвычайно близкая связь между обоими штабами и Госуд. Думой и ее военными комиссиями. В этих военных комиссиях я был в качестве эксперта и присутствовал на всех решительно обсуждениях вопросов, которые касались флота.

Чл. Комиссии Алексеевский: Были ли среди офицеров Морского Ведомства сторонники союза с Германией, хоти бы по соображениям чисто профессиональным, техническим?

Адм. Колчак: Я могу указать на Бернса, который был тогда нашим аген-

том в Германии и который теперь в Советской России (кажется, после Альтфатера, он выполняет обязанности командующего флотом). Он был определенным сторонником союза с Германией, указывал, что разрывать с Германией нельзя. что все вопросы, которые существуют, могут быть разрешены удовлетворительно и что, наоборот, союз с Англией и Францией не сулит России ничего, кроме дальнейших осложнений. Вы, может быть, помните одну книгу военно-политического содержания, сочинение Вандала: там проводилась эта точка зрения о необходимости союза с Германией. Это наделало много шума и разделило общество на 2 лагеря, один германской ориентации, другой союзнической ориентации. Крупными противниками этой точки зрения были адм. Эссен и Непенин. Адм. Эссен был определенно против немцев, хотя и был сам немецкого происхождения. Непенин был также их совершенным противником и ненавидел немцев. Среди крупных представителей морского ведомства не было представителей германской ориентации; большинство склонялось к союзнической ориентации, так как всем было видно, что приготовления Германии к войне идут, было видно, что она готовится к войне, и именно к войне с нами, о чем ясно говорили добытые документы. Конечно, могли быть ошибки, конечно, такие вещи легче говорить пост фактум, но тогда для меня, например, один Трейшке стоил откровения, так как ясно говорил об их отношении. Я думаю, что если у меня и были минуты колебания, то Трейшке их уничтожил. Ведь Трейшке исходил из изучения всей картины, всей исторической стороны этого дела, всей политики Германии.

Чл. Комиссии Алексеевский: Таким образом новому Морскому Генсральному Штабу приходилось составлять программу в смысле борьбы с Гер-

манией?

Адм. Колчак: Для того, чтобы выработать программу, надо было иметь определенного противника и определенный срок. Этот срок был фиксирован 1915 г., главный же противник был определен, как Германия. Новая судостроительная программа были принята и представлена в Гос. Думу, но здесь произошли события. Совершенно неожиданно морским министром был назначен Воеводский, предшественник Дикова. Тогда у Морского Генерального Штаба явилась большая идея: будучи противниками Германии, мы, в сущности говоря, признавали, что германская военная организация является образцовой, и оба Генеральные Штабы – Сухопутный и Морской стремились к созданию положения Генеральных Штабов, как независимых органов, подчиненных только верховной власти, а не министру; это вызвало смену Палицына, и ясно было по моменту, что смещен будет и Брусилов, но он тогда заболел и умер. Вслед за этим явилась реакция против тенденций, бывших в Морском Генеральном Штабе; министром был назначен Воеводский, который почему то начал борьбу с Гос. Думой, именно на почве этой судостроительной программы. Он старался препятствовать этому и повел борьбу с Гос. Думой в то время, когда дело у нас налаживалось. Между тем, время шло, не ждало, по нашему убеждению, и программу надо было проводить. В конце концов, Воеводским дело было поставлено так, что программа эта остановилась. На многих, для которых эта программа являлась всем смыслом, целью нашего существования, в том числе и на меня, это произвело ужасное впечатление. Я был одним из главных составителей этой программы, большую часть этой программы я писал и разрабатывал, наконец, с этой целью я ездил в Гос. Думу, к Гучкову и др. Чл. Гос. Думы. Я старался это дело сделать возможно быстро, прилагая все усилия, но сделать было ничего нельзя. Тогла я сказал себе, что при таких условиях, когда эта программа Морского Министерства не сможет быть проведена из за разногласий, которые были для меня непонятны, из за какой то борьбы, которую вел морской министр с Гос. Думой, оставаться в Генеральном Штабе я не могу. Я видел, что с этим ничего нельзя сделать, что дело погибнет и поэтому решил оставить военную работу, и вернуться к прежней научной работе и деятельности. Воеводский, назначенный министром, начал изменять и переделывать эту программу, задерживать вопросы [запросы], которые делались Гос. Думой и которые были необходимы для решения вопросов и т. д. Почему он это делал, было совершенно неизвестно, но вред этим делу был нанесен ужасный. В конце концов, это отразилось тем, что программу не выполнили к сроку, к которому она могла и должна была быть выполнена. В начале эта программа была тем, что было известно под именем «большой программы», затем она распалась на два проекта — большой и малый. Это было делом Воеводского. На меня это подействовало самым печальным образом и я решил, что при таких условиях ничего не удастся сделать и потому решил дальше заниматься академической работой. Я перестал тогда работать над этим делом и начал читать лекции в Морской Академии, которая была образована. Я читал лекции несколько месяцев и решил, что лучше вернуться к научной работе. В это время начальник Главного Гидрографического Управления Вилькицкий, (как) я его хорошо знал (так как он был полярный изследователь), который меня хорошо знал и сочувствовал всей моей деятельности, предложил мне организовать экспедицию для исследования Северо-Восточного Морского пути из Атлантического Океана в Северный Океан вдоль берега Сибири. Встретившись и переговорив с ним, я решил заняться этим делом. Находясь в Генштабе, я разработал проект этой экспедиции и подал Вилькицкому. При разработке вопроса, как выполнить эту экспедицию, я на основании всего предшествующего опыта полярного плавания, на основании опыта плавания на севере остановился на организации новой экспедиции на стальных судах ледокольного типа, конечно, не таких, которые могли бы ломать полярный лед, так как опыт Ермака показал, что это невыполнимо и что активная борьба с океанским льдом невозможна. Но опыт показал, что конструировать судно, которое выдержало бы давление льдов вполне возможно, что это затруднений не вызывает и что, конечно, построить стальное судно большой вместимости легко. Я считал необходимым иметь два таких судна, чтобы избежать случайностей, неизбежных в такой экспедиции. В конце концов, в 1908 году Главное Гидрографическое Управление выступило с проектом организации такой экспедиции для изучения вопроса о северном морском пути из Тихого в Атлантический океан кругом северного побережья Сибири. Я, оставаясь пока в штабе, принимал в разработке этого проекта активное участие, все свободное время я работал над этим проектом, ездил на заводы, разрабатывал с инженерами типы этих судов. В этом принимал участие и мой бывший спутник Маттисен. Решено было построить два ледокольных стальных судна, которые были названы: «Таймыр» и «Вайгач». Командиром был назначен Маттисен. Когда это было решено, я просил отчислить меня от Генерального Штаба. Кружок офицеров продолжал функционировать до последнего времени и я продолжал там работать в качестве председателя кружка. Я смотрел на этот кружок, главным образом, как на образовательный, имеющий целью поднять уровень военного образования в офицерской среде. Там делались интересные доклады, производились научные работы и т. д. Решив заняться всецело делом экспедиции, я в 1908 году ушел из Генерального Штаба и всецело посвятил себя наблюдению за постройкой этих судов на Невском судостроительном заводе. В 1909 году суда были спущены и мы осенью ушли на Дальний Восток с тем, чтобы летом 1910 года пройти через Берингов пролив на северную часть полуострова. Я командовал «Вайгачем», «Таймыром» же командовал сначала Маттисен. Это были суда ледокольного типа, ипея их состояла в том, чтобы лед не ломал и не давил их. Поэтому, они обладали чрезвычайно сильным корпусом и сравнительно слабыми машинами, так как главный вопрос в данном случае это большой радиус действия, и ледокольного типа суда учитывают эту идею [....] ударов и сжатие льда. Таким образом, во второй половине 1909 года мы ушли на Дальний Восток и через Индийский Океан, Средиземное море, весной 1910 г., прибыли во Владивосток. Так как мы пришли во Владивосток уже поздно, то главным Гидрографическим Управлением была поставлена нам задача пройти в этом году Берингов пролив и обследовать район этого пролива, имея основным пунктом для с'емок и больших астрономических наблюдений мыс Лежнев, и затем вернуться обратно во Владивосток на зимовку и в следующем году идти дальше. Мы ушли из Владивостока и выполнили эту задачу. Вышли за Берингов пролив по направлению к мысу Лежневу. Экспедиция была очень хорошо оборудована для этой цели, в особенности «Вайгач», который был оборудован специально для картографических работ. Я, главным образом, работал по океанографии. Осенью мы вернулись во Владивосток на зимовку и для ремонта с тем, чтобы летом пораньше двинуться на север и продолжать систематическую работу. По прибытии во Владивосток, я получил телеграмму от того же Воеводского, бывшего морским министром, и Начальника Морского Генерального Штаба Кн. Ливена (Ливен был начальником Ген. Штаба после Брусилова) 🗤 [он] несмотря на свое немецкое происхождение был страшным противником немцев. В этих телеграммах Ливен и Воеводский просили меня приехать в Петроград и продолжать мою работу в Морском Генеральном Штабе для скорейшего проведения сулостроительной программы. Решено было во что бы то ни стало проводить эту программу и приступить к постройке новых судов. После некоторого колебания, я дал свое согласие на возвращение. В 1910 г. я оставил экспедицию и вернулся. У меня опять явилась надежда, что, может быть, удастся дело направить. Поэтому я вернулся в Морской Ген. Штаб и был назначен на то же место заведывающего Балтийским театром. Меня все это время замещал мой помощник, и я принял дело почти в прежнем состоянии, так как за время моего полугодового отсутствия там ничего не делалось. Я прибыл в Петроград зимой 1910 года и оставался там 1911 г. до весны 1912 года. В Штабе я работал, главным образом, над программой и ее реализацией, установкой типа судов и, вообще, ведал всей подготовкой флота к войне. По этой должности я находился в очень тесной связи с адм. Эссеном и штабом командующего Балтийским флотом, так как мне приходилось постоянно ездить туда. Мне приходилось постоянно ездить на флот, принимать участие в маневрах, рассматривать задания для маневров его и т. д. Таким образом я находился в тесной связи с Балтийским флотом. Та должность, которая в сухопутном ведомстве носит название квартирмейстера, во флоте носит название флаг-капитана по оперативной или хозяйственной части. Таким флаг-капитаном по оперативной части в штабе адм. Эссена был Альтфатер, с которым я находился постоянно в связи по работе по подготовке флота к войне. В 1912 г. адм. Эссен заявил мне, что он хотел бы, чтобы я поступил в действующий флот. Меня самого очень тяготило пребывание на берегу, я чувствовал себя усталым и мне хотелось отдохнуть в обычной строевой службе, где все же было дегче. Я это откровенно высказал, сказал, что главную задачу я выполнил, что ледо следано и что теперь остается только следить технически, чтобы налаженное дело шло дальше. Последнее, что я сделал, это было участие в разработке деталей нового типа огромных крейсеров типа..., но они опоздали. В 1912 г. я ушел из Морского Генерального Штаба и поступил в Минную Дивизию командиром эскадронного миноносца «Уссуриец». Я командовал «Уссурийцем» гол, затем был в Либаве, где была база минной дивизии. Через год адм. Эссен пригласил меня быть флаг-капитаном по оперативной части у него в Штабе. При адм. Эссене, который держал свой флаг на броненосном крейсере «Рюрик», состоял в распоряжении один из лучших эскадронных миноносцев «Погранич-Он состоял в распоряжении адм. Эссена непосредственно, который на нем ходил постоянно по Балтийскому морю. Я, будучи флаг-капитаном в штабе Эссена, в то же время был командиром «Пограничного». Адм. Эссен все это время был то у меня на «Пограничном», то на «Рюрике». В этой должности командира «Пограничного», я оставался год, в должности же флаг-капитана оставался и на войне. В этом году все признаки военно-политической атмосферы чрезвычайно сгустились. Для всех была ясна близость войны. Адм. Эссена чрезвычайно заботила усиленная подготовка со стороны войск. Он всю душу вкладывал для подготовки флота к выполнению программы военных действий, которая существовала на случай разрыва с Германией. На «Пограничном», я оставался год. Затем чрезвычайно серьезные и грозные признаки, которые возникли весной 1914 года относительно войны, заставили адм. Эссена приказать мне сдать «Пограничный» и перейти в его непосредственный штаб на «Рюрик». Несмотря на то, что с весны до начала войны шла полготовка флота к войне, благодаря деятельности Воеводского, мы к войне не были готовы в смысле выполнения намеченной программы. Эта программа начиная с судостроительной, с которой было связано все остальное, была задержана Воеводским на два года. Что касается других причин задержки в выполнении этой программы, то, помимо людей, таких причин было много. Причиной этого была прежде всего самая организация морского министерства и, главным образом, его технических отделов с их страшной канцелярщиной и волокитой в сношениях с заводами, с утверждением чертежей с разрешением всевозможных вопросов, связанных с судостроением. Все это страшно отражалось на деле. Таким образом, одной из причин является также бюрократизм, бывший в этих учреждениях. Это было ужасное место, с которым Генеральный Штаб пытался вести борьбу, но тщетно.

Алексеевский: Помимо этих обстоятельств, лежавших в излишне бюрократическом характере учреждений морского ведомства, и помимо деятельности Воеводского, не было ли и намеренного задерживания этой программы?

Адм. Колчак: Конечно, такие были разговоры, но фактически это трудно было доказать. В морской среде это казалось подозригельным, об этом говорили, но фактически доказать это было невозможно. Об этом шли разговоры в кают-кампаниях, но оффициально сказать об этом я затрудияюсь. К тому же надо иметь в виду, что это общее свойство вооруженной силы, в том числе и строевого флота — обвинять тыл во всех грехах, которые непосредственно отражаются на этой строевой части. Персонально эти разговоры ин к кому не приурочивались. Таким образом, период 1914 г., с начала весны, в Балтийском флоте прошел в усиленной работе, в скорейшем утверждении программ стрельб, подготовке минных учений и т. д., так как война казалась все более и более приблыжающейся. Перед самым началом войны я был на отряде подводного плавания

Будучи флаг-капитаном, я ездил часто инспектировать в Балтийском флоте. по своей должности в Балтийском порту. Затем меня совершенно срочно потребовал Эссен в Ревель (это было примерно 16 июля), где он заявил, что разрыв с Германией и Австрией почти неминуем и что падо готовиться к выполнению того плана, который мы выработали; этот план базировался на том, чтобы в наиболее узкой части Финского залива, между Наркалаудом и Наргеном выставить сильное минное поле, которое защищалось бы наличными силами флота. Минные же и полводные лодки должны были стараться, если неприятель войдет в Финский залив, пользуясь Балтийским плацдармом, производить аттаки, нападать на противника и мешать его операциям, так как, конечно, силы Балтийского флота, бывшие тогда, конкурировать с Германским флотом не могли. После этих разговоров нужно было немедленно составить инструкции, нужно [было] составить распоряжение, сигналы, так как, хотя не было еще окончательного разрыва, но нужно было сделать решительно все, чтобы не терять ни одного часа, когда нужно будет выставить минные заграждения, составить особый отряд минных заградителей, одним словом, привести в такое состояние, чтобы все могло бы быть выполнено по первому сигналу. Сведения, получавшиеся нами в слелующие часы, все более и более сгущали эту атмосферу открытия военных действий. В частности, на «Рюрике» в штабе нашего флота, был громадный под'ем и известие о войне было встречено с громадным энтувиазмом и радостью. Офицеры и команды все с восторгом работали и вообще начало войны был одним из самых счастливых и лучших дней моей службы. Таким образом обстановка складывалась самая серьезная: разрыв с Австрией фактически уже произошел, с Германией, как известно, он произошел позже. Адм. Эссен волновался и указывал, что все кончится тем, что германский флот прорвется в Финский залив, так как высланные в море крейсера, конечно, не удержат его и, не выставив минных загражлений, мы сможем залержать его только на несколько дней. Это обстоятельство его страшно волновало и в одну из поездок он заговорил со мною об этом. Я сказал ему, что надо принять решение и ставить минное поле, каковы бы ни были последствия, так как разрыв ясен, что надо взять на себя постановку поля, так как фактически всякие сношения уже были прерваны. Адм. Эссен согласился с этим. Мы прибыли на «Рюрик» и со всем флотом вышли к Наргену. Было решено с рассветом начинать постановку поля, не ожидая приказания из Петрограда. Вся операция состояла в том, что у Паркалауда был сосредоточен отряд заградителей с 6,000 мин. Они были на противоположном берегу Финского залива, а флот, который прикрывал заградители, сосредоточился у острова Наргена. По плану флот должен был выйти из Наргена, развернуться, а заградители, выйдя с ним, в два приема должны были поставить восемь линий заграждений, после чего они уходили в шхеры, а флот, возвращался в Ревель. Мы решили ставить поле, все равно, не ожидая приказания из Петрограда, но как раз в момент, когда подняли сигнал, начать постановку заграждений, когда показались дымы заградителей и флот снялся и вышел в море, на их прикрытие, в этот момент мы получили радио, условную телеграмму из Морского Штаба: «Молния» — ставьте минные заграждения. — Таким образом, это вышло чрезвычайно удачно. Через несколько часов была получена телеграмма с об'явлением войны. Первые два месяца войны я оставался в должности флаг-капитана. Все это время я работал над всевозможными планами и всякими оперативными заданиями, причем старался, где это было возможно, непосредственно участвовать в их выполнении. Поэтому я постоянно переходил на ту или другую часть флота, которая выполняла различные задания, утвержденные, конечно, алм. Эссеном, но разработанные мною. Противник оказался против наших ожиданий неактивным, мы ожидали, что жизни нам осталось немного, что если он придет с достаточными силами, то, несмотря на заграждения, он сумеет прорвать их и уничтожить. И в этом случае положение Балтийского флота было бы чрезвычайно тяжелым. Дредноуты у нас еще не были готовы (они только осенью начали выступать). И у нас были только «Рюрик» и «Андрей Первозванный». Все силы заключались в минных судах, так как подводные лодки также еще не были готовы и было только несколько старых. Хотя вся программа была в ходу. Подводные лодки вступили в кампанию уже во время войны, и на дредноутах в первое время плавало по 300-400 рабочих с франко-русского завода. Все выходы в море, которые делал противник, оказывались, против всяких ожиданий, чрезвычайно пассивными, так как, повидимому, немцы были отвлечены английским флотом в Немецком море, и ограничивались только слабым наблюдением за нами. Это давало нам возможность продвинуться дальше и постепенно мы получили возможность не только защищать Рижский залив, но перенести нашу деятельность дальше (до Рижского залива) [.....] Прикрывать там вход и развить нашу деятельность в Ботническом заливе на Або..., которые по первоначальному плану, как бы отдавались немцам. Тут оказалось, что мы имеем возможность продвинуться дальше на запад, что немцы не только не предпринимают ничего, но ведут себя очень пассивно, ограничиваясь стрельбой по маякам и редкими демостративными действиями крейсеров и миноносцев у бере-Тогда с наступлением зимы, мы решили перейти к более активным действиям в смысле выхода в море и нападениям на противника в открытом море. Для этой цели в море выходили несколько крейсеров, с ними выходил и сам Эссен, но это не давало ничего и обыкновенно мы никого не встречали. И только один раз мы встретили один крейсер, который ушел от нас, будучи более быстроходным. Тогда мы решили перейти к операциям с минными заграждениями уже в водах самого противника — начать заграждать его выходы и фарватер и этим стеснять его. Эта деятельность началась с постановки целого ряда заграждений у германских берегов вдоль побережья Балтийского моря. Это было выполнено целым отрядом крейсеров, в числе которых был крейсер «Рюрик», на котором я сам был лично, когда я пробрадся за Борнгольм и прошед до Каколи, где и поставил заграждения как раз на новый 1915 год. Весной 1915 г. я просил Эссена дать мне возможность выполнить самостоятельно одну операцию - заградить Данцигскую бухту и поставить там у входа минные заграждения. Я взял 4 лучших миноносца — типа «Пограничника», временно вступил в командование этим минным отрядом и выполнил эту задачу. Главной трудностью было чрезвычайно суровое время года: в январе месяце там бывают...... Надо было вырваться из Ревеля, пробраться через лед в Финском заливе и пробраться к Данцигской бухте. Эта экспедиция увенчалась успехом и дала положительные результаты в смысле подрыва нескольких немецких судов. Таким образом я продолжал свою деятельность в качестве флаг-капитана, участвуя во всех почти предприятиях. При заграждении Либавы я был на отряде миноносцев и вообще «смотрел как» [считал], что, вырабатывая какой нибудь план, надо присутствовать и при его непосредственном выполнении. Адмирал Эссен разделял мою точку эрения и потому я проводил все время, участвуя в отдельных экспедициях, в отдельных предприятиях, боевых столкновениях, а в промежутках работал на «Рюрике», флагманском корабде, или ходил с Эссеном на «Рюрике». Осенью 1915 г.

адмирал Трухачев, командовавший минной дивизией, которая в это время была выпвинута в Рижский залив и защищала его (только перед этим был успешно ликвидирован прорыв немцев в этот залив), во время свежей поголы вывихнул ногу, заболел. Надо было назначить нового командира минной дививией. Адмирал Эссен предложил мне временно вступить в это командование. Это было в начале сентября. К этому времени мы сосредоточили в Рижском заливе некоторые суда, так что там образовалась целая отдельная группа с линейным кораблем «Слава», там были также заградители, подводные лодки, транспорты, всего в общей сложности, кроме миноносцев, до 50 вымпелов. К этому времени немпы произведи высадку на южном берегу Рижского залива и угрожали непосредственными действиями Риге. Их позиции подошли к Рижскому штранцу и были недалеко от Кеммерна. Предполагалось их большая операция на Ригу. В этот момент я был назначен командовать минной дивизией и всеми силами в Рижском заливе, на время [болезни] адмирала Трухачева. Я отправидся в Рижский залив и вступил в командование дивизией. В первые же дни я разработал операции против немцев и их левого фланга, находящегося на южном берегу Рижского залива под Ригой. Прежде всего, я прошел в Ригу, чтобы повидаться с командующим 12 армией Радко Дмитриевым, чтобы сговориться относительно общего плана совместных действий на левом фланге немецкой армии. Условившись с ним относительно этого и разработавши детали, я вернулся обратно в Ригу, в Моонзунд, где были сосредоточены главные силы минной дивизии. После этого я вышел на юг Рижского залива. В это время началось наступление немцев, которые взяли Кеммерн и потеснили наши части, выставленные против них. Нами была разработана совместная операция флота и армии, там были выставлены сильные береговые батареи, надо было сбить их и действовать на немецкие войска, занявшие Кеммерн. Эта задача была выполнена, наступление на Ригу остановлено и немцы были выбиты из Кеммерна с громадными потерями. Батареи же их были приведены в молчание. Этим самым, операции немцев были приостановлены, может быть, в будущем они их и выполнили, но во всяком случае, они были на долгое время задержаны. Во время боя, был убит командир «Славы» Вяземский. После этого мной была произведена другая операция: я высадил десант на Рижское побережье в тыл немцам. Правда его пришлось снять, так как он был незначителен, но во всяком случае он привел немцев в панику, так как они совершенно не ожидали высадки этих сил, причем этим десантом был разбит немецкий отряд, прикрывавший эту местность. За эту работу я был представлен Радко-Дмитриевым, которому я подчинялся, как старшему во время операции, к Георгиевскому Кресту, и получил эту высшую боевую награду. В это время я был капитаном первого ранга (в эту должность я был произведен в Либаве в 1911 г.). До Ноября месяца — сентябрь и октябрь, я работал в Рижском заливе. К этому времени адм. Трухачев оправился, ему было снова предложено вступить в командование минной дивизией, и я снова вернулся на «Рюрик». Адм. Эссен тогда уже перенес свой флаг на «Петропавловск», где помещался и штаб. Я приступил к работам по выполнению программы, а также продолжал нести работу флаг-капитана в штабе Эссена. В конце декабря Эссен решил назначить адм. Трухачева командующим бригадой крейсеров, а меня начальником минной дивизии и командующим силами в Рижском заливе. Около 20-х чисел декабря я вступил в командование минной дивизией в Ревеле, как постоянно командующий этой дивизией. Перед моим вступлением в командование, минная дивизия по моему плану выполнила очень удачно минные заграждения Виндавы, на которых погибло несколько миноносцев и немецкий крейсер, совершенно не ожидавший, что они в Виндаве могут быть заграждены нашими минами. В этом предприятии мне не пришлось участвовать, но как только я вступил в командование этой дивизией, я решил пользуясь тем, что наступают последние дни декабря, после чего будет очень трудно повторить эту операцию, испросив на это разрешение Эссена, выйти на постановку минного заграждения к Либаве и Мемелю и заградить вход туда. 24-го, в сочельник я вышел из Реведя с отрядом миноносцев, имея свой флаг на миноносце «Новик», но по вы ходе из Финского залива попал, повидимому, на неприятельское минное поле. Один из миноносцев взорвадся, припідось его спасать и, таким образом, это предприятие не удалось. Это первое предприятие, которое у меня не увенчалось успехом. Пришлось вернуться, таща за собою полузатопленный миноносец. Затем наступида зима 1915—16 г., чрезвычайно суровая. Была такая масса льда, что о выходе и думать не приходилось. Весной 1916 г., как только состояние льда позволило выйти ледокольным судам через Моонзунд в Рижский залив, я вышел туда из Ревеля, а, как только лед вскрылся, я вызвал минную дивизию и начал в Рижском заливе продолжать свою работу по защите его побережья и по борьбе с береговыми укреплениями Рижского залива и защиты входа в Рижский залив, причем уничтожил один дозорный корабль Виндавы. Тогда же, получивши сведения о выходе из Стокгольма немецких судов с грузом руды под защитой одного вооруженного, как крейсер, коммерческого судна, я с несколькими лучшими миноносцами типа «Новик», под прикрытием отряда крейсеров, под командой адм. Трухачева, вышел к Шведским берегам, ночью напал на караван, рассеял его и потопил конвоирующий его корабль. Это было моим последним делом в Балтике. Затем, не помню по какому делу, я был внезапно вызван из Моонзунда в Ревель, — это было приблизительно в 20-х числах июля [іюня]\*. В Ревеле мне совершенно неожиланно была вручена телеграмма из ставки о том, что я назначаюсь командующим Черноморским флотом, с производством в вице-адмиралы.

23 ЯНВАРЯ 1920 г.

А. Н. Алексеевский: В прошлый раз Вы закончили тем, что получили в апреле [поне] неожиданное производство в вице-адмиралы и телеграмму о назначении Вас Командующим блотом Черного моря.

Адм. Колчак: Получивши это назначение, я вместе с тем получил приказание ехать в ставку для того, чтобы получить секретные инструкции, касающиеся моего назначения и командования в Черном море. Я поехал сперва в Петроград и оттуда в Могилев, где находилась ставка, во главе которой стоял ген. Алексеев, Начальник Штаба Верховного Главнокомандующего: Верховным Главнокомандующим был бывший государь. По прибытии в Могилев, я явился к ген. Алексееву. Он приблизительно в течение полутора или двух часов подробно и детально инструктировал меня об общем военно-политические соглашения чисто военного характера, которые существовали между державами в это время, и затем после этого об'ясния сказал, что мне надлежит явиться к государю и получить от него окончательные указания. Указания,

<sup>\*</sup> А. В. Колчакъ быль произведенъ въ вице-адмиралы и назначенъ командующимъ флотомъ Чернаго моря 28 іюня 1916 г.

сделанные мне Алексеевым, были повторены и Государем. Они сводились к следующему: назначение меня в Черное море обусловливалось тем. что весною 1917 года предполагалось выполнить так называемую босфорскую операцию, т. е. произвести уже удар на Константинополь. Все это находилось в связи с положением на нашем южном или левом фланге. Это было в начале июдя, а осенью. приблизительно в августе, должна была выступить Румыния, и в зависимости от этих действий предполагалось лишь продвижение наших армий вдоль запалного берега Черного моря, через пролив на Турцию и на Босфор, или в зависимости от положения предполагалось, что флот должен оказывать содействие этим продвижениям, либо выбросить десант непосредственно на Босфор и флот должен был постараться захватить Босфор. На мой вопрос, почему именно меня вызвали, когда я все время работал в Балтийском флоте, хотя я и занимался вопросом о продивах, они меня интересовали чисто теоретически, - ген. Алексеев сказал, что общее мнение в ставке было таково, что я лично, по своим свойствам, могу выполнить эту операцию успешнее, чем кто либо другой. Затем, после выяснения всех вопросов, я явился к Государю. Он меня принял в саду и очень долго, около часу, меня также инструктировал относительно положения вещей на фронте, главным образом, в связи с выступлением Румынии, которая его чрезвычайно заботпла, в виду того, что Румыния, повидимому, не вполне готова, чтобы начать военные действия и ее выступление может не дать благоприятных результатов. Оно заставит только удлинить наш и без того большой фронт левого фланга и нам придется своими войсками занять Румынию и удлинить фронт почти до Дуная. Это явится новой тяжестью, которая ляжет на нашу армию и положительные результаты вряд ли даст. Я спросил относительно босфорской операции. Он сказал, что сейчас говорить об этом трудно, но мы должны подготовляться к ней и разрабатывать два варианта: будущий фронт, наступающий по западному берегу и самостоятельная операция на Босфоре, перевозка десанта и выброска его на Босфор. Тут еще было прибавлено Государем: «я совершенно не сочувствую при настоящем положении выступлению Румынии, я боюсь, что это будет невыгодное предприятие, которое только удлинит наш фронт, но на этом настанвает французское союзное командование: они требуют, чтобы Румыния во что бы то ни стало выступила, они послали в Румынию специальную миссию, боевые припасы, п приходится уступать давлению союзного командования.» Получив эти указания, я уехал в Черное море в тот же вечер. Прибывши в Севастополь, я принял Черноморский флот от вице-адмир. Эбергардта, который меня уже подробно в течение целого дня посвятил в действительное положение Черного моря. Положение в Черном море было таково: главнейшие вопросы, которые тогда стояли, были, во первых, обеспечение безопасности Черноморского побережья от постоянных периодических набегов быстроходных крейсеров «Гебена» и «Бреслау», ставившие в очень опасное положение весь транспорт на Черном Море. А транспорт на Черном море и перевозки имели главное значение для Кавказской армии, потому что подходы к Кавказской армии были чрезвычайно трудны и нужно было бы базироваться на море. Первой задачей было, как наиболее обезопасить и направлять транспорт и обеспечить побережье и порты, главным образом, восточной части Черного моря, откуда шел транспорт для снабжения Кавказской армии, от этих угроз, которые над ними висели в виду постоянных рейдов «Гебена» п «Бреслау». Все это осложнилось еще появлением подводных лодок, которые прошли Босфор. Несколько лодок вошли в Варну - Болгарский порт, а пругие выходили из Босфора и начали свою работу, выражавшуюся в потоплении транспортов. Меры, которые принимались для этого, были явно недостаточны, т. е. конвой транспорта при помощи миноносцев страшно задерживал движение, потому что миноносцев было мало и обеспечить конвоирование этих транспортов было нельзя. Следующей задачей была подготовка к называемой босфорской операции, о которой я сказал раньше. Характерно слелующее обстоятельство: в полночь я поднял свой флаг. Эбергардт спустил [свой] и я вступил в командование в Черном море. Через несколько минут после этоготеперь я могу говорить об этом совершенно открыто, тогда этого я не понимал, и думали, что это было исполнено мною случайно, а между тем все это проделывалось совершенно сознательно и определенно - было принято радио, которое было расшифровано, о том, что крейсер «Бреслау» вышел из Босфора в море, был указан точно час, кажется, 11 час. вечера. Я сейчас же призвал соответствующих чинов своего штаба, разобрал на карте вероятное положение, откуда он может илти, где он может быть, я приказал немедленно выходить своему флагманскому линейному кораблю, поднимать пары на «Императрице Марин», - другой дредноут, к сожалению, выйти не мог, - я взял еще крейсер «Кагул», пять или шесть миноносцев и с рассветом вышел в море. Это было 6 на 7-ое июля. Как раз при выходе, это было очевидно, он всегда это делал, «Бреслау» на Севастополь послал подводную лодку, но эта лодка была замечена с аероплана, который меня сопровождал, мне удалось увернуться от нее и выйти в открытое море, — это мне подтвердило, что неприятельское судно действительно там находится. В 3 часа дня я действительно заметил на горизонте дым и встретился с «Бреслау». По его положению и курсу я заметил, что он идет на Новороссийск, главную базу, откуда шло питание для нашей Кавказской армии. Увидевши меня, он сейчас же повернул обратно на Босфор, я гнался за ним до темноты, когда наступила тьма и гроза нас разделила. Я имел возможность открыть по нем огонь с предельной дистанции приблизительно 11-12 миль, насколько хватало орудие, но огонь этот действителен не был. Потом я узнал, что на нем было некоторое количество раненых осколками от рвущихся моих снарядов. Я потому подробно останавливаюсь на этом неважном случае, что это был единственный выход крейсеров «Гебена» и «Бреслау» за все время командования мною в Черном море. Потом я принял некоторые меры, которые парализовали их выход, они уже больше не появлялись в Черном море. Затем я вернулся обратно в Севастополь и через несколько дней приступил к выполнению уже серьезного заграждения Босфора минами по известному выработанному плану, как от выхода надводных судов, так и подводных лодок. Эта операция непосредственно под босфорскими укреплениями была выполнена нашими минными судами непосредственно под моим руководством. Я выходил на корабле в это время сам, и Босфор мы заградили настолько прочно, что в конце концов, установивши еще необходимый контроль из постоянного дежурства и наблюдения миноносца, чтобы эти мины не были уничтожены и вытралены и для того, чтобы укреплять снова эти заграждения, мы, в конце концов, совершенно обеспечили свое море от появления неприятельских военных судов. Правда, туркам и немцам удавалось под берегом очищать море от мин и они посылали транспорты очищать от мин Зугулдак. Они нуждались в угле, мы же эти транспорты ловили и уничтожали и это всегда благополучно проходило. Что касается подводных лодок, то с ними борьба была несколько труднее, но и те последние подводные лодки, которые осмеливались подходить к Севастополю, были замечены только в январе 1917 г. Весь транспорт на Черном море совершался так, как и в мирное время. Минные заграждения, дозорная служба, надлежащим образом организованная, и надлежащим образом развитая радно-связь дали возможность обеспечить нам черноморский бассейн совершенно спокойно от всяких покушений со стороны неприятеля и обеспечить совершенно безопасный транспорт для Кавказской армин. Несколько было сложнее с теми лодками, которые пробирались в Варну, и то часть их удалось пробить при помощи заграждений. Затем в декабре месяце из Константинополя прорвались несколько больших миноносцев в Варну и две канонерских лодки. Эти канонерские лодки были обнаружены крейсером «Кагул», были потоплены недалеко от Босфора, около мыса «Карагалу». Таким образом, в Черном море наступило совершенно спокойпое положение, которое дало возможность уже употребить все силы на подготовку большой босфорской операции. По плану этой босфорской операции в мое непосредственное распоряжение поступила одна сухопутная часть, дивизия ударного типа, кадр которой мне был прислан с фронта и командиром ее был назначен один из лучших офицеров Генерального Штаба — ген. Свечин, начал. штаба был назначен полк. ген. штаба Верховский. Эта дивизия готовилась под моим непосредственным наблюдением и должна была быть выброшена первым десантом на неприятельский берег, для того, чтобы сразу на нем обосноваться и обеспечить место высадки для следующих войск, которые должны были идти за ними. Так вся эта подготовка работ шла до наступления государственного переворота в конпе февраля месяца. В Черном море, как и для меня, этот переворот был совершенно неожиданный. Обстоятельства, которые застали меня, были следующие. Эта работа по подготовке Босфорской операции должна была окончиться по плану в марте или апреле месяце, но рядом с этим планом шла подготовка и других работ. В августе было выступление Румынии, значит, тогда у меня явилась забота на Дунае: образование флотилни на Дунае, - все это заставило меня принять ряд других военных действий в 1916 г., Босфорская же операция предполагалась весной 1917 г. Ко времени начала 1917 г. выяснилось уже окончательно, что из двух планов может быть приведен в исполнение только один, потому что неудачи на Румынском фронте мешали возможности босфорской операции и возможна была только дессантная операция.

Н. А. Алексеевский: А дивизия Свечина была передана Вам еще до выяснения возможности первого плана?

Адм. Колчак: Да, она тогда только начала серьезно формироваться, нами предполагалось перебросить туда и часть орудий с Севастопольской крепости, там шла подготовка всех материалов и т. д.

Н. А. Алексеевский: Мы подошли к той части Вашей деятельности, которая носит не только профессиональный и технический характер, но и политический. В связи с этим, Комиссия считает необходимым поставить Вам вопросы о Ваших политических взглядах в молодости, в зрелом возрасте и теперь, а также о политических взглядах Вашей семьи.

Адм. Колчак: Моя семья была семья чисто военного характера и военного направления. Я вырос в чисто военной семье. Братья моего отца были моряками, один из них служил на Дальнем Востоке, а другой был морской артиллерист и много плавал. Вырос я под влиянием чисто военной обстановки и военной среды. Большинство знакомых, с которыми я встречался, были люди военные. Какими нибудь политическими задачами и вопросами я почти не интересовался не занимался. Как я говорил, когда я поступил в корпус, я начал заниматься исключительно военным делом и затем меня увлекали точные научные знания

т. е. математические и физические науки, но науками социального и политического характера я занимался очень мало. Был один период у меня, о котором я могу сказать несколько слов, когда меня интересовали эти вопросы, - это был период моего пребывания в корпусе уже последних старших выпусков, когда я начал работать на Обуховском заволе. Я вырос на этом Обуховском заводе и постоянно на нем бывал. Пребывание на заводе дало мне массу технических знаний: по артиллерийскому делу, по минному делу и т. д., в корпусе мне не нужно было заниматься этими предметами, ибо я был знаком с ними гораздо лучше и более общирно, чем это преподавалось в корнусе, потому что самая обстановка и среда павали мне чрезвычайно много по этой части. Затем я увлекался заводским делом. Было даже такое время, когда приезжал ко мне на завод английский заводчик, известный по пушечному делу Армстронг, мой отец его знал хорошо, и он предлагал, зная мою работу по техническому делу, взять меня в Англию, чтобы я прошел школу там на его заводах и сделался инженером. Но желание плавать и служить в море превозмогли идею сделаться инженером и техником. Близость завола и возможность получить огромные знания меня, молодого человека, увлекали и у меня явилась тогда идея — в свободное время пройти курс заводской техники. Я начал дело с самых первых шагов, т. е. начал изучать слесарное ледо и работа на этом заволе сблизила меня с рабочими. У меня было много знакомых рабочих, которые меня обучали, они знали меня и, благодаря этому соприкосновению с ними, работе в мастерских, постоянному общению с ними, меня заинтересовали на некоторое время вопросы политического и социального порядка. Кое что я читал по этому вопросу, долго занимался не могу сказать изучением - меня тогда интересовал вопрос рабочий, интересовали вопросы заводского хозяйства, вопросы труда и т. д., но я повторяю, что я не изучал этого дела, я с ним знакомился, потому что был в такой среде, где об этом говорили и меня это по известной степени интересовало. Изучением же этих вопросов я не занимался, потому что у меня не хватало времени. Когда я перешел на последние выпуски, где я был занят другим. чисто специальным военно-морским делом, мне пришлось прекратить эти занятия и я больше не занимался этими вопросами. О вопросах политического и социального порядка сколько я припоминаю, у меня вообще никаких воспоминании не осталось, в моей семье этими вопросами никто не интересовался и не занимался. Мой отеп. как я говорил, был военный, севастополец, вся среда была военная или техникиспециалисты Обуховского завода.

Н. А. Алексеевский: Скажите, адмирал, в 1904—05 году, когда Вы участвовали в Русско-Японской войне, Вы, как человек, хорошо знающий морское дело и изучаемий в деталях и на практике постановку его в России, не могли не видеть, что наши морские неудачи определились политическими обстоятельствами и в особенности тем, что во главе этого дела стоял Великий Кы. Алексей Алексеандрович и что неудачи морские решили и сухопутную кампанию, — Вы тогда не пришли, как и большинство интелигентного русского общества, к выводу о том, что необходимы политические перемены во что бы то ни стало, хотя бы даме и путем борьбы.

Адм. Колчак: Я считал необходимым уничтожение должности генераладмирала и это совершилось как результат войны. Я считал это безусловно необходимым, но главную причину я видел в постановке военного дела у нас во флоте, в отсутствии специальных органов, которые бы занимались подготовкой фольк, в войне, отсутствии образования, флот не занимался своим делом — вот главная

причина, и из первого об'яснения Вы видите мое отношение к этому вопросу. Я считаю, что политический строй играл в этом случае второстепенную роль. Если бы это дело было поставлено, как следует, то при каком угодно политическом строе вооруженную силу создать можно и она могла бы действоять.

Председатель: Каково было Ваше отношение, адмирал, к Революции 1905 г.? Адм. Колчак: Мне с нею не пришлось почти сталкиваться. В 1905 г. я был взят в плен, затем я вернулся, я был болен и лечился, а остаток этого времени я был в Академии Наук, где до пачала 1906 г. начал работать по созданию Генерального Штаба, так что я как раз в этот период не был в соприкосновении с событиями революции 1906 г. и в политической деятельности участия не при-

Председатель: Каково было Ваше идейное отношение к этому делу?

Адм. Колчак: Я этому делу не придавал большого значения. Я считал, что это есть выражение негодования народа за проигранную войну, и считал, что главная задача военная заключается в том, чтобы воссоздать вооруженную силу государства. Я считал своей обязанностью и долгом работать нед тем, чтобы исправить то, что нас привело к таким позорным последствиям.

Н. А. Алексеевский: Значит, Вы считали, что техническая профессиональная постановка военно-морского дела была причиной нашего поражения, но что самая постановка была ошибочна, т. е. Вы считали ее как бы добросовестной ошибкой и что она происходила не из условий политического строя, а из усло-

вий ошибок?

Адм. Колчак: Я приписывал именно этому, потому что я считал, что политика никакого влияния не могла иметь на морское образование, на военную организацию, — просто у нас настолько не обращалось внимания на живую подготовку во флоте, что это было главною причиной нашего поражения.

Н. А. Алексеевский: Далее, адмирал, позволителен еще вопрос. Ведь, не обращалось внимание потому, что тот, кто должен обращать внимание, не обращал. А кто должен был обращать? Главой всех военных сил России был Император и Императорская фамилия, и династия распределяла между собой все важнейшие роли, а над всеми, как глава военных сил, был Император.

Адм. Колчак: Тут были общие причины, я видел здесь на Востоке, как мы вели боевую подготовку, чем занималось командование, чем занимались коман-

диры. Конечно, общая система была неудовлетворительна.

Н. А. Алексеевский: У нас есть поговорка, что рыба начинает разлагаться с головы. Не приходили ли Вы к убеждению что именно сверху нет ничего кроме слов в отношении ответственности и руководства?

Адм. Колчак: Я считал, что вина не сверху, а вина была наша, мы ничего

не делали.

Председатель Чудновский: Скажите пожалуйста, были ли Вам указания и зависело ли от Вас выполнять определенный план. Я имею все в виду, все командование флота и потому спрашиваю, имели ли Вы какие нибудь указания сверху, что необходимы некоторые перетасовки для того, чтобы восстановить боевую единипу?

Адм. Колчак: Я не помню, я был слишком молодой офицер, чтобы иметь

эти указания в тот период.

Председатель Чудновский: Когда Вы говорите, что виновато само командование, то получается впечатление, что командованию была дана определенная задача, которая командованием не выполнялась. Мне это непонятно,

потому что, если Верховное командование дает определенные боевые задачи и эти задачи не выполняются, то командование принимает меры.

Адм. Колчак: Я Вам на это скажу, что причины лежали, как мне они представлялись, в ином: возьмите постановку боевых стрельб, как они тогда были поставлены. Никаких научных оснований для этого не было разработано. Стрельбы производились только для отбывания номера. Инструкции, которые давались свыше, требовали с Вас выполнения боевой подготовки, но сами выполнители, благодаря своему невежеству и своей неподготовленности, не могли выполнить. Из этого ничего не получалось, наш флот стрелять не умел. Но, повторяю, конечно, сверху требовали, чтобы флот стрелял, в этом никакого сомнения быть не может, потому что не могли же исходить сверху другие требования, выполнение же этих требований было никуда негодное, благодаря нашему невежеству. Ведь программы, задачи, инструкции составлялись чрезвычайно резонно и логично и обоснованно, но выполнение их было ужасно, благодаря общему невежеству, отсутствию знаний у наших руководителей, отсутствию подготовленных людей для того, чтобы руководить флотом, потому что к этому времени уже флот представлял из себя такую сложную боевую машину, что он требовал других людей, более воспитанных и подготовленных. Я вспоминаю тот период и период последней войны - ведь ничего похожего не было, здесь, наконец, после этого страшного урока, у нас был флот, отзывы о котором были самые лучшие. Может быть, он был слаб и мал, но отзывы о нем английские адмиралы [давали] самые лестные. Я прямо скажу, что постановка артиллерийского дела у нас в последнюю войну была великолепно разработана и мы прекрасно стреляли. Минное дело у нас стояло, быть может, выше, чем где бы ни было. К нам приезжали учиться, меня американцы после посещения Черноморского флота вызвали к себе для того, чтобы я мог им дать данные о постановке нашего минного дела. Это меня больше всего заботило, и я думаю, что я был прав, потому что, когда после Японской войны группы офицеров взялись честно за свое дело, когда они прежде всего смотрели на то, на что им нужно было смотреть, т. е. на создание органа, который бы занялся подготовкой к войне, - когда у этого маленького кружка явился под'ем знаний и известное добросовестное отношение к своим обяванностям, которое явилось как известный результат событий, тогда мы создали флот, независимо от того, какой был политический строй. Так что я повторяю, что вооруженная сила может быть создана при каком угодно строе, если методы работы и отношение служащих к своему делу будут порядочные, наоборот, при каком угодно строе, если такого отношения не будет, Вы вооруженной силы не создадите.

Н. А. Алексеевский: А не было ли у Вас мысли о том, что удаление В. Кн. Алексея Александровича и устранение от руководства, от постановки боевого дела во флоте и адмиралтействе старых адмиралов было делом не группы молодых энергичных офицеров, которые образовали кружок и содействовали образованию Генерального Штаба, сколько делом общего политического настроения и тех политических перемен, которые создались наличием хотя бы такого учреждения, как Гос. Дума, и наличием общественного контроля?

Адм. Колчак: Несомненно.

Н. А. Алексеевский: Считали ли Вы, адмирал, что переменившиеся политические обстоятельства в значительной степени дали этому возможность?

Адм. Колчак: Конечно, да, хотя, повторяю, оценивая роль генерал-адмирала, которая тогда была, она всегда представлялась для меня совершенной

фикцией, которая не оказывала почти никакого влияния. Алексей Александрович решительно ни во что не входил, я его никогда не видел, и ни в какие дела он, в сущности, не вмешивался. Он имел настолько малое влияние, что по моему, это была чистая синекура. Фактического влияния Алексея Александровича на флот я, ваходясь во флоте, не чувствоват.

Н. А. Алексеевский: Но, может, Вы смешиваете влияние положительное и отрицательное. Положительного творческого влияния не было, отрицательное влияние было все время, потому что через него происходили все назначения, он представлял, рекомендовал, поддерживал, он создавал органы во флоте, он персонально подбирал лиц, которые, благодаря участию некоторых специалистов, могли составить инструкцию, но о том, как вести практическую стрельбу и проверить, исполняется ли все, что необходимо, или нет, они понятия не имели, и старые адмиралы не были способны даже это оценить.

Адм. Колчак: Несомненно могли быть и эти влияния; то управление фло-

том, которое было тогда, несомненно имело в этом смысле влияние.

Н. А. Алексеевский: В частности, могли ли быть отправлены эскадры Рождественского и Небогатова, если бы существовал Генеральный Штаб или какое нибудь руководство флотом.

Адм. Колчак: Трудно теперь сказать, но думаю, что они не были бы отправлены.

Н. А. Алексеевский: Таким образом, Вы из неудач войны с Японией не

делаете таких политических выводов?

Адм. Колчак: Нет. Вепышку 1905—06 гг. я приписываю исключительно народному негодованию, оскорбленному национальному чувству за проигранную войну, но повторяю, что я, например, приветствовал такое явление, как Гос. Дума, которая внесла значительное облегчение во всей последующей работе по восеозданию флота и армии. Я сам лично был в очень тесном соприкосновении с Гос. Думой, работал там все время в комиссиях, и знаю, насколько положительные результаты дала эта работа.

Ĥ. А. Алексеевский: Таким образом, в Вас неудачи в Японской войне не вызвали никаких сомнений в отношении политического строя, и Вы остались по

прежнему монархистом?

Адм. Колчак: Я остался по прежнему.

Н. А. Алексеевский: И, в частности, никаки хсомнений в династии это не вызвадо?

Адм. Колчак: Нет, я откровенно должен сказать, что ни в отношении династии, ни в отношении личности Императора это у меня никаких вопросов не вызвало.

Н. А. Алексеевский: Я думаю, что для комиссии было бы очень интересно, чтобы Вы раньше, чем перейдете к рассказу о Вашей деятельности, которая приняла оттенок политический, рассказали бы нам о Ваших личных отношениях к некоторым наиболее видным деятелям прошлого режима: к Императору Николаю, к тем Вел. Князьям, с которыми Вы имели отношения, к некоторым вдохновителям старого режима последнего царствования — Победоносцеву, Плеве, к некоторым министрам, например, к тому министру, который оставался все время при Императоре — барону Фредериксу.

Председатель: Иначе говоря, мирились ли Вы с существованием монархии, являлись ли Вы сторонником ее сохранения, или Японская война и рево-

дюция 1905-06 гг. внесли изменение в Ваши политические взгляды.

Адм. Колчак: Моя точка зрения была точкой зрения служащего офицера, который этими вопросами не занимался. Я считаю, что при нашей присяге моя обязанность заключается в несении службы так, как эта присята этого требовала. Я относился к Монархии, как к существующему факту, не критикуя и не вдаваясь в вопросы по существу об изменениях строя; я был занят тем, чем занимался. Как военный, я считал обязанностью выполнять только присягу, которую я принял и этим исчерпывалось все мое отношение. И сколько я припоминаю, в той среде офицеров, где я работал, никогда не возникали и не затрагивались эти вопросы.

Н. А. Алексеевский: Среди военных, как среди всего русского общества, условия и политические события, связанные с династией и в частности с семьей бывшего императора, события последних лет перед Революцией повлияли в значительной степени на разрушение тех симпатий, которые существовали раньше. Военная среда в этом отношении не была чужда этой перемены. В частности появление Распутина, его роль, насколько мне известно, повлияли на изменение отношений к династии и, в частности, к императору Николаю среди военных. Я имею сведения, что и в военно-морской среде существовали такие же настроения.

Так вот, захватывали ли Вас эти настроения и в какой степени?

Адм. Колчак: Насколько мы получали эти сведения и, в частности, о распутинской истории, они глубоко возмущали ту среду и меня, и тех, которые обэтом деле осведомлялись и получали какие нябудь известия. Я, напр., помны такой случай. В 1912 г., когда я плавал на «Уссурийце», — верно это или нет, — прошел слух, что Распутии собирается из Петрограда прибыть на место стоянки императорской яхты в шхеры и для этого будет дан миноносец. Я помню, со стороны офицеров было такое отношение: что бы там ни было, но я не повезу, пусть меня выгоняют, но я такую фигуру у себя на миноносец не повезу. Это было общее мнение командиров. Но дело в том, что мы в это время плавали, получали такие известия, но на самом деле и [этого] не было, и никого из нас не звали, и никакого Распутина не возили. Эта история глубоко возмущала нас, но непосредственно с ней мы не соприкасались, никто толком не знал, была масса слухов и разговоров.

В. П. Денике: Мы как будто бы остановились на том, как сложились Ваши возврения к концу 1906 года. Что же в дальнейшем за этот период времени с 1906 г. по 1917 г. ко времени революции происходили ли изменения Ваших политических воззрений и принимали ли Вы какое нибудь прямое или косвенное

участие в политической жизни страны?

Адм. Колчак: Нет. Я не принимал участия, я в это время был занят чисто технической работой, у меня не было времени, я соприкасался с ними, поскольку

бывали разговоры.

Н. А. Алексеевский: Здесь уместен один вопрос, который касается вот чего: Вы сначала нам скажите, имели ли Вы личные отношения с бывшим Императором и с выдающимися членами и деятелями династии и, в частности, имели ли Вы хоть одно свидание с Распутиным.

Председатель: Я прибавлю, не изменились ли эти отношения до самой

революции 1917 г.

Адм. Колчак: Я никакого участия в политической работе не принимал. Я скажу прежде всего о Государе. Нужно сказать, что до войны — меня выдвинула война — я был слишком маленьким офицером, слишком маленьким человеком, чтобы иметь соприкосновение вообще с какими нибудь высшими кругами,

и потому я непосредственных сношений с ними не мог иметь, по существу. Я не имел ни связей, ни знакомств, ни возможностей бывать в этой среде, среде придворной, среде правительственной. Соприкасался я с отдельными высшими правительственными лицами только тогда, когда я работал в Генеральном Штабе. когда я бывал в Думе, где мне приходилось встречаться с отдельными министрами, а кроме своего прямого начальства я непосредственно не мог ни с кем сталкиваться. Государя я видел в Могилеве, в Ставке, перед этим я видел его, когда он приезжал на смотры во флот. При дворе я никогда не бывал. В 1912 г. я видел Государя и царскую фамилию, когда царская фамилия стояла на рейде «Штандарт» — в шхерах. Туда были вызваны отряды заградителей для постановки пробных заграждений и отряд миноносцев для конвоирования этих заградителей. Я тогда командовал «Пограничным». Туда прибыл Эссен. Мой миноносец состоял в распоряжении Эссена. Характер постановки мин был такой, что заградители шли из строя и сбрасывали мины, но для того, чтобы видеть характер этой постановки, мой миноносец назначен был идти рядом с ними. Вот на мой миноносеп прибыл Государь, свита его и адмирал Эссен. Мой миноносец шел рядом с одним из заградителей «Амуром», который ставил мины. Это был случай, когда Государь был у меня на миноносце, но так как я был командиром, стоял на миноноспе и управлял им. то не мог с ним разговаривать. Затем после окончания постановки мин я пришел на «Штандарт».

Председатель: Вы уклоняетесь от прямого ответа: были ли Вы монархи-

стом или нет?

Адм. Колчак: Я был монархистом и нисколько не уклоняюсь. Тогда этого вопроса: «каковы у Вас политические [убеждения]», никто не задавал. Я не могу сказать, что монархия это единственная форма, которую я признаю, я считаю себя монархистом и не мог считать себя республиканцем, потому что тогда такого не существовало в природе. До революции 1917 г. я считал себя монархистом. Итак, я был на завтраке на «Штандарте», затем я второй раз видел Императора в Ревеле, когда Государь прибыл на смотр, на крейсер «Россия». Я тогда стоял во фронте, он пришел, обощел фронт, поздоровался с командой и уехал. Никаких других по своему положению я не мог иметь связей. Императрицу я видел единственный раз, когда я был на «Штандарте» — во время завтрака. Из Великих Князей до 1917 г. я встречался в Морской Академии с Кириллом Владимировичем, видел я также Великих Князей, когда были смотры.

Ĥ. А. Алексеевский: С Распутиным Вы ни разу не видались?

Адм. Колчак: Нет ни разу не видал.

А. Н. Алексеевский: В числе вещей у Вас есть икона— золотой складень; там, как будго, есть надпись, что она Вам дана от Императрицы Александры Фе-

доровны, от Распутина и какого то епископа.

Адм. Колчак: У меня есть благословение епископа Омского Сильвестра, которое я от него получил, это маленькая икона в голубом футляре. Эта икона принадлежит ему, он получил ее от каких то почитателей с надписью и, так как у него другой не было, то он мие эту и подарыл.

А. Н. Алексеевский: Мы бы хотели, чтоб Вы нам сказали, не касаясь всех событий, какие произошли после февральского переворота, изменились Ваши политические взгляды за это время и какими они представляются в настоящее

время?

Председатель: Какова была Ваша общая политическая позиция во время революции?

А. Н. Алексеевский: Если угодно, мы зафиксируем в протоколе, что с высшими представителями прошлого режима личных отношений Вы не имели.

Председатель Чудновский: Мы бы хотели знать в самых общих чертах Ваши политические взгляды во время революции, о подробностях Вашего уча-

стия Вы нам расскажете на следующих допросах.

Адм. Колчак: Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе власти к Государственной Думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Для меня было ясно, как и раньше, что то правительство, которое сушествовало предшествующие месяцы. Протопонов и т. д., не в состоянии справиться с задачей ведения войны, и я вначале приветствовал самый факт выступления Государственной Думы, как высшей правительственной власти. Лично у меня с Лумой были связи, я знал много членов Гос. Думы, знал, как честных политических деятелей, совершенно доверял им и приветствовал их выступление, так как я лично относился к существующей перед революцией власти отрицательно, считая, что из всего состава министров единственный человек, который работал, это был Морской Министр Григорович. Я приветствовал перемену правительства, считая, что власть будет принадлежать людям, в политической честности которых я не сомневался, которых знал и поэтому мог отнестись только сочувственно к тому, что они приступили к власти. Затем, когда последовал факт отречения Государя, ясно было, что уже монархия наша пала и возвращения назад не будет. Я об этом получил сообщение в Черном море, принял присягу вступившему тогда первому нашему Временному Правительству. Присягу эту я принял по совести, считая это правительство, как единственное правительство, которое необходимо было при тех обстоятельствах признать и первый эту присягу принял. Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии и после совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой я стоял всегда, что я в конце концов [служу] не той или иной форме правительства, я служу родине своей, которую ставлю выше всего и считаю необходимым признать то правительство, которое об'явило себя тогда во главе Российской власти. Когда совершился переворот, я считал себя свободным от обязательств по отношению к прежней власти. Мое отношение к перевороту и к революции определилось следующим. Я видел, для меня было совершенно ясно уже ко времени этого переворота, что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и тяжелым и что война находится в положении весьма неопределенном в смысле исхода ее. Поэтому я приветствую революцию, как возможность рассчитывать на то, что революция внесет энтузиазм, как это и было у меня в Черноморском флоте вначале — в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего, и образа правления, и политических соображений.

Председатель: Как Вы относились к самому существу вопроса свержения монархии и какова была Ваша точка зрения на этот вопрос?

Адм. Колчак: Для меня было ясно, что монархия не в состоянии довести эту войну до конца и должна быть какая то другая форма правления, которая может закончить эту войну.

А. Н. Алексеевский: Не смотрели ли Вы слишком профессионально на этот вопрос?

Адм. Колчак: Я не могу сказать, чтобы я винил монархию и самый строй,

создавший такой порядок; я откровенно не могу сказать, чтобы причиной была монархия, ибо я думаю, что и монархия могла вести войну. При том же положении дела, какое существовало, я видел, что какая нибудь перемена должна быть, и переворот этот я, главным образом, приветствовал, как средство довести войну до счастивого конца.

Н. А. Алексеевский: Но перед Вами должен был встать вопрос о дальнейшем: какая форма государственной власти должна существовать после того,

как это будет доведено до конца.

Адм. Колчак: Да, я считал, что этот вопрос должен быть решен каким то представительным учредительным органом, который должен установить форму правления и что этому органу каждый из нас должен будет подчиниться и принять ту форму государственного правления, которую этот орган установит.

Председатель: На какой орган по Вашему инению могла бы быть возло-

жена эта задача?

Адм. Колчак: Я считаю, что это должна быть воля Учредительного Собрания или Земского Собора. Мне казалось, что это неизбежно должно быть, так как правительство должно было носить временный характер, как оно заявило.

Председатель: Какой образ правления представлялся Вам лично для Вас

наиболее желательным?

Адм. Колчак: Я затрудняюсь сказать, потому что я тогда об этом не мог еще думать. Я первый признал Временное Правительство, считал, что как временае форма, оно является при данных условиях желательным, его надо поддерживать всеми силами, что всякое противодействие ему вызвало бы развал в стране, и думал, что сам народ должен установить в Учредительном органе форму правления, и какую бы форму он ни выбрал, я бы подчинился. Я считал, что мархии, вероятно, будет совершение уничтожена, для меня было ясно, что восстановить прежнюю монархию невозможно, а новую династию в наше время уже не выбирают, я считал, что с этим вопросом уже покончено, и думал, что вероятно, будет установлен какой нибудь республиканский образ правления, и этот республиканский образ правления, и считал отвечающим потребностям страны.

А. Н. Алексеевский: Не возникала ли у Вас лично и вообще в офицерской среде мысль, что отречение Николая II произошло не совсем в тех формах, которые бы позволили военным людям считать себя совершенно свободными от обязательств по отношению к монархии. Я предлагаю этот вопрос потому, что Император Вильгельм, когда отрекался, специальным актом освободил военных от верпости присяге, данной ему, не возникала ли у Вас о том мысль, что такого

рода акт должен был сделать и Император Николай.

Адм. Колчак: Нет, об этом никогда не поднимался вопрос. Я считаю, — что раз Император отрекся, то этим самым он освобождает от всех обязательств, которые существовали по отношению к нему, и когда последовало отречение Михаила Александровича, то тогда было ясно, что с монархией дело было покончено. Я считал необходимым поддерживать временное правительство совершенно независимо от того, какое оно было, так как было время войны, нужно было, чтобы власть существовала, и, как военный, я считал нужным поддерживать ее всеми силами.

#### 24 ЯНВАРЯ 1920 ГОДА.

Адм. Колчак: Прошлый раз, когда я говорил о Черном море, я упустил одно событие, которое, может быть, представляет некоторый интерес. Затем, когда Вы

спросили, с кем из Великих Князей я виделся, я упустил из виду одну подробность. Одно из этих событий был взрыв происшедший 7 ноября на дредноуте «Марии». Что же касается свидания с Великими Князьями, то я упустил из виду, что я виделся с Николаем Николаевичем, который был тогда Главнокомандующим, в Барановичах, куда я ездил из Балтийского моря. Затем я виделся с ним перед Революцией в Батуме.

Алексеевский: Что касается взрыва, то было бы важно, чтобы Вы сказали, чему Вы, после расследования, приписывали взрыв и последовавшую ги-

бель броненосца.

Адм. Колчак: Насколько следствие могло выяснить, насколько это было ясно из всей обстановки, я считал, что ялого умысла ядесь не было. Подобных взрывов произошел целый ряд и за границей во время войны — в Италии, Германии, Англии. Я приписывал это тем совершенно предусмотренным процессам в массах пороха, которые заготовлялись за время войны. В мирное время эти пороха изготовлялись не в таких количествах, поэтому была более тщательная выделка их на заводах; во время войны, во время усиленной работы на заводах, когда вырабатывались громадные количества этих порохов, не было достаточного технического контроля, и в этих порохах являлись процессы саморазложения, которые могли вызвать взрыв. Другой причиной могла явиться какая нибудь неосторожность, которой, впрочем, не предполагаю. Во всяком случае никаких данных, что это был злой умысел, не было.

Алексеевский: Как относились Вы к Николаю Николаевичу, как Главнокомандующему, и считали ли замену его, как Главнокомандующего, бывшим Им-

ператором полезным для войны событием, или вредным?

Адм. Колчак: У Николая Николаевича я был в первый раз в 1915 г., на второй год войны, когда я был послан Адм. Эссеном для доклада ему о положении дел в Балтийском море и о возможности совместных действий с армией на берегах этого моря. Ставка была тогда в Барановичах и я ездил туда. В Барановичах я пробыл 2-3 суток. С Николаем Николаевичем я говорил очень мало и работал, главным образом, по этим вопросам в его штабе. Второй раз я виделся с ним в Батуме. Как раз, первое известие о Революции в Петрограде я получил в Батуме. Николай Николаевич в это время был командующим Кавказской армией, и я был вызван туда для решения вопроса устройства портов побережья, устройства Трапезундского порта, где была главная база снабжения Кавказской армии, и вопросов о перевозках по Черному морю. Я тогда, как и раньше, считал Николая Николаевича самым талантливым из всех лиц Императорской фамилии. Поэтому я считал, что раз уж назначение состоялось из императорской фамилии, то он является единственным лицом, которое, действительно, могло нести обязанности главнокомандующего армией, как человек, все время занимавшийся и близко знакомый с практическим делом и много работавший в этой области. Таким образом, в этом отношении Николай Николаевич являлся единственным в императорской фамилии лицом, авторитет которого признавали и в армии, и везде. Что касается до его смены, то я всегда очень высоко ценил личность генер. Алексеева и считал его, хотя до войны мало встречался с ним, самым выдающимся из наших генералов, самым образованным, самым умным, наиболее подготовленным к широким военным задачам. Поэтому я крайне приветствовал смену Николая Николаевича и вступление государя на путь верховного командования, зная, что начальником штаба будет ген. Алексеев, это для меня являлось гарантией успеха в велении войны, ибо фактически начальник штаба верховного командования является главным руководителем всех операций. Поэтому я смотрел на назначение государя, который очень мало занимался военным делом, чтобы руководить им, только как на известное знамя, в том смысле, что верховный глава становится вождем армии. Конечно, он находится в центре управления, но фактически всем управлял Алексеев. Я считал Алексеева в этом случае выше стоящим и более полезным, чем Николай Николаевич. Насколько я помню, Алексеев последнее время был начальником штаба у Николая Николаевича.

Возвращаясь к рассказу о перевороте, должен сказать, что первые сведения о перевороте, происходящем в Петрограде, я получил, находясь в Батуме с двумя минными судами, куда пришел по вызову главнокомандующего Кавказским фронтом Николая Николаевича для решения вопросов о снабжении Кавказской армии морем и, в частности, вопроса об устройстве Трапезундского порта, который мы должны были принять на себя, устройство молов и т. д. С этой целью я прибыл в конце февраля в Батум, пройдя под Анотолийским побережьем и пройдя Трапезунд. Главнокомандующий Кавказской армией прибыл в Батум к этому времени со своим поездом. В течение первого же дня он познакомил меня со своими требованиями и пожеланиями. Мы затем обсуждали вопрос, в какой мере и в какой срок мы в состоянии выполнить их. Вечером на второй день, насколько помню, я получил шифрованную телеграмму из Севастополя от морского министра Григоровича, что в Петрограде происходит восстание войск, что существующая власть дезорганизована и что Комитет Гос. Думы взял на себя функции правительства. Вот содержание этой телеграммы. Насколько помню, последние слова этой телеграммы были успокоительного характера - в настоящее время волнение утихает. Это была первая телеграмма, которую я получил о событиях в Петрограде. Тогла я обратился к начальнику штаба Николая Николаевича ген. Янушкевичу и спросил его, имеет ли он какие нибудь сведения о событиях. Он сказал, что пока у него нет никаких сведений. Тогда я сказал ему: прошу доложить Великому Князю, что я должен идти в Севастополь, что я прошу меня больше не задерживать, так как хотел сейчас же выйти из Севастополя. Янушкевич доложил Великому Князю, который вызвал меня, и спросил телеграмму. Я показал ему телеграмму, он прочел телеграмму, пожал плечами и сказал, что ему ничего неизвестно, но что мне известны его основные пожелания и поэтому он меня не задерживает. Вечером в тот же день я вышел из Батума в Севастополь. По дороге я принял открытое немецкое радио из Константинополя, где была мощная радио-станция, которое рисовало потрясающую картину событий в Петрограде, что в Петрограде происходит Революция, идут страшные бои и кровопролитие. Словом, все эти сведения были сгущены и утрированы, как оказалось впоследствии. Суть, конечно, была справедлива. Но форма и тон, которым издагалось все это, не соответствовали действительности. Радио было немецкое на испорченном русском языке с болгарскими оборотами, очевидно, его передавал какой нибудь болгарин специально по русски с тем, чтобы его приняли все станции. Когда я пришел в Севастополь, то первым вопросом, который я задал начальнику штаба, был вопрос – имеются ли у него какие нибудь сведения о происходящих событиях. Он ответил мне, что никаких сведений у него нет и что он знает только, что в Петрограде происходит какое то восстание войск, что больше ничего он не знает и никаких данных относительно этого не имеет. Вечером я получил телеграмму от Родзянко, в которой он извещал, что правительство пало, что власть перешла к Комитету Государственной Думы и что он просит меня соблюдать полное спокойствие, что все идет к благу родины, что прежнее правительство, оказавшееся несостоятельным, будет заменено новым и что он просит меня принять меры, чтобы не было никаких осложнений и эксцессов. Вот приблизительное содержание. Вслед за этим был получен целый ряд радио из Константинополя, которые сообщали, что на фронте и в армии происходят бунты, что немцы победоносно подвигаются вперед и что в Балтийском флоте происходит полное восстание и избиение офицеров. Я лично сразу же отнесся к этому Константинопольскому радио, как к совершенно определенной провокации, но препятствовать передаче было совершенно невозможно, так как все радио принимаются на судах дежурными телеграфистами. Тогда я издал приказ, в котором упомянул, что такие радио даются нашим врагом, очевидно, не для того, чтобы сделать для нас что нибуль полезное, и поэтому я обращаюсь ко всем командам с требованием верить только мне, моим сообщениям и что со своей стороны обещаю оповещать их о том, что будет мне известно, и прошу их не придавать никакого значения слухам, и что, если команды будут обращаться в случае каких либо сомнений ко мне, то я буду давать соответствующие раз'яснения. Этот мой приказ сыграл большую роль: команды не верили циркулирующим в то время слухам, оказав мне полное в этом смысле доверие, я со своей стороны сделал так, как обещал: все, что я ни получал, все дальнейшие подробности о происходящих событиях, я немедленно выпускал из штаба и широко распространял для сведения команд в городе. Таким образом, все вздорные сообщения, которые шли и тем и другим путем — и через неприятельское радио и изнутри никакого впечатления не производили, так как считались только с теми данными, которые я сообщал командам. Затем, совершенно неожиданно я получил телеграмму от Алексеева, в которой он сообщал текст телеграммы за подписью главнокомандующего и командующих армиями. Под этой телеграммой подписался Николай Николаевич, ген. Рузский, Эверт, сам Алексеев и, кажется, ген. Щербачев, бывший на юго-западном фронте. В этой телеграмме они предлагали государю отречься от престола. Я сейчас же оповестил всех об этой телеграмме. Вслед за этим получилось извещение, что произошло отречение от верховной власти в лице государя и наследника. Предполагали, что верховную власть возьмет Михаил Александрович. Вскоре и это недоразумение раз'яснилось, когда пришла гелеграмма, сообщая об отказе Михаила Александровича. Вслед за этим была получена телеграмма от князя Львова об образовании первого министерства. Получивши эту телеграмму, я сейчас же разослал ее по всем судам, и так как я не мог об'ехать все суда, то собрал команды на моем флагманском судне «Георгий Победоносец»; когда они собрались, я прочел манифест и сказал, что в настоящее время прежней власти не существует, династия, видимо, кончила свое существование и наступает новая эпоха. При этом я обратился к ним и сказал, что каковы бы ни были у нас взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы ведем войну и потому мы имеем обязательства не только перед правительством или той властью, которая существует, но мы имеем большие обязательства и перед нашей родиной. Какое бы правительство ни существовало у нас, оно будет продолжать войну и мы будем выполнять свой долг так же, как и до того времени. Затем я указал, что в такое время, как то, в котором мы находимся, правительству будет чрезвычайно трудно и потому я считаю необходимым оказать ему всемерную поддержку, первый стою за это правительство и считаю необходимым в ближайшие дни присягнуть ему на службу. Вот та речь, с которой я обратился к командам. Она произвела, повидимому, чрезвычайно благоприятное

и спокойное впечатление. Среди команд в это время в силу предоставленных правительством права, возникли комитеты, стали устраиваться митинги. Я бывал несколько раз на этих собраниях и раз'ясняя командам то, что происходит, делился с ними своими соображениями относительно того, что будет дальше, но везде неизменно указывал на одно: «покуда война не закончена, я требую, чтобы Вы выполняли свою боевую работу так же, как выполняли раньше, чтобы в этом отношении всеми, начиная с командного состава, и кончая самым младшим матросом, мне была бы оказана помощь, чтобы у меня была уверенность, что каждое мое приказание относящееся до боевых действий флота, будет немедленно выполнено». Мне это обещали, я в этом отношении не могу сделать никаких упреков никому из команды.

Алексеевский: Я хотел бы [поставить] вопрос о Вашем отношении к приказу № 1.

Адм. Колчак: Приказ № 1 был сообщен Царско-Сельской радио-станцией за подписью Совета Рабочих и Солдатских Депутатов; когда на одном из митингов, на котором собралось огромное число свободных от службы команд, меня спросили, как относиться к этому приказу, я сказал, что для меня этот приказ, отданный Советом Рабочих и Солдатских Депутатов, не является ни законом, ни актом, который следовало бы выполнять, пока он не будет санкционирован правительством, так как в силу настоящего положения Советы Рабочих и Солдатских Депутатов могут собираться в любом месте, в любом городе, и почему в таком случае приказ Петроградского Совета является обязательным, а не обязателен приказ Совета в Одессе или в другом месте. Во всяком случае, я считаю, что этот приказ и имеет для меня никакой силы, и я буду выполнять только те приказы, которые буду получать или от правительства, или от ставки. Команды к этому отнеслись совершенно спокойно и никаких вопросов мне не задавали. Когда пришло от Гучкова известное распоряжение, то оно было проведено в жизнь без возражений с моей стороны.

Алексеевский: Был ли образован Обще-флотский Комитет Совета матрос-

ских Депутатов для всего Черноморского флота?

Алм. Колчак: Комитеты были образованы в Севастополе и Опессе и пр. портах, согласно предложению правительства. Первое время отношения между мною и Комитетами были таковы, что все постановления Комитета были легализированы. Моим приказом было назначено время выборов лиц в эти Комитеты, в состав которых входили офицеры и команда. Первое время отношения были самые нормальные. Я считал, что в переживаемый момент необходимы такие учреждения, через которые я мог бы сноситься с командами. Больше того, я скажу даже, что в начале эти учреждения вносили известное спокойствие и порядок. Дело было поставлено таким образом, чтобы все постановления Комитета мне докладывались: ко мне являлись периодически несколько раз в неделю либо председатель Комитета, либо его заместитель, приносили постановления Комитета и спрашивали меня, с каким я согласен или какие я считаю неприемлемыми, в силу известных обстоятельств. Некоторое время такой порядок и существовал. С некоторыми постановлениями я соглашался, некоторые предлагал снова пересмотреть, а некоторые считал невозможными для осуществления. Таким образом в этом отношении работа не вызывала никаких трений. Так продолжалось первый месяц. Затем произошло явление такого рода. Рабочие порта также образовали у себя Совет Рабочих Депутатов, но этот Совет не сливался с флотским Комитетом и существовал независимо, слияние произошло

позже, примерно в мае месяце. Нужно сказать, что рабочие Севастопольского порта прямо заявили мне, что они будут поддерживать меня во всех военных работах, что выполнят свои работы так же, как раньше, и даже в начале заявили мне, что они не признают 8-ми часового дня и будут работать, сколько потребуется для военных надобностей флота. Такое заявление установило самое лучшее отношение с рабочими Севастопольского порта, но во всех тех постановлениях, которые касались известных экономических вопросов, которые я мог своею властью разрешить, я всегла шел им навстречу. Обычно ко мне являлся Васильев -- Председатель Совета Раб. Деп. Севастопольского порта, и мы с ним очень долго обсуждали эти вопросы; некоторые я удовлетворял, другие направлял в дальнейшую инстанцию-ставку и сообщал правительству. Я был чрезвычайно обеспокоен тем обстоятельством, что, в связи со всеми этими радио, неприятель, предполагая, что у нас во флоте наступил полный развал, может выйти в море неожиданно. Поэтому в ближайшие дни раз'яснив командам, ночему я это делаю, и указав на то, что я очень боюсь, что на нас совершенно неожиданно будет произведено нападение, я сделал демонстрацию и вышел с флотом в море. Я показался по обе стороны Босфора в виду берегов, чтобы противник знал, что революция революцией, а если он попробует явиться в Черное море, то встретит там наш флот; это имело повидимому положительные результаты, потому что в связи с этим неприятель никаких активных действий не проявлял: все оставалось так, как раньше. Так продолжалось приблизительно с неделю. Я не скрою, что в этом отношении много способствовал известному порядку и лойяльности, которую проявляли эти учреждения, в отношении меня и командования, начальник штаба ударной дивизии дессанта, который готовился у меня, Верховский, который впоследствии был вызван Керенским в Москву и был затем военным министром. Он был товарищем или заместителем председателя в этом Совете и внес много успокоения, много порядка во всю эту работу. Так продолжалось недели 2-3, затем начали проявляться тенденции несколько худшего порядка: начались прежде всего просьбы об увольнении в отпуск. В отнуск стали проситься целыми массами, так что я не знал, что педать с этим стихийным движением, приходилось чуть ли не выводить некоторые суда из строя. Затем начались различные несогласия с офицерами. Первое заявление мне было сделано по поводу некоторых офицеров с неменкими фамилиями, что немнев нало из'ять всех полностью. На это я ответил, что у нас в России существует масса людей с немецкими фамилиями, которые так же, и, может быть, даже [больше] работали для блага родины, чем люди, носящие русские фамилии, что у нас в России фамилия решительно ничего не значит и удалить офицера только потому, что он носит немецкую фамилию, нет решительно никаких резонов. Я сказал им, если они имеют какие нибудь конкретные факты, определенные поступки, то пусть доложат мне, и мы разберемся, но выгонять людей только за то. что они носят немецкую фамилию, нет решительно никаких оснований. Я указал им на того же адмирала Эссена, Ливена и др. С этим вопросом было быстро покончено и он больше не поднимался. Но вслед за этим начались всевозможные беспорядки с офицерами: требования об удалении их, перемещении и т. д., может быть, некоторые резонные причины здесь и скрывались в известных столкновениях между офидерами и матросами, но большая часть была лишена решительно всякого основания. Я делал в этом отношении, что возможно, что возможно старался улаживать. Боевая готовность флота в это время совершенно не прерывалась: все шло, как шло раньше. Я был настолько убежден в этом, что, разрешая какой нибуль

митинг, знал, что стоит только поднять сигнал, как все, кто нужен на судах, бросят этот митинг и явятся на корабли и пойдут куда угодно. Поэтому у меня была полная уверенность, и с этой стороны я считал себя совершенно спокойным. Так шло все первые несколько недель, пока к нам никто извне не являлся и пока мы оставались сами собой. Затем начался приезд всевозможных депутаций из Балтийского флота. Вместе с этим, к нам хлынула масса самых подозрительных и неопределенных типов, началось проведение совершенно определенной программы. направленной к развалу флота, начали обвинять офицеров в империализме, в обслуживании интересов буржуазии. Был, кажется, праздник подводного плавания, подводниками в числе других знамен было выставлено требование - Босфора и Дарданелл. Вокруг этого была страшная полемика: говорили, что Босфор и Дарданеллы нужны только буржуазии; вообще выставлялись те мотивы. которые выставлялись обычно при борьбе с первым правительством. Тогда уж начали появляться первые признаки развала, который быстро пошел среди команд. Меньше это сказывалось на рабочих; нужно сказать, что рабочие Черноморского флота стояли, если можно так выразиться, выше команд в смысле дисциплины, порядка и организованности. Я прямо докладывал правительству и приписывал улаживание конфликтов спокойствию именно внесенному со стороны рабочих и их органов. Когда под влиянием пропаганды Совет матросских Депутатов поднимал вопрос, что надо требовать ликвидации войны и т. д., рабочие приходили, успокаивали их и вносили известное успокоение своим трезвым спокойным отношением ко всем событиям. В половине апреля, мне стало ясно, что, если дело пойдет таким образом, то несомненно дело кончится тем же, как и в Балтийском флоте, т. е. полным развалом и невозможностью дальше продолжать войну. В половине апреля в Одессу приезжал Гучков, который вызвал меня. В апреле месяце, приблизительно 12-15 числа, я прибыл в Одессу, где Гучкова с большим под'емом демонстративно принимали, как нового военного министра. Гучков был болен, встретившись со мной, он обратился ко мне с вопросом, как у меня дела. Надо сказать, что в Одессе я был на судах, которые там стояли, и у них тоже был сравнительный порядок; на вопрос Гучкова, я сказал, что меня чрезвычайно заботит то направление, тот путь, по которому пошел Черноморский флот под влиянием измен, под влиянием пропаганды и появления неизвестных лиц, бороться с которыми я не могу, так как теперь, под видом свободы, может говорить кто угодно и что угодно. Гучков на это ответил: я надеюсь, что Вам удастся с этим справиться, у Вас до сих пор все шло настолько хорошо, что правительство выражает твердую уверенность, что Вам удастся справиться с этим направлением. Я ответил на это, что до сих пор для того, чтобы справиться с этим, у меня оставалось только одно средство — мое личное влияние, уважение ко мне, мои личные отношения к командам и рабочим, которые, я знаю, доверяют мне и верят. Но это средство является таким средством, которое сегодня есть, а завтра рухнет, и тогда у меня уже не будет никаких средств, так как постановлением правительства я, в сущности, лишен возможности влиять и бороться с этим, если бы и считал необходимым вступить в борьбу. Вот на чем держится пока Черноморский флот, но я считаю почву настолько шаткой, что завтра я, может быть, точки опоры и не буду иметь и тогда я уже не в состоянии буду что либо спелать. По этого времени мне поносили подробно о всех происходящих митингах, о ходе пропаганды, которая шла во флоте, так же как и в армии, но при этом я полжен отметить, что за весь это период времени это меня не касалось и личности моей никто не задевал и не затрагивал. Так как Гучков в это время был болен, то переговорить обо всем он со мной не мог и сказал мне, что в ближайшие дни вызовет меня в Петроград. Около 20-х чисел апреля я был в Петрограде, по вызову князя Львова, для доклада о положении вещей. Кроме того меня вызвал и генерал Алексеев, который приезжал в Петроград для обсуждения общего положения, для чего вызывались все командующие армиями. Перед уходом из Севастополя, я собрал все команды, сообщил им о своем от езде и спросил их, имеются ли у них какие либо настоятельные нужды и требования, чтобы я мог передать их правительству; заявлений никаких не было сделано, и я усхал.

Алексеевский: Я бы хотел поставить вопрос, ведь за это время во флоте произошли большие события, в том числе большое возмущение матросов в Кронштадте, в результате которого погибло несколько сот офицеров, в том числе и

адмирал Непенин. Какое впечатление произвели эти события на флот?

Адм. Колчак: Эти события были в начале марта. Непенин был убит в первые дни революции. В Черноморском флоте эти события не произвели особого впечатления, может быть потому, что сведения об этих событиях [пришли] с большим запозданием. Сначала об этом был только ряд слухов, оффициально же нам об этом никто не сообщал. Я узнал об этом только через неделю. До этого передавалось как слух, что в Балтийском флоте беспорядки, что убит Непенин, убиты офицеры. Может быть, благодаря этому, известия об этом не произвели особого впечатления. Насколько было лойяльно в начале настроение флота, можно видеть из того, что у меня весь флот принял присягу. Для этого все офицеры и судовые команды, свободные от службы, были собраны в одно место. Я первый произнес торжественную присягу на верность новому правительству, которую повторил весь наличный состав. Таким обравом около 20-х чисел апреля я приезжал в Петроград. Прежде всего я явился к Гучкову, военному и морскому министру, который все еще продолжал болеть и не выходил из своей квартиры на Мойке и даже принимал меня первый день, лежа в постели. В это время настроение в Балтийском флоте было таково, что [когда] при свидании с офицерами я спросил их о положении вещей, то они ответили мне; что они ожидают на днях повторения того, что было, т. е. нового избиения офицеров. Большую роль в этом играл адмирал Максимов, деятельность которого носила почти преступный характер; он чрезвычайно быстро перекрасился, усвоив какую то скверную демагогическую окраску, и на этом все время вел игру, по существу не имея ничего подобного раньше и будучи, наоборот, убежденным милитаристом в демагогическом направлении. В связи со всеми этими событиями. Максимов не был даже принят Гучковым и вместо него представнтелем Балтийского флота был начальник штаба капитан 1-го ранга Чернявский. Максимов должен был приехать, как командующий Балтийским флотом, с покладом к Гучкову, но в виду того, что в Гельсингфорсе сгустилась атмосфера, в чем виноват был Максимов, то Гучков заявил, что он не желает видеть Максимова, и тогда с докладом к нему явился начальник штаба Чернявский. Гучков сообщил мне о создавшемся положении, и сообщил, что в Балтийском флоте назревают новые беспорядки, что с Кронштадтом ничего нельзя сделать, причем сказал, что главную вину и ответственность за происходящее в Балтийском флоте — он возлагает на Максимова, что его неприличная работа, направленная в демагогическом духе, привела и приводит к таким последствиям, которые не дают уверенности, что Балтийский флот будет существовать к весне. С моей точки зрения, может быть, вина была не столько Максимова сколько причина крылась в положении нашего флота, стоявшего в Ревеле и Гельсингфорсе. Я

совершенно определенно считал, что главной причиной этих событий была неменкая работа. Гельсингфорс буквально кищел тогда немецкими шпионами и немецкими агентами, так как по самому положению Гельсингфорса, как финского города, контроль и наблюдение над иностранцами были страшно затруднены, ибо фактически отличать немцев от финов или шведов почти не было возможности. Что касается того, что разница в настроении Балтийского и Черноморского флота могла находиться в зависимости от состава офицеров, то я считаю, что это существенного значения не могло иметь, ибо состав офицеров флота выходит из одного источника. Никаких особо привилегированных групп во флоте не существовало, так как офицерство в Балтийском и Черноморском флоте распределялось, главным образом, по месту рождения, южане шли на юг, те же, которые были с севера, шли в Балтику. Поэтому эта сторона никакого влияния на настроение флота иметь не могла. Разницу в настроении я приписываю согласно тем данным, с которыми я познакомился, исключительно работе неприятеля, которому в Балтийском флоте было гораздо легче влиять на настроение команд, чем в изолированном Черноморском флоте, который во первых – почти все время плавал и находился в движении. Балтийский же флот на несколько месяцев находился в портах, когда устанавливалась тесная связь с берегом. Вот главная причина этого явления. Все остальные являются уже несущественными. тем Гучков выслушал доклад Чернявского о положении дел в Балтике. Чернявский сообщил о выставленном командами требовании, чтобы суда управлялись Комитетами, о том, что командование должно быть на выборных началах и о целом ряде требований относительно офицеров. Было выставлено требование относительно проведения полного выборного начала во флоте, чтобы офицеры могли бы оставаться на судах после санкционирования их командования и целый ряд других требований, о которых Чернявский подробно доложил. Я в свою очередь обрисовал то, что делается у меня на Черном Море; тогда Гучков сказал мне: «я не вижу другого выхода, как назначить Вас командовать Балтийским флотом». Я ответил: «если прикажете, то я сейчас же поеду в Гельсингфорс и подниму свой флаг, но, повторяю, что я считаю, что у меня дело закончится тем же самым, что у меня в Черном море события происходят с некоторым запозданием, но я глубоко убежден, что та система, которая установилась по отношению к нашей вооруженной силе, и те реформы, которые теперь проводятся, неизбежно и неуклонно приведут к развалу нашей вооруженной силы и вызовут те же самые явления, как и в Балтийском флоте». Я указал, что у меня во флоте вовсе не так благополучно, как кажется. Надо сказать, что перед этим правительство прислало мне благодарность и выражение доверия за мою работу в Черноморском флоте. Я указал, что дело обстоит не так благополучно, как кажется со стороны, и просто лишь в силу изолированного положения флота, в силу ряда причин, которых не было в Балтийском флоте, события протекают с задержкой, но я глубоко уверен, что, в конце концов, кончится тем же. Поэтому я сказал Гучкову: «если прикажете, я сейчас же вступлю в командование Балтийским флотом, но вряд ли я смогу помочь и сделать что нибудь». Гучков сказал, что он подумает еще раз и спросил меня: «ведь Вы не откажетесь принять это назначение?» Я сказал, что привык исполнять приказания и что, если прикажут, «я сейчас поеду в Гельсингфорс». На этом кончилось мое первое свидание с Гучковым. Тогда же я получил предложение приехать к Родзянко к завтраку. В разговоре Родзянко высказал оптимистический взгляд относительно положения в Черном море. Я сказал ему, что у меня идет такой же внутренний развал, как и везде; пока-мне

удается сдерживать это движение, действуя на остатки благоразумия, но что в настоящее время уже есть признаки, что это благоразумие исчезает и я нахожусь накануне такого же взрыва, который был в Балтийском флоте, и что совершенно не верю в благополучие, которое чисто внешнего свойства. Родзянко вадал вопрос: «что же делать по Вашему мнению?» Я сказал, что [флот] разлагается пропагандой совершенно неизвестных безответственных типов, совершенно неизвестно откуда появившихся, которые ведут совершенно открыто работу против войны и против правительства. Пока меня еще не тронули, и я пользуюсь известным влиянием, которое у меня еще осталось, но, вероятно, на днях это кончится. Я сказал, что (и считаю) [не знаю] к кому мне обратиться, кто мог бы помочь мне в этом деле. Родзянко спросил меня, обращался ли я к каким нибудь политическим партиям, чтобы они помогли мне в этом деле. Я сказал, что пока еще не обращался. Родзянко предложил мне проехать к Плеханову и поговорить с ним, может быть он даст совет, даст указания, как лучше поступить в этом деле. Я поехал к Плеханову, изложил ему создавшееся положение и сказал, что надо бороться с совершенно открытой и явной работой разложения, которая ведется, и что поэтому я обращаюсь к нему, как к главе или лицу известному с-д партии с просьбой помочь мне, приславши своих работников, которые могли бы бороться с этой пропагандой разложения, так как другого способа бороться я не вижу в силу создавшегося положения, когда под видом свободы слова проводится все, что угодно. Насильственными же мерами прекратить, в силу постановления правительства, я этого не могу, и, следовательно, - только этот путь бороться с пропагандой. Плеханов сказал мне: «конечно, в Вашем положении, я считаю этот способ единственным, но этот метод является в данном случае ненадежным». Во всяком случае, Плеханов обещал мне содействие в этом направлении, при чем указал, что правительство не управляет событиями, которые оказались сильнее его. «Вы знаете», спросил меня он, «что сегодня должно быть выступление войск, что сегодня около трех часов должны выступить войска с требованием смены части правительства». Это было 21-22 апреля, как раз в этот день, около 4-х часов, было назначено заседание правительства на квартире Гучкова на Мойке. Плеханов заметил, что это выступление будет пробой правительства: раз правительство не будет в состоянии справиться с выступившими против него, то какое же это правительство. По всей вероятности, оно должно будет пасть. «Я лично думаю», сказал Плеханов, «что не так [, как] мы хотели или предполагали, события принимают стихийный характер и в этом случае отдельные лица или отдельные группы могут только до известной степени задерживать или способствовать течению, но я сомневаюсь, чтобы мы могли в ближайшие дни чтонибудь сделать». Вот суть его отношения. Тогда все это выступление базировалось, главным образом, на почве империалистической политики правительства -стремлении получить Босфор и Дарданеллы, что вызвало требование смены Гучкова и Милюкова, как носителей этой тенденции. Плеханов, в разговоре со мной, сказал такую фразу: «отказаться от Дарданелл и Босфора, все равно, что жить с гордом, зажатым чужими руками. Я считаю, что без этого Россия никогда не в состоянии будет жить так, как она хотела бы». От Плеханова я отправился прямо на совещание совета министров, которое происходило на Мойке, в квартире Гучкова. Когда я проезжал по Невскому и Морской, то мне начали попадаться отдельные воинские части: там был Финляндский полк и, насколько помню, Измаиловский. Вся эта демонстрация стекалась на Мариинскую площадь, перед Мариинским дворцом, где обычно заседало правительство. В данном же случае,

демонстранты сделали ошибку, не зная, что из за болезни Гучкова правительство заселает не в Мариинском дворце, а на Мойке. Поэтому демонстрация происходила перед пустым, фактически, Мариинским дворцом. Здесь в присутствии всего правительства, заседавшего под председательством кн. Львова я подробно доложил все, о чем уже упоминал раньше, о положении на Черном море и о том, к чему это, по моему мнению, должно привести. В это время было получено известие об этой демонстрации и о требованиях убрать Гучкова и Милюкова из состава правительства. Как резюме этих разговоров, было сказано, как булто Милюковым: «Мы можем обсуждать здесь и говорить о чем угодно, а, может быть, через несколько времени, мы все инкорпоре будем сидеть в Крестах или в крепости». С разумностью такого взгляда нельзя было не согласиться. Как раз перед концом заседания, прибыл ген. Корнилов, кажется, из Царского Села (я его в первый раз тогда видел). Корнилов сказал, что в городе происходит вооруженная демонстрация войск против правительства, что он располагает достаточными силами, чтобы прекратить это выступление, и, в случае надобности, если бы произошло вооруженное столкновение, у него есть уверенность в возможности подавления этого пвижения. Поэтому он просил, чтобы правительство санкционировало это и дало возможность немедленно начать действовать. Это послужило поводом к обмену мнениями и дебатам, причем особенно против восставали Львов и Керенский, который заявил, что [«]наша сила заключается в моральном воздействии, в моральном влиянии и применить вооруженную силу значило бы вступить на прежний путь насильственной политики, что я считаю невозможным[»]. На этом заседание закончилось. Но Керснский долго еще беседовал с Корниловым. Затем Керенский обратился ко мне и спросил: «как у Вас в Черном море?» Я сказал, что дело идет все хуже и хуже, сообщил ему, что я был у Плеханова, просил его помощи, и что с своей стороны, я прошу его, так как он имеет связь с политическими партпями, с партией с-р и другими - прислать ко мне опытных руководителей митингов, опытных агитаторов, которые могли бы разбивать тех людей, которые у меня ведут разлагающую флот пропаганду. Керенский обещал мне, что пришлет. На этом совещание закончилось. Вечером я уехал в Псков, где в это время происходил совет командующих армиями, где были Алексеев, Рузский и целый ряд представителей армин - командующих армиями или начальников штаба всего фронта. Картина, выяснившаяся при этом, превзошла все мои худшие ожидания; я совершенно не ожидал, что в армии происходили события, о которых открыто докладывали представители командного состава братание с немцами, продажа оружия, начавшийся стихийный уход с фронта. Словом, в армии происходил полный развал. Никаких мер, чтобы остановить этот развал и выйти из затруднительного положения, в сущности, никто не мог предложить. Что касается того, что, может быть, возникла мысль, что прекращение войны и есть этот исход, то должен сказать, что общее мнение было таково, что войну продолжать во что бы то ни стало нужно. Отдельных мнений в пользу прекращения войны я не помню, и, наоборот, общее мнение было, что войну прекратить мы не имеем право (возможности). Таким образом, совещание только констатировало факт развала в армии, не выработав никаких мер к борьбе с

Алексеевский: Ведь ген. Рузский после этого ушел в отставку. Не был ли его уход продиктован тем обстоятельством, что он склонялся к мысли, что войну мы не можем вести дальше и остается только заключить мир? Висследствии эта мысль была определенно формулирована Духониным.

Адм. Колчак: В такой форме это не высказывалось; говорилось только, что при таких условиях вести войну нельзя, но все же продолжать необходимо. У всех был расчет на то, что революция вызовет под'ем в войсках, вызовет чувство патриотизма, желание победы, желание закрепить совершившийся переворот победой на театре военных действий. Я помию, что это было общее мнение людей, знакомых с историей. Взять хотя бы французскую Революцию, которая ве победила коалицией. Между тем потом выяснилось, что все старались [использовать] революцию для своих личных целей. Во время же совещания в Пскове, общая точка зрения была такая, что продолжать войну необходимо, что мы связаны такими обизательствами с союзниками, что выход наш из войны вызовет такие последствия, что при этих условиях заключение мира с Германией будет означать полную победу Германии, которая немедленно разобьет союзников и затем продиктует нам свою волю в такой форме, которая вряд ли явится приемлемой.

Алексеевский: Было ли Вам известно тогда или после, что существует такое соглашение, заключенное 9-го сентября 1914 г. между Россией, Францией и Англией, относительно того, что при известных условиях, каждое из этих государств, не смотря на то, что в открытом тексте сказано, что никто не может [авключить] отдельного мира, — может заключить отдельный мир? В отношении России этим условием была революция.

Адм. Колчак: Я в первый раз слышу об этом.

Алексеевский: Слышали ли Вы, что товарищ министра иностранных дел нератов перед большевистеким переворотом учез с собой некоторие документы министерства иностранных дел? Он оставался в министерстве при первом и втором правительстве и был главной работающей силой в министерстве иностранных дел, потому что ни Милюков, ни, в особенности, Терещенко, не были достаточно подготовлены для руководства ведомством иностранных дел. Документ, о котором я говорю, Комиссия в руках [не] имела, но я слышал от лица, заслуживающего доверия, состоявшего [в близких сношениях] с министерством иностранных дел, что такой документ существует. В отношении Франции таким обстоятельством, разрешавшим заключение отдельного мира, являлось взятие Парижа, в отношении Англии высадка германского дессанта на островах и у нас — революция.

Адм. Колчак: Я с Нератовым не встречался, и о существовании такого соглашения не слыхал. После совещания в Пскове, было еще одно совещание у Гучкова, где рассматривался документ, известный под именем «Декларадии прав солдата». Я вернулся в Петроград вместе с Алексеевым по предложению Гучкова - собраться у него на квартире для обсуждения вопроса о документе, известного под именем «Декларации прав солдата», под председательством Гучкова. Эта декларация вырабатывалась особой [ко]миссией при Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов из представителей армии и флота. Доклад по этому поводу делал помощник военного министра, кажется, ген. Маниковский. При начале чтения декларации, [я] сказал: «Я должен доложить, что с выработанным в настоящее время такого рода документом, который предполагается провести в жизнь, я не согласен по существу, но я хотел бы чтобы каждый из присутствующих высказал свои замечания и, может быть, нам удастся внести некоторые поправки и исправления». Тогда Алексеев, который сидел по правую руку Гучкова, когда началось чтение, встал и сказал: «Я, как Главнокомандующий, не могу обсуждать вопроса о том, как окончательно развалить ту армию, которой

я командую. Поэтому обсуждать вопрос я не буду и от дальнейшего участия откавываюсь». После этого, все присутствующие заявили, что присоедивнотстя к мнению командующего и считают бесполезным обсуждать этот документ: раз решено его ввести, пусть вводят, но рассматривать его они не будут. На этом чтение документа и закончилось. Ген. Маниковский говорил: «Я решил сдать доклад только в надежде, что удастся ввести некоторые поправки, удастся смятчить то, что здесь сказано, но раз все считают излишним обсуждать, то больше ничего не могу сделать». Тогда все встали, распрощались и ушли. Я остался еще несколько минут с Гучковым и спросил его, как он решил, должен ли я перейти в Балтику или вернуться в Черное море. Гучков подумал и сказал: «в сущности, это все равно, в таком случае, возвращайтесь в Черное море». На этом кончилось мое пребывание в Петрограде, и я уехал в Черное море.

Алексеевский: В эту поездку в Петроград Вы видели всех представителей временного правительства? Комиссия хотела бы знать Ваше отношение к этому правительству с точки зрения интересов военных и морских, в частности, к наиболее видным его представителям — Львову, Гучкову, Керенскому. Какие не-

достатки и достоинства видели Вы в этом правительстве?

Адм. Колчак: За время пребывания в Петрограде я убедился, что это правительство состоит из людей искренних и честных, желающих принести возможную пользу родине. Никого из них я не мог заподозрить, чтобы они преследовали личные или корыстные цели. Они искренно хотели спасти положение, но опирались при этом на очень шаткую почву, а именно, на какое то нравственное воздействие на массы, на народ, на войска. Для меня было так же совершенно ясно, что это правительство совершенно бессильно, что единственный орган, который выдвигается и совершенно определился, - Совет Солдатских и Рабочих Депутатов ведет совершенно открыто разрушительную работу в армии и, вообще, в отношении вооруженной силы, открыто выставляет лозунги прекращения войны с Германией и т. д. Правительство бороться с ним совершенно бессильно, хотя бы даже оно располагало силами, так как оно принципиально применять эту силу не хочет, а расчитывает на возможность чисто морального воздействия, и держится методов управления, основанных на чисто моральном воздействии. Такое впечатление на меня произвело правительство. Повидимому, такой точки зрения держалось все правительство, так как разногласий у них не было. Гучков, может быть, и понимал положение, но на меня он произвел впечатление человека, так далеко зашедшего по пути компромиссов, что для него не оставалось другого пути. Он сам говорил, что он больше работать не может и, повидимому, ясно видел, что должен уйти.

Алексеевский: Гучков держался того же мнения, как и выдающиеся генералы, что больше работать нельзя?

Адм. Колчак: Да, к этому времени все пришли к тому убеждению.

Алексеевский: Но это не есть исход — уйти ответственным людям и оставить на второстепенных персонажей ведение дела.

Адм. Колчак: Никто из нас ни от чего не отказывался, но мы ясно видели, что при такой обстановке мы ничего сделать не можем. Если бы нашлись люди, которые могли вы взять это дело, то пусть бы они брали его, но дело в том, что революция не выдвинула таких людей, их не было. Тем не менее, идеи кончить войну у меня никогда не возникало. Я считал, что лучше итти солдатом и выполнить ту роль, которую я найду возможной при данных условиях, но ни у кого из нае мысли об окончании войны не было.

Алексеевский: Что Вы думали тогда и впоследствии о предложении Корнилова сделанном на кв. Гучкова, что [оп] обладает достаточной силой, чтобы поставить барьер этому движению, ведшему к прекращению войны? Действительно ли он обладал достаточными силами?

Адм. Колчак: Да, я считаю, что обладал достаточными силами, иначе он не сделал бы это предложение, это человек, отдающий себе отчет в окружающей

обстановке и, конечно, в то время это можно было еще сделать.

Алексеевский: Вы, как будто, сказали, что с другой стороны Вы просили указаний для себя. Если бы были даны известные директивы ответственными руководителями, чтобы поставить барьер этому движению физическими репрессилми, считаете ли Вы, что это было бы возможно у Вас на Черном Море?

Адм. Колчак: Да, я считаю, что в это время это было возможно и у меня. В то время у правительства было достаточно дисциплинированных сил, чтобы подавить это движение. Это было мнение среди военных, которое было в частности высказано Корниловым; разделял его и я, так как считал, что в то время [это] было вполне возможно.

Алексеевский: Происшедшие в начале мая перемены в составе правительства, в результате чего было исключение из рядов его представителей буржуазии в лице Гучкова и Милюкова, не вызвали ли надежды на улучшение положения в смысле направления правительственной политики?

Адм. Колчак: Считали, что это есть ухудшение, что дальше все пойдет хуже и хуже.

## 26-ГО ЯНВАРЯ 1920 ГОДА.

А. Н. Алексеевский: В прошлый раз, адмирал, мы остановились на Вашем возвращении в Черное море после совещания в Пскове.

Адм. Колчак: По возвращении моем в Черное море из Пскова я был в Севастополе и должен сказать, что, находясь в Севастополе, я был не в курсе дел в смысле положения вещей на фронте, и не представлял себе такого потрясающего развала нашего фронта. Для меня стало ясно, что войну, в сущности говоря, надо считать проигранной, и я положительно затруднялся решать, что предпринять для того, чтобы продолжать эту войну. По приезде в Черное море ко мне явилась депутация от солдат Царско-сельского гаринзона, во главе которой стоял унтер-офицер Киселев, который командовал Сербской дружиной. Он был сначала на фронте, а потом в броневой автомобильной роте, он первый в первых числах марта. [...] После представления депутации он остался у меня. Это был человек глубоко убежденный в необходимости этого переворота, он первый выступил и говорил, что он действительно видит теперь, что путь, по которому пошла вся русская революция, ведет нас к гибели: «я был убежденный революционер, сам первый выступпл, был ранен во время этого выступления, а теперь я вижу, что фронта у нас почти нет». Обсудивши с ним вместе этот вопрос, я ему сказал, что я тоже пришел к тому же убеждению. По его мнению, единственное средство, может быть, было бы, если бы я открыто заявил здесь в Севастополе о том, что такое положение погубит революцию и всю нашу родину. Тогда я решил поступить таким образом: я собрал все команды свободные в нескольких местах и, как я это делал раньше, совершенно откровенно высказал все то, что я узнал в Петрограде, обрисовал им положение вещей, указал на бессилие правительства, на то, что фронт у нас в настоящее время разваливается совершенно, удастся ли его вос-

становить, неизвестно, и что оказать сопротивление неприятелю будет [не] возможно. Я главным образом базировался на следующем положении: для меня, как человека военного и все время занятого исключительно только своими военными делами, казалось необходимым рассматривать происходящую у нас революцию с точки зрения войны. Для меня казалось совершенно ясным, что в такой громадной войне, в какой мы участвуем, проигрыш этой войны будет проигрышем и революции и всего того, что связано с понятием нашей Родины - России. Я считал, что проигрыш войны обречет нас на невероятную вековую зависимость от Германии, которая к славянству относится так, что ожидать хорошего от такой зависимости, конечно, не приходилось. Суть моего сообщения сводилась, во первых, к обрисовке полной картины, к характеристике Балтийского флота, к характеристике различных частей фронта; я не считал нужным ничего скрывать, изложил все это, что я узнал на Псковском Совете, обрисовав события, которые были в Петрограде, указав, что теперь начинается движение под лозунгом прекращения войны во что бы то ни стало. Тогда последствия от этого произойдут двоякие: во первых — зависимость от Германии, так как мы дадим ей возможность, заключивши с нею какое нибудь соглашение и выведя себя из театра военных действий, разбить союзников на западном фронте; Германия победит и мы попадем в полную от нее зависимость. Германия смотрит на нас. как на навоз для удобрения германских полей, и будет соответствующим образом третировать нас в будущем. Если мы выйдем из конперта согласия держав в этой войне и допустим даже, что Германия будет побеждена, что ей не удастся победа над союзниками, то тогда нам придется иметь дело с союзниками. Я указал, что сантиментальности в политике не существует, что в политике существуют чисто примитивные соображения о выходе из того или иного положения, указал, что с союзниками мы связаны обязательствами, что союзники потратили колоссальные средства для оказания нам помощи и что никогда раньше до 17-го года мы не были так сильны в смысле снаряжения и так подготовлены для окончания войны, что если мы сейчас бросим свое участие и булем в этом направлении что нибудь делать, то несомненно мы вооружим против нас союзников, счет которых будет чрезвычайно тяжелым, наша зависимость будет уже не от одной Германии, а может быть, от целого ряда государств. Чем же расплачиваться придется нам, - говорил я. Ни для кого не тайна, что мы находимся в самом бедственном положении, и придется расплачиваться натурой: территорией и наыими природными богатствами. И вот наступает в конце концов призрак раздела нашего, мы потеряем свою политическую самостоятельность, потеряем свои окрайны, в конце концов обратимся в так называемую «Московию», центральное государство, которое [будут] заставлять делать то, что им угодно, но то, что обуславливало нашу политическую самостоятельность и свободу, все будет от нас отнято. Суть сводилась к этому. Затем я указал, что союзники пействительно в это время еще колебались, еще недостаточно ясно учитывали, какие последствия дадут у нас этот переворот и революция, как они отразятся на войне и они перешли в наступление (было) для того, чтобы дать возможность оправиться нашему фронту, т. е. оттянуть немцев на себя. Союзники выполняли это апрельское наступление; я указал на то, что прежде всего здесь мы связаны с союзниками не только какими нибудь обязательствами, а связаны с ними кровью и союзники нам не простят. Я указал на те перспективы, которые казались мне несомненными. И вот мое спокойное об'ективное и совершенно правдивое, без всяких каких нибудь недомолвок сообщение, произвело громадное впечатление на всех присутствующих.

Ко мне начали обрашаться команды с тем, что команды желают сами отправиться и, если надо, послать свои делегации на фронт с призывом продолжать войну во что бы то ни стало, что подобное положение является позорным, что мы прежде всего должны закончить войну, что эту войну можно закончить и вот в результате моих сообщений явилась так называемая Черноморская Делегация, которая в мае месяце выехала на фронт и принимала там весьма деятельное участие. Я знаю, что многие деятели не вернулись с фронта, потому что активно старались бывать в передовой линии, - показывать пример. Вот эта Черноморская Делегация, которая поехала тогда по России, сейчас же вызвала у меня через неделю после своего от'езда реакцию, которая заключалась в той же самой пропаганде, которая уже получила характер пропаганды, направленной персонально против меня. Там не выставлялось лозунгов политического характера. Пропаганда эта ведась на чрезвычайно примитивной почве; разбивать этих противников было бы в конце концов не трудно, но она в конце концов свое дело делала. Суть сводилась главным образом, насколько мне помнится, к тому, что я являюсь крупным собственником на юге России, что мое постоянное упорство и настойчивость в продолжении этой войны и освобождении свободного выхода и пролива в Средиземное море об'яснялось тем, что я являюсь крупным земельным собственником и для меня выгодно вывозить хлеб на тех условиях, которые представляют из себя эти открытые и свободные проливы — такие заявления делались на митингах на Черном море. В Севастополе затем уже появились признаки довольно скверного свойства: около половины мая один из миноносцев «Жаркий», который должен был итти к неприятельским берегам с каким то поручением, кажется, постановки мин, отказался выйти — это был первый случай [отказа] корабля исполнить боевое приказание, потому что в начале мая я выходил в море и никаких вопросов по этому поводу не возникало. Затем одновременно с этим потребовали смены командира миноносца, старшего лейтенанта Веселаго. Этот Веселаго был отличный молодой командир, прекрасно жил с командой, команда его сама выбирала на какие то выборные должности, от чего он отказывался. И тут совершенно неожиданно команда потребовала его смены. Мотивы сводились к тому, что Веселаго яко бы слишком смело ставит миноносец в опасное положение, вот единственный мотив, который могла команда выставить против своего командира. Я сказал, что я его не сменю, а миноносец я вывожу из кампании, приказал ему спустить флаг и прекратить свою деятельность, т. е. окончить плавание. Так он и остался. Вместе с тем я послал своего флаг-офицера в Совет Матросских и Солдатских Депутатов. Совет в это время был тоже бессилен что нибудь сделать, хотя он совершенно разделял мою точку зрения, послал своих представителей, но в это время уже поднядась против того состава совета цедая кампания. Этот случай был сам по себе не особенно потрясающим и катастрофическим, но он для меня был весьма симптоматичен: выяснилось, что я ничего сделать не могу и сам совет бессилен что нибудь предпринять, кроме разговоров. Веселаго заявил, что он при таких условиях просто не считает возможным оставаться и просил его списать. Пришлось удовлетворить его просьбу и убрать его с миноносца. Вслед за тем такой же случай произошел на другом миноносце «Новик» по совершенно нелепому поводу. Я поехал туда уже сам и, после переговоров с командой, этот инцидент был улажен, так как я им указал, что никаких оснований для подобных выступлений нет. Затем произошло еще одно весьма типичное явление. Какая то комиссия - я точно не знаю в каких отношениях она стояла к Совету, - обнаружила какие то злоупотребления, по крайней мере

так было доложено в порту, по поводу каких то кож, которые там должны быть сдаваемы для прокормления [?1] Черноморского флота, они должны были быть сдаваемы на кожевенный завод. Возникло обвинение против одного помошника ваведующего портом. Он был генерал-майор по адмиралтейству, не помню его фамилии. Обвинялся он в том, что эти кожи не сдаются куда следует, они частным образом куда то продаются п (что) эта комиссия постановила требовать немедленного ареста этого помощника. Когда следственная компссия при Совете ко мне явилась, она и раньше приходила ко мне п делала различные заявления по поводу непорядков, я клал свою резолюцию, направлял дело к прокурору. производилось следствие и [он] представлял Совету, в каком положении дело находится, — я вышел к ней и сказал: прошу дать мне список, я сейчас вызову главного военного прокурора и поручу произвести соответствующее расследование по этому делу. Тогда компесия мне заявила, что она требует его ареста. Я сказал, что арест будет произведен тем лицом, которое будет производить сдедствие. Когда оно обнаружит признаки преступления, то от этого лица и будет зависить, какие меры пресечения следует приложить в отношении лица, на которое надает обвинение, так как я не знаю, виноват ли он или кто-нибудь другой, так как из доклада этого совершенно не видно. Поэтому я сказал, что я приказа об аресте не дам, покуда я не получу доклада от главного военного прокурора, исли> я ничего не буду делать, и передам Ваше заявление туда. На этом мы разошлись. Затем я совершенно случайно узнал, что они арестовали этого офицера. Я потребовал его немедленного освобождения, я сказал, что я комиссии права не давал производить арест, что этот арест должен быть произведен только судебными властями. Это как раз совпало с переменой личного состава первого совета. Были произведены новые выборы, и в этот совет прошло значительное количество - я прямо это признаю, - солдат Севастопольского гарнизона. Это был элемент уже совершенно другого порядка. Он был там и раньше, но тогда он был в меньшинстве, там преобладали морские команды.

А. Н. Алексеевский: А в то время были у Вас политические компссары? Адм. Колчак: Нет, п не было во все время моего командования флотом. Эти обстоятельства в связи с тем, что результата тов. [? !] практических не было — я знаю, там были некоторые лица, которые выступали на митингах от партии с-р от партии с-д, но все это имело чрезвычайно малое влияние, — привели к тому, что дело шло хуже и хуже, и эти события заставили меня задуматься. Состав Совета изменился. Верховский оттуда ушел, часть людей, с которыми я работал в согласии, ушли и заменылись другими, и, таким образом порвалась всякая связь у меня с этим Советом: я перестал бывать там, они перестали приходить ко мне. Вавесивши все эти обстоятельства, я привнаи по совести, что дальнейшее мое командование флотом является совершенно ненужным и что я могу по совести сказать, что я больше не нужен совершенно.

Председатель: Какого партийного состава был новый Совет?

Адм. Колчак: Тогда было разрешено и офицерам и командам записываться в какие угодно партип, но партийвость состава Совета я боюсь характеризовать, но общее течение уже складывалось в пользу большевистской партип. Тогда еще оффициально такой партии большевиков не существовало, но настроение носило такой характер. Все же я затруднился [бы] назвать этот Совет большевистским, так как он не носил еще определенной окраски большевияма. Там было выборное начало для офицеров, контроль над действиями командования, т. е. приблизительно та же программа, какая была и в Балтийском флоте. Надо ска-

зать, что тогда в Черноморском флоте не было такого термина «большевик», потому я и не называл его так. Большинство, насколько мне помнится, записывалось в нартию с-д, меньшая часть представляла из себя партию с-р. И вот, в конце концов, я решил просить освободить меня от командовация по следующим мотивам: общее положение, полное бессилие что-нибудь сделать и совершенная моя бесполезность в той роли, в какой я нахожусь. Управлять флотом так, как я понимал, я считал невозможным и считал нелепым занимать место. Поэтому я обратился к Керенскому с просьбой освободить меня от командования. На это Керенский мне ответил, что он считает это нежелательным и просит меня подождать его приезда в Севастополь и надеется, что ему удастся устранить и уладить те трения, которые возникли в последнее время. Я согласился и второй раз уже не настаивал. В сущности говоря, в мае месяце быстро произошел общий и внутренний развал во флоте, тут явилась картина, что державшиеся до того времени рабочие порта, которые все время вели все работы по исправлению, ремонту и т. д. уже к тому времени стали разваливаться. Стали выставляться требования только экономического характера, а производительность все падала и падала с каждым днем, и каждое выведенное из строя судно уже оставалось в бездействии, потому что все работы в порту стали падать. Тем не менее я должен отметить, что известные части команды совершенно не разделяли нового настроения и сохраняли свои понятия о долге, службе. Я упоминал, что в самый печальный период уже окончательного развала флота мне нужно было, ввиду полученных сведений о новых подводных лодках, усилить заграждения Босфора и в самом Босфоре поставить заграждения. Для этого нужно было сделать очень опасное и рискованное предприятие и войти в Босфор на катерах с баркасами. нагруженными минами. Это предприятие носило характер чрезвычайной опасности и риска и потому я вызвал охотников; нашлось столько, что они превышали то число, которое мне нужно было для постановки этих заграждений. Это было в мае. Операция эта была выполнена, но с одним печальным происшествием: ночью на одном из баркасов взорвалась мина, произошло это в Босфоре, их заметили, произошла стрельба, было много раненых, но большинство людей успели вытащить и перенести на другой катер, - это было серьезное предприятие. Я это привожу как характеристику того, что был известный процент людей, которые шли на это, а наряду с этим другое явление-инцидент с миноносцем «Жаркий». К событиям этого времени относится приезд Керенского в Одессу. Я получил приказание прибыть в Одессу с миноносцем с тем, что Керенский из Одессы пойдет в Севастополь на миноносце. Это было около 20 чисел мая. Я к назначенному времени вышел с отрядом из 4-х миноносцев в Одессу и присутствовал там при тех торжествах, которые в честь Керенского были устроены в Одессе, и которые носили такой же характер, как и встреча Гучкова в Одессе месяц тому назад. Затем вместе с Керенским я перешел на свой миноносец и мы отправились в Севастополь. Во время перехода я долго и подробно, почти целую ночь, рассказывал Керенскому о тех обстоятельствах, которые произошли в Черном море, я указал, что считаю совершенно невозможным продолжать свою деятельность, потому что я коренным образом расхожусь в своих взглядах на командование, на дисциплину во флоте, которая теперь проводится, и что я неспособен работать в этой обстановке, что я не отказываюсь по существу от какой бы то ни было. работы, и предоставляю себя в полное распоряжение Правительства, но я считаю совершенно бесполезным, может-быть, даже вредным для дела, если я останусь. Я сказал ему: «Я не понимаю, чего вы хотите; для республики во время

войны нужна вооруженная сила, я приложил все усилия, чтобы ее удержать, но раз это выходит из Вашего плана, и это не нужно, зачем я буду продолжать работать». Он на это ответил: «Я считаю наоборот, что правительство это, как и правительство прежнего состава, считает, что вы должны оставаться, что теперешнее правительство признательно Вам за сохранение Черноморского флота в его боевом состоянии, но вы понимаете, что мы переживаем время брожения, тут нало считаться и с возможностью эксцессов». Керенский, как и всегда, как то необыкновенно верил во всемогущество слова, которое, в сущности говоря, за эти дватри месяца всем надоело и общее впечатление было таково, что всякая речь и обращения уже утратили всякий смысл и значение, но он верил в силу слова. Я доказывал ему, что волей неволей к ней [дисциплине] придется вернуться и ему, что так наз. революционной дисциплины не существует и та партийная дисциплина, которую он проводит, это дело совершенно другое, потому что дисциплина, в сущности говоря, которая выражается в известных внешних формах дисциплинарного устава, которая характеризует взаимоотношение начальника и подчиненного, одна и та же во всех решительно армиях и флотах всего мира; и какой бы мы ни взяли лиспиплинарный устав, наш или американский, мы найдем там одно и то же, никакой разницы по существу там нет, (это) есть детали, а то, что он говорил о примере партийной дисциплины, это есть дисциплина, которая не создается каким-нибудь регламентом, а создается воспитанием и развитием в себе чувства долга, чувства обязательств известных по отношению к родине, и в этом отношении эта дисциплина может быть у меня, может быть у него, может быть у отдельных лиц, но в массе такой дисциплины не существует, и опираться на такую дисциплину для управления массами нельзя. Так мы ни до чего договориться не могли, потому что стояди на совершенно исключающих друг друга точках зрения. По приезде в Севастополь, Керенский об'езжал суда, я был все время с ним. Он был встречен весьма торжественно, говорил речи, но на меня производило впечатление, что он на команды никакого впечатления не производит. Казалось, что все идет хорошо. «Вот видите, адмирал, все улажено, мало ли на что теперь приходится смотреть сквозь пальцы, на многие вещи; я уверен, что у вас не повторятся события, команды меня уверяли, что они будут исполнять свой долг...» После таких переговоров, он в конце концов еще раз обратился ко мне с просьбою от имени «Правительства» оставаться. «Сейчас вас заменить нежелательно, я прошу, чтобы вы продолжали оставаться». Я сказал: «Хорошо, останусь». После от'езда его положение нисколько не изменилось, все продолжалось в том же духе, в каком все это шло раньше и у меня было общее впечатление такое, что его приезд никаких результатов не дал и никакого серьезного впечатления ни в командах, ни в гарнизоне не оставил, хотя он был принят хорошо. Я на некоторое время уходил из Севастополя, ездил в Николаев на заводы посмотреть строющиеся там корабли. Там я узнал о положении вещей на судостроительных заводах: все в сущности шло к полной остановке, к полному прекращению работ. Тем не менее, я все таки продолжал делать то, что делал раньше, продолжал выходить в море, вести работу постановки заграждения, сетей против подводных лодок, по дозорной службе, конвоированию, поскольку это было возможно, поскольку это выполнялось. Затем в июне месяце начали происходить события уже более серьезного характера. Под влиянием агитации среди команд явилось совершенно неожиданное событие на почве вражды с офицерским составом - до того времени таких вопросов не существовало: начали уверять, что офицеры замышляют какую то к[онтр]-революцию. Никакая к-революция со стороны офицерства, разделенного по судам, была не выполнима. Офицерские союзы существовали совершенно открыто, на них могли присутствовать команды и потому, конечно, вопрос о какой-нибудь к-революции совершенно исключался, а наоборот все усилия со стороны командного состава и офицерства заключались в том, чтобы поддерживать правительство и выполнять свой долг по отношению к службе. Это было неожиданно для меня, (которая) было совершенно ясно, что это есть работа провокационного характера, которая, конечно, клонится в конце концов к тем событиям, которые имели место в Балтийском море. Я сообщал об этом все время правительству, доносил ему о всех тех событиях и настроениях, которые у меня были в Черном море и предупреждал, что дело становится все хуже и хуже и что я считаю безнадежным положение дела в дальнейшем, но так как я обещал оставаться до последней возможности, то я и не поднимал вопроса о своей смене, так как считал, что она произойдет и без согласия правительства. Я очень часто выступал перед командами, постоянно приезжал и обыкновенно по заведенному ранее порядку меня извещали, что в таком то часу, в таком то месте будет собрание, чтобы я мог взять в учет в случае тревоги готовность флота, чтобы потребовать команду, и все это шло до этого события в совершенном согласии. Теперь же все пошло самочинным порядком, я получал известия стороной, не имея никакой связи ни с какими представителями командных органов. Наконец, случилось весьма характерная вещь. Киселев, оставаясь все время в Севастополе, где проживала его семья отец, мать, сестра и брат, принимал очень большое участие и помогал мне. Он очень часто выступал, прекрасно говорил, и ему удавалось совершенно срывать ораторов своими выступлениями. Я считаю его одним из самых крупных деятелей на митингах и собраниях, где он оказывал известное влияние на команду своим уменьем говорить с большим воодушевлением. Он у меня часто бывал, я с ним подружился, потому что я видел в нем глубоко порядочного русского солдата, глубоко преданного идее блага родины, и в этом отношении у меня установилась с ним тесная близость. Это был человек совершенно бескорыстный. Затем произошли последние события в начале июля, которые заставили меня уйти с командования помимо желания правительства. В один прекрасный день состоялся митинг на дворе Черноморского экипажа — это огромная площадь, на которой было 15,000 народу, я был на этом митинге - для того, чтобы разбирать вопрос персонально относительно меня. Обвинялся я во первых в том, что являюсь в роде прусского агрария, во вторых, и это уже обвинение совершенно странного свойства, что я ослабляю Черноморский флот выводом из строя судов, при чем приводился в пример миноносец «Жаркий», о котором я сказал, что я его никуда не пошлю и считаю его, как судно, совершенно несуществующим. Было еще одно обстоятельство. Был один старый броненосец «Три святителя», который в виду того, что очень много людей просилось в отпуски и мне нужно было чем-нибудь компенсировать людей на транспортах, я решил вывести из кампании и командой этого броненосца «Три святителя» пополнить команды транспортной флотилии в Одессе. Отпусками к этому времени ведали уже комитеты и все отпуска шли без какого бы то ни было контроля со стороны командования, я же получал только извещения от командира, что не хватает людей, партии не возвращаются, а новые уходят, и это заставило меня прибегнуть к этой мере. В военном отношении это играло очень незначительную роль, это было старое судно, которое должно было осенью быть сдано в порт. Тогда я решил поехать на этот митинг, хотя меня не приглашали. Узнав время, когла булет этот митинг, около 4-х часов дня,

я один, вместе с своим дежурным флаг-офицером, поехал в этот экипаж. какие то неизвестные мне посторонние люди начали вести вопрос относительно прекрашения войны, представляя его в том виде, в каком велась пропаганда у нас на фронте, что эта война выгодна исключительно известному классу. В конце концов перешли на тему относительно меня, причем я был выставлен в виде прусского агрария. В ответ на это я потребовал слова и сказал, что мое положение материальное определяется следующим: с самого начала войны с 1914 г. кроме чемоданов, которые я имею и которые моя жена успела захватить с собой из Либавы, я не имею даже движимого имущества, которое все погибло в Либаве. Я жил там на казенной квартире вместе со своей семьей. В первые дни был обстрел Либавы, и моя жена, с некоторыми другими женами офицеров, бежала из Либавского порта, бросивши все. Впоследствии это все было разграблено, ввиду хаоса. который произошел в порту. И с 1914 г. я жил только тем, что у меня было в чемоданах в каюте. Моя семья была в таком же положении. Я сказал, что если кто-нибудь укажет или найдет у меня какое-нибудь имение или недвижимое имущество, или какие-нибудь капиталы обнаружит, то я могу их охотно передать потому, что их не существует в природе. Это произвело впечатление и этот вопрос больше не поднимался, затем пошел вопрос относительно инцидента с «Жарким», затем с броненосцем «Три святителя»; действительно, несомненно флот ослаблялся, в виду того, что уходящие периодически в ремонт миноносцы не поступали в срок просто потому, что работа шла отвратительно: такие работы, которые при нормальных условиях требовали трех-четырех часов, производились трое-четверо суток. Я приводил этот пример, сколько времени требовалось, чтобы винт вытащить из ящика и эти факты были приведены мною. Я совершенно определенно и не скрывая того положения, которое создалось в порту и во флоте, сказал, что ослаблять флот с моей стороны, конечно, совершенная бессмыслипа, и совершенно бессмысленно возводить на меня такое обвинение. Если ктонибудь заинтересован, чтобы во флоте был порядок, то, конечно, я первый, и следовательно, трудно мне пред'явить обвинение и заподозрить меня в том, что я умышленно ослабляю флот, ибо это значит рубить сук, на котором я сижу. После этого мне никаких возражений сделано не было. Я сел в автомобиль и уехал. Затем я вернулся к себе на «Георгий Победоносец» и, чем кончился этот митинг, я не знаю, повидимому, он кончился ничем. Вечером я получил в первый раз от нового Совета приглашение придти в Совет на заседание. Как раз приехал Киселев ко мне и сказал, что дело очень плохо, что теперь поставлен вопрос относительно разоружения офицеров и обвинения их в к-революционном заговоре. Данных почти нет никаких, но это теперь пущено кем то и среди команды идет по этому поводу брожение. Совет будет этот вопрос обсуждать, при чем прибавил: «Я советую вам не ехать туда, так как это совершенно бесполезно, делу не поможете, будете резкости говорить, и ничего из этого не выйдет». Он сказал, что он будет на этом собрании, но мне там делать нечего. Я все таки поехал. Я решил посмотреть, так как я никогда еще не видел этих заседаний. Когда я приехал, то увидал, что там идет уже разговор о к-революции, реакции, о реставрации и еще о чем то, и я увидел, что разговаривать об этом было совершенно бесполезно. Там был поднят, между прочим, вопрос о том, что всех офицеров надо немедленно разоружить, потому что иначе они устроят к-революцию. В какой форме, как они ее устроят, с оружием или без оружия, я не знаю, это было настолько бессмысленно и глупо, что я, прослушав несколько речей, обратился к председателю и спросил: «Нужно мне вдесь быть и есть ко мне какие-нибудь вопросы?» Он мне сказал, что вопросов никаких нет; на это я ответил, что если будет нужно, то меня можно будет вызвать, зачем я буду даром терять время, и уехал. Так меня тогда больше и не вызывали. Киселев известил меня, что, повидимому, завтра будет решение относительно разоружения офицеров. На другой день было сделано с одного из линейных судов радио в виде приказа о том, чтоб разоружить всех офицеров. — это было часа в 3-4 дня, — произвести обыски в квартирах и т. д. Сделано это было, нисколько меня не оповещая, и прежде чем можно было на это как нибудь реагировать или снестись и поговорить, это было выполнено, и на некоторых судах было потребовано оружие. Офицеры были на кораблях. Несколько офицеров застрелилось в знак протеста, но в общем никаких эксцессов и историй не произошло. Я сделал распоряжение на своем судне, чтобы никакого сопротивления не было, чтобы не было кровопролития и никакого безобразия на моем судне. Затем я потребовал собрать свою команду «Георгия Победоносца», я сказал им несколько слов по поводу бессмыслицы этого акта, о том, что если даже они боятся, то это бессмысленно совершенно, так как офицеров приходится по 1 на 15-20 человек команды, и никакой по существу опасности для них они представлять не могут. Затем я сказал, что вообще какой бы то ни было к-революции не существует в природе, потому что союз офицеров существует совершенно открыто, он мне лично известен, я знаю все его дела, и я бы сам не допустил в такое время какие бы то ни было выступления, потому что они приблизили бы нас к полной гибели. Я указал им, что мы - старшие офицеры были лойяльны в отношении к правительству, исполняли все его приказания, что, следовательно, вопрос о какой-нибудь к-революции никогда не поднимался. Затем я сказал, что я могу рассматривать это как оскорбление, которое наносится прежде всего мне, как старшему из офицеров, здесь находящемуся, и я сказал им: «с этого момента я командовать вами не желаю больше и сейчас об этом телеграфирую правительству». Затем, я взял свою саблю и бросил ее в воду. Я стоял около трапа и ушел вниз. После этого я послал телеграмму Керенскому об этом событии и указал, что я уже ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях командовать флотом больше не буду, что я передаю командование старшему после себя адмиралу, что в полночь я спускаю свой флаг, который будет заменен флагом старшего по мне. Я написал в письме, что выполнил все то, что я обещал, но командовать больше не могу, и совесть моя чиста. Затем ко мне явилась какая то депутация по поводу отпусков. Я сказал ей, что я больше не командую и просил ее по этим вопросам ко мне не обращаться, потому что я никаких распоряжений давать не буду; затем я вызвал к-адмирала Лукина, командующего линейными кораблями, старшего по мне, и сказал, что я, будучи фактически поставлен в невозможность командовать, приказываю ему вступить в командование флотом и поднять свой флаг. Затем ко мне вечером часов в 8 явилась какая то дедегация от Совета, которая без всяких мотивов вынесла резолюцию, что она считает необходимым, чтобы я сдал свое команд. старшему. Я сказал, что командование уже сдал адмиралу Лукину, который вступит в командование; делегация просила, чтобы передали все секретные документы, я сказал: «Принимайте какие хотите документы, но имейте в виду, что это длительное дело. Вы, конечно, можете их принять и рассмотреть». Вместе с тем такое же постановление было относительно к-адмирала Смирнова, моего начальника штаба. Относительно пругих офицеров никаких постановлений не было сделано. Затем я сказал, что уезжаю к себе домой на берег.

 А. Н. Алексеевский: Адмирал Лукин никаких возражений не сделал по этому поводу.

Адм. Колчак: Нет, он все видел и, конечно, возражал, но я сказал ему, что я приказываю, так как сегодня ночью возможна какая нибуль тревога или нападение и я фактически не могу командовать, а он обязан это сделать. Вечером я поехал к себе домой. Вскоре ко мне на городскую квартиру явились еще пва три человека, с заявлением, что они уполномочены Исполнительным Комитетом посмотреть, нет ли у меня каких нибудь секретных документов, но так как я на квартире никогда не жил, приезжал туда по вечерам на несколько часов, а жил на корабле, то, конечно, никаких документов у меня быть не могло. Я предложил им осмотреть свой кабинет, они произвели обыск, но ничего не нашли. Я оставался дома. Смирнов пришел ко мне вечером. Когда ко мне явился один из флаг-офицеров и сообщил, что будто бы состоялось постановление о моем аресте, я сказал, что поеду на корабль и буду там ночевать, так как я не хотел, чтобы меня арестовали в моем доме в присутствии моей жены и ребенка. Я уехал на корабль, там я лег спать, а в 2-3 часа ночи меня разбудил флаг-офицер, который сообщил мне телеграмму от Керенского. Телеграмма была направлена по моему адресу и в Совет и еще, кажется, по командам [. Она была написана] в очень резких сыражениях составленная> по поволу безобразия, которое произошло в Черном море. Г: в ней говорилось] (что правительство считает, что если будет происходить подобные веши. У что правительство считает, что подобные выходки являются актом враждебным революции и родине и требует немедленного прекращения всех этих безобразий и возвращения оружия офицерам, а что касается меня, то правительство соглашалось, чтобы я временно передал командование и требовало моего немедленного приезда в Петроград для доклада. На другой день к моему чрезвычайному тяжелому состоянию прибавилось известие, что в Севастополь прибыла Американская Военная миссия адмирала Гленона, которая имела в виду оставаться некоторое время для изучения постановки у меня минного дела и методов борьбы с подводными додками. Тогда же приехала в Петроград миссия Рута. При ней была морская миссия Гленона, которая приехала ко мне: эта миссия предполагала у меня проплавать несколько времени и познакомиться с положением леда. Я. конечно, немедленно уехал на берег и сказал, что я никого не принимаю и принять миссию не могу, и миссия, ознакомившись с положением вещей, немедленно решила уехать. Приказ правительства был выполнен, оружие было возвращено сейчас же и все опять пришло во внешнее благополучие и спокойствие. Я оставался целый день у меня дома, никто ко мне больше не являлся, ночью я беспрепятственно сел в поезд и поехал в Петроград. В этом же поезде ехала как раз американская миссия Гленона. По прибытии в Петроград я должен был явиться - Керенского тогда не было - к его помощнику Кедрову или Дудорову. Он мне сказал, что правительство в ближайшие дни соберется, что правительством назначается особая следственная комиссия, которая спешно выезжает в Севастополь для разбора всего дела. Председателями этой комиссии были А. С. Зарудный и Бунаков. Между прочим, Зарудный сказал, что все это вздор и все наладится, но я сказал, что это не наладится, так как я был целый месяц в этой обстановке, целый месяц старался всеми зависящими от меня способами как нибудь дело поправить, что я считаю, что дело пойдет все хуже и хуже, во всяком случае я назад не вернусь и командовать при таких условиях не буду. Затем я был принят в Мариинском дворце на заседании правительства. Я сделал доклад, изложил в деталях все то, что у меня было, и затем говорил уже не стесняясь резко, что все это я предвидел и обо всем заранее предупреждал, что я не могу иначе рассматривать деятельность правительства, как ведущую к раз-

рушению нашей вооруженной силы. Я говорил, что гораздо проще было итти совершенно открытым путем, просто напросто распустить команды и прекратить деятельность флота, потому что при таких условиях флот все равно никакой пользы не принесет. Вместе со мной был Смирнов, который тоже говорил на ту же тему. Я указывал, что считаю виною ту политику правительства, которую оно приняло в отношении вооруженных сил: подрыв и развал командования, подрыв его авторитета, постановка командования в совершенно бесправное и беспомощное положение, указывал, что под видом свободы собрания и свободы слова совершенно открыто ведется работа наших врагов. Я глубоко убежден, что во всех этих собраниях, как в Балтийском море, так и в Черноморском флоте, для меня совершенно ясно видна работа не русская, а работа германской агентуры. Указал на целый ряд совпадений и фактов, которые мне были известны по Балтийскому и Черному морям, что в течение революционного периода образцовое состояние Черноморского флота в отношении команды систематически разлагалось у меня на глазах, причем я был бессилен что либо сделать, я был только зрителем, и единственно чем мог я расправляться, это моим нравственным авторитетом и моим влиянием. Я указал, что долго на этом играть нельзя, что потом это все провалится, что про мои команды я в течение целого года ничего кроме хорошего сказать не могу, команды вели себя настолько хорошо, что у меня очень редко заходили дела до конфирмации, и большинство случаев были такого характера, что они разрешались в низших инстанциях. Я не говорю уже о том, что ни одного случая смертной казни не было; были проступки, но характера такого, что до командующего флотом они почти не доходили и такие команды довели до такого состояния путем систематического планомерного развала. На это меня правительство, бывшее в глубоком молчании, поблагодарило за обстоятельный доклад и отпустило, никакого ответа мне никто не дал.

## 27 ЯНВАРЯ 1920 ГОДА.

Адм. Колчак: Таким образом я остался в Петрограде ожидать возвращения из Черного Моря комиссии под председательством Зарудного, которая выехала туда в первые дни моего прибытия в Петроград. В ожидании этой комиссии я жил на частной квартире и почти никого не видел, пока ко мне не явился прикомандированный к миссии адмирала Гленона русский офицер, лейтенант, который передал мне пожелание адмирала Гленона видеть меня и переговорить со мною. Зная о целях миссии, я сказал, что пусть он назначит мне время, когда я могу приехать к нему. Адм. Гленон жил в Зимнем дворце. Там [я] был принят Рутом и адм. Гленоном. Гленон сообщил мне, что цель его миссии сделать визит нашему флоту, затем американское правительство интересуется некоторыми вопросами по минному делу и борьбе с подволными долками и желало бы познакомиться с этим. Кроме [того] совершенно секретно он сообщил мне, что в Америке существует предположение предпринять активные действия американского флота в Средиземном море против турок и Дарданелл. Зная, что я занимался аналогичными операциями, адм. Гленон сказал мне, что было бы желательно, чтобы я дал все сведения по вопросу о дессантных операциях в Босфоре. [Я сказал] что я не отказываюсь от этого и готов поделиться всеми сведениями, которые у меня имеются. Тогда Гленон спросил меня: «Как бы Вы отнеслись, если бы я обратился с просьбой к правительству командировать Вас в Америку, так как ознакомление с этим вопросом потребует продолжительного времени, а ме-

жду тем мы на дних должны усхать». Относительно этой дессантной операции он просил меня никому ничего не говорить и не сообщать об этом даже правительству, так как он будет просить правительство командировать меня в Америку, оффициально для сообщения сведений по минному делу и борьбе с подводными лодками. Я сказал ему, что против командирования в Америку ничего не имею, что в настоящее время свободен и применения себе пока не нашел. Поэтому, еслибы правительство согласилось командировать меня в Америку, то я возражать не буду. В то время, как миссия сносилась с правительством, в ожидании ответа от правительства, я начал собирать все необходимые материалы, выписал одного флаг-капитана, который имел на руках все данные по босфорским операциям, словом начал подбирать все материалы, необходимые для этой задачи. Как раз в это время Керенский уехал и потому окончательного согласия со стороны правительства на американскую командировку нельзя было получить. Наконец, ответ получился в положительном смысле, вскоре после приезда Керенского с юго-западного фронта, после наступления 18-го июня. Насколько я знаю, этот вопрос обсуждался тогда в совете министров и совет министров без всяких возражений согласился на командирование меня в Америку. В это время приехал и Зарудный с комиссией. Зарудный заявил мне: «совершенно ясно, что все это работа немецкой агентуры, сколько мы ни расследовали этот вопрос, было ясно, что против Вас команда решительно ничего не имеет. Поэтому Вы должны принести жертву и снова вернуться во флот, так как большинство лучших элементов желает Вашего возвращения». Я сказал, что в Черноморский флот я больше не вернусь, что я считаю себя настолько сильно оскорбленным, что командовать им считаю ниже своего достоинства, и поэтому к командованию Черноморским флотом, ни при каких обстоятельствах, не вернусь. Вскоре после этого, в связи с приездом Керенского произошло положительное решение вопроса о моей поездке в Америку. За все это время я мало кого видел в Петрограде. Меня посещали знакомые офицеры, главным образом офицеры флота, которые упрашивали меня, чтобы я оставался во флоте и не уходил. Я сказал, что я уже принял на себя известное обязательство и что в России сейчас нет применения моим силам. Одно время я хотел уйти на фронт, чтобы меня назначили командовать тяжелой батареей, но после позорного наступления на Юго-Западном фронте 18 июня я решил отказаться от этой мысли. Затем одна группа офицеров обратилась ко мне с просьбой, ввиду невозможности ведения войны в России, но считая необходимым продолжать войну, - сформировать легион из добровольцев и с ним отправиться во Францию. Я одно время остановился на этой мысли, но затем я получил сведения об отношении за-границей к русским частям, ввиду их позорного поведения на французском фронте и отказа драться и участвовать в борьбе. Когда я получил сведения о том, что имя русского во Франции является чем то вроде брани, я пришел к мысли, что рассчитывать на такую работу, какую я имел ввиду, конечно, при этих условиях не приходится. Затем политические деятели, которые заседали в Таврическом дворце, кажется, по делам ликвидации, и с которыми я был знаком еще по Государственной Думе, узнав о моем приезде, пригласили меня. Я приехал и рассказал им о своем положении. Они также говорили мне, чтобы я не уезжал, что я нужен здесь. Я сказал, что я готов ехать куда угодно и делать что угодно, но пусть мне укажут определенно, что я должен делать, что таких указаний я не получаю, обстановка же, в которой я мог бы оказаться, если бы остался в России, такова, что исключает возможность какой-бы то ни было полезной работы

для родины. Я считаю, сказал я, что единственное, чем я могу принести пользу, это драться с немцами и их союзниками, когда угодно и в качестве кого угодно. Я считаю, что это будет единственная служба родине, которую я буду нести, принимая участие в этой войне, которую я считаю самой важной, самым существенным делом из всего того, что происходит, что революция пошла по пути, который приведет ее к гибели, но я не политический деятель; я солдат и поэтому считаю нужным продолжать свою службу, чисто военную. Раз я не могу в России принимать участие в этой борьбе, я буду продолжать ее за-границей (у меня была тогда надежда, что я буду принимать известное участие в Дарданельских операциях). Затем я был еще на нескольких заседаниях Национального Центра, образовавшегося в это время. Там я также сказал, что работать здесь больше не могу, так как уже принял известное обязательство Американскому Правительству и ожидаю только выдачи заграничного паспорта, чтобы ехать с миссией, возложенной на меня Правительством, в Америку. Еще до моего от'езда, произошло выступление большевиков, прибывших из Кронштадта. Как раз в это время я был очень близок к Правительственным сферам, хотя и не принимал непосредственного участия в делах. Кажется, 2 или 3 июля Керенский вернулся с фронта в Петроград. Я несколько раз приходил в Морское министерство с просьбой доставить мне возможность повидать его, но он все время был так занят и передвигался с одного места на другое, так что я не мог его видеть. Между тем, от нег озависело утверждение состава моей миссии: я подобрал специалистов 4 офицеров и надо было от Керенского получить санкцию на этот состав миссии, выдачу заграничных паспортов, средств для поездки и так далее. Поэтому 4 июля, когда вечером началось выступление большевиков, я пришел в приемную морского министра и решил ожидать (его), пока Керенский не явится. Мне сказали, что он должен быть около 12 часов. Я ожидал его прибытия, пока Керенский не приехал. Керенский заявил мне, что он очень занят, должен позавтракать и сейчас же ехать на заседание Совета Министров и что времени у него нет. Я заявил тогда, что у меня также срочные дела, что мне надо получить санкцию на состав миссии и ее отправление. Тогда Керенский сказал мне: «Тогда пойдем завтракать и во время него мне доложите все ваши вопросы». Мы пошли завтракать и, так как Керенский очень торопился, то я рассказывал ему в общих чертах положение создавшееся относительно моей поездки. Во время этого разговора пришел дежурный ад'ютант и доложил, что к Керенскому явилась депутация уволенных старших возрастов, кажется, свыше 42-х летнего возраста (тогда Керенским были устроены периодические отпуски для полевых работ, но все это делалось довольно не систематически и вызывало неудовольствие. Вообще, эта тенденция ухода с фронта в армии и во флоте, особенно в Черноморском, была особенно заметна. Я уже подчеркивал несколько раз, что после первой недели Революции у всех наблюдалось стремление все бросить и уехать домой по своим делам). Когда явилась депутация, [он сказал,] что он не примет ее, так как у него нет времени. В ответ на это депутация заявила, что она не уйдет пока военный и морской министр не даст положительного ответа относительно продления срока отпуска. Тогда Керенский, не кончив завтракать, встал и вместе с присутствующими вышел в приемную и на лестницу, где находилось человек 30 солдат старшего возраста. Они заявили, что, хотя срок отпуска их и вышел, но что у них как раз теперь начинается уборка хлеба, что работников в деревне нет, и что поэтому они просят продлить срок отпуска до окончания уборки хлеба, что иначе они не в состоянии будут убрать хлеб. Керенский ска-

зал, что постановление относительно их возвращения есть постановление Совета Депутатов фронта, что он его утвердил и изменять его не может, не переговоривши с фронтовой организацией, так как продление их отпуска задерживает тех, которые ожидают своей очереди. «Поэтому», сказал Керенский, «я ни в каком случае не отменю этого распоряжения». Это в свою очередь вызвало чрезвычайно энергичные протесты среди депутатов, которые начали говорить, что их берут на фронт, так [тогда] как хлеб также нужен для ведения войны. Один из них обратился к Керенскому с таким заявлением; «Нас около сорока тысяч, а влесь в Петрограде имеется до ста тысяч бездельников, которые никуда не хотят идти. Вы нас посылаете на фронт, потому что мы люди старые, привыкшие к диспиплине, привыкшие исполнять приказания, а вот вместо нас вы послади бы части. которые находятся в Петрограде и которые ничего не делают. Между тем, вы их не можете послать, так как они не хотят илти и вы ничего с ними не можете слелать, от нас вы требуете этого, так как знаете, что мы привыкли исполнять приказания и будем их выполнять». На это Керенский что-то ответил, но в конце концов совершенно неожиданно повернулся ко мне (я стоял сзади его) и сказал: «Говорите с ними, адмирал», и сам ушел. Я остался, кажется, с Бунаковым и, так как был большой шум, раздавались протесты, то я обратился к депутации и сказал, что я не могу говорить сразу с 80-40 человеками. «Я вам не могу давать никаких обещаний, потому что я посторонний человек, но министр приказал мне говорить с вами и я буду говорить, но для этого выберите двух-трех человек, так как я не знаю, в чем заключается дело». Тогда ко мне вышел почтенный старый солдат с георгиевскими крестами и медалями, бывший на японской войне и участвовавший также и в этой войне. Я с ним пошел в приемную, и он начал мне подробно рассказывать о положении. Действительно, положение было трагическое: «Нас тянут на фронт», сказал он, «не для того, чтобы мы воевали, а для того, чтобы поставить нас в тылу на пилку дров, на все интендантские работы. Мы не отказываемся ни от чего, но войдите же в наше положение». Он обрисовал картину положения дома, крайне печальную. «Министр говорит нам, что мы должны выполнить наш долг», сказал мне он; «но мы свой долг выполнили; я веду уже вторую войну и воевал не даром — имею все знаки отличия. Теперь двое сыновей взяты на фронт, дома остались только жена и девочки. Хлеб удалось кое как засеять, собирать же его не дают и в таком положении находятся почти все остальные. Мы просим дать нам возможность собрать хлеб, а затем мы снова можем вернуться на фронт. При настоящих порядках мы могли бы и не являться и никто нас не потребовал бы, но мы привыкли к дисциплине и потому хотели действовать в законном порядке». Выслушав его, я сказал: «Конечно, по моему мнению вы могли бы быть уволены, но, конечно, я дать такого разрешения не могу». Тогда они сказали, что они хотели [бы] получить ответ от министра. Я пообещал им, что сделаю все, что могу, что я постараюсь повидать министра, чтобы выслушать от него тот или другой решительный ответ - положительный или отрицательный. Я вызвал дежурный автомобиль и поехал искать Керенского, я ездил по всему городу, но долго не мог его найти; наконец, случайно в одном из правительственных учреждений я узнал, что он находится в квартире Терешенко на Дворцовой набережной и что там происходит заседание Совета Министров. Я приехал туда, явился в приемную вместе с этим солдатом и стал ждать конца заседания. Когда заседание совета Министров кончилось и они начали выходить, я с солдатом подошел к Керенскому и сказал ему: «Вы приказали мне переговорить; я переговорил и мое мнение таково, что с точки

зрения военной можно было бы разрешить продление отпуска, но конечно я не в курсе дела. Я приехал сюда специально для получения определенного ответа, так как депутация до сих пор сидит в Морском министерстве и ждет от вас окончательного ответа». Керенский на это совершенно определенно ответил: «Нет, никаких отсрочек, никаких отступлений от тех распоряжений, которые были сделаны, не будет». В это время подошли к нам все министры и начали говорить с солдатом, но, повидимому, это на него не производило никакого впечатления. Этим дело и кончилось. Я сел в автомобиль и вернулся к депутации и сказал ей, что вилел министра и все правительство и что вопрос о продлении отпуска решен отрицательно. «Я больше [ничего] сделать (я больше) не могу». На это мне солдаты заявили, что с этим ответом вернуться не могут и потому они пойдут не к своим, а куда глаза глядят. Между тем, Керенский опять уехал и я не мог с ним переговорить. После ухода депутации я обратился к Дудорову и сказал ему, что мне необходимо переговорить с Керенским. Дудоров сказал мне: «Я скажу вам по секрету, что сегодня в семь-восемь часов вечера Керенский должен уехать. Оффициально он уезжает с Варшавского вокзала, неоффициально же с Царскосельского. У меня также имеются срочные дела и единственный способ поймать Керенского - это сейчас же ехать на вокзал, сесть в поезд, в котором должен ехать Керенский, и на дороге, когда поезд тронется, переговорить с ним обо всем, так как здесь [он] слишком занят. Мы едем до Царского Села, откуда и вернемся». Мы так и сделали, приехали на Царскосельский вокзал, узнали от коменданта, где поезд Керенского, сели в поезд и стали ждать прибытия Керенского. Керенский прибыл, поезд тронулся и я на ходу поезда стал делать подробный доклад и он подписал бумаги, относящиеся к моей миссии. Дудоров также сделал доклад. В конце концов, когда поезд подошел к Царскому Селу, мы оставили его и вернулись в Петроград. Вечером этого дня началось первое выступление против правительства. На следующий день прибыли команды из Кронштадта и произошли те события, которые известны, вероятно, и Вам. Вот все, что я могу по этому поводу сказать,

Алексеевский: Какое впечатление произвели на Вас эти события, какие были причины выступления, какие меры приняло правительство и были ли это

те меры, которые нужно было принимать?

Адм. Колчак: Я считаю, что это было выступление чисто большевистского характера. Это подчеркивало прибытие кронштадтских матросов и выступление частей петроградского гарнизона. В Петрограде в это время было около 12.000 войск, которые ничего не делали, только слонялись по улицам и не желали идти на фронт. Мотив был общеизвестный - прекращение войны и роспуск по домам, все же остальные мотивы были привходящими. В связи с событиями Правительство вызвало войска с фронта; эти войска вступили в город и уже после этих событий я видел их входящими в город в очень хорошем порядке. Это были, кажется, велосипедные части, кавалерия и казачьи части. Столкновения, которые были при этом в Петрограде, сводились к столкновениям большевистских частей с казаками. Единственно серьезное дело было около Литейного моста. В это время я как раз выходил от своих знакомых на Шпалерной, так что, хотя я непосредственно и не видел этого столкновения, но слышал стрельбу и видел матросов по Шпалерной. Вообще же, за все это время, никаких ужасов на улицах ни днем, ни ночью не было. Все это произвело такое впечатление, что если бы были взяты войска с фронта, то они бы могли свободно подавить все это движение, так как особых затруднений в этом отношении не встретилось бы. Кронштадтские команды, пришедшие в Петроград после этого столкновения, произвели разгром, напились и ватем сели на суда и усхали в Кронштадт. Все это производило впечатление неорганизованного выступления совершенно нелепого характера.

Алексеевский: У Вас не возникало мысли, что правительство могло бы переменить курс политики в смысле установления более твердой власти в этот момент и что правительство могло стать господином положения и подавить начинавшееся большевисткое движение?

Адм. Колчак: Я уверен, что правительство, если бы еще этого хотело, моглобы это сделать, но так как в состав правительства частью входили члены, находящиеся в полной зависимости от Совета Солдатских и Рабочих Депутатов, то оно и не могло ничего предпринять против этого. Там наблюдалась картина полной анархии: в Петрограде существовали два совершенно независимых органа — правительство и Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. Они вступали в какие то переговоры, но тем не менее, каждый из них действовал совершенно самостоятельно за свой страх и риск. Те части, которые были настроены большевистски, находились в распоряжении Совета, у правительства были также свои войска. Таким образом, была картина полнейшей анархии и двоевластия, при которой одна власть [не] признавалась и не считалась с другой. Конечно, была полная возможность, если бы правительство захотело этого, устранить это, но там происходили такие события, что когда часть членов Совета была арестована, то Керенский, вернувшись в Петроград, их освободил. Трудно было разобраться, какую игру вел Керенский, но мне представлялось, что он находится в какой то зависимости от Советов, не решается ни в чем выступать против них, а старается вести политику примирения, что конечно осуществить было совершенно невозможно, так как вся политика Совета была определенно направлена к прекращению войны, заключению мира с Германией, выходу из коалиции союзников и к дальнейшему немедленному проведению всех принципов социализма. Между тем правительство все же поддерживало борьбу с Германией и считало необходимым продолжать оставаться против введения в жизнь социализма в том виде, как этого желали большевики. Поэтому правительство и Совет расходились. Даже среди войск существовал полный хаос: никто не знал, кому он подчиняется и чьи приказания он должен исполнять. Части, пришедшие с фронта, были в распоряжении правительства и, сколько можно было судить по внешнему виду, находились в полном порядке, были вполне дисциплинированы, в особенности части кавалерийские. Таким образом с этой стороны вопроса не возникало и, вероятно, они исполнили бы всякое приказание правительства.

Алексеевский: В этот период Вашей жизни Вам было сделано предложение от группы офицеров образовать легион, чтобы выступить с ним на французском фронте. Кто был инициатором, из кого состояла эта группа офицеров?

Адм. Йолчак: Трудно сказать. Я помню, фамилии все были невнакомые. Большею частью это были офицеры, которых я встречал в морском генеральном штабе, помню, что в это время мне приходилось встречаться там с Пешковым. Он говорил со мною откровенно и нарисовал мне картину положения наших войск во Франции. Рассказ его и послужил поводом к отказу моему от работы в этом направлении. Это были люди, которые также не знали, где найти применение своим силам, которым их совесть и долг подсказывали, что в такое время нельзя спдеть сложа руки и смотреть на то, что происходит. Затем большое моральное воздействие оказала еще депутация союза офицеров фронта, в состав

которой входили Новицкий и еще несколько представителей, которые поднесли мне георгиевское оружие и адрес и выразили полное сочувствие. Это было во время или незадолго до июльских событий.

Алексеевский: В это время у Вас возникла мысль, что война дальше продолжаться не может, что надо подчиниться необходимости кончить войну и пойти

за той действительной властью, которая представляется Советами?

Адм. Колчак: Нет, такой мысли у меня не явилось: я считал, что войну мы кончить не можем и что ее надо продолжать во что бы то ни стало. Никогда мысль о необходимости кончить войну мне не приходила в голову и я не мог на это пойти. Я встречался с офицерами фронта, знал, что есть части, которые желают драться, во главе наших войск стояло такое лицо как ген. Корнилов, которому армии доверяли и на которое можно было положиться. Корнилов считал вовможным дальнейшее ведение войны, так что говорить о каком то мире было бы невозможно.

Алексеевский: Ведь, ген. Корнилов был начальником штаба Юго-Западного фронта во время этого неудавшегося июл[н]ьского наступления и, значит, до известной степени был и автором этого наступления?

Адм. Колчак: Автором был Керенский, Корнилов же являлся только выполнителем.

Алексеевский: Но, ведь, выполнение возлагало известную долю ответственности и на исполнителя. Принимая во внимание, что тогда выяснилось, что наступательные действия для нас невозможны, что армия по крайней мере в половинном составе не желает драться, не стало ли тогда ясно для военных, что войну продолжать мы не можем?

Адм. Колчак: Все считали, что войну продолжать надо во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило.

Алексеевский: Среди солдатских масс стали раздаваться голоса, что командный состав, не желая служить под большевистской властью красной демовитии, в известной степени стал саботировать. Это выражалось в том, что в критические минуты командование и даже руководство военными действиями стало передаваться в руки комитетов. Так было при операциях под Ригой?

Адм. Колчак: Меня в это время не было, во всяком случае при мне этого не было.

Алексеевский: Не было ли у Вас мысли, которая оправдывала бы эти упреки, а именно, мысли, что уход крупных представителей командного состава с ответственных постов, напр., Ваш уход с поста командующего Черноморским флотом, является саботажем той военной силы, распоряжение которой переходило в другие руки. Не было ли у Вас мысли, что Вапим уходом Вы ослабляете ту остающуюся военную силу государства в виде Черноморского флота, которая была под Вапим руководством?

Адм. Колчак: Нет, этой мысли у меня не являлось: я считал, что поступаю так, как мне подсказывала моя совесть и долг. Я не мог оставаться во флоте, так как меня удалили.

Алексеевский: Вы оставили командование без приказа.

Адм. Колчак: Но я был поставлен в такое положение, что не мог больше командовать. Я сделал то, что я должен был сделать, и считал, что иначе поступить не мог. Что же мине оставалось еще делать — идти на дальнейший позор, на то, чтобы мои приказания не выполнялись. Я оставался на своем посту, пока меня не убрали. Когда меня заставили уйти, правительство на это никак не

16 Архивъ х 241

реагировало: я сидел в Петрограде 11/2 месяца и правительство не делало мне никаких предложений; повидимому, они и сами считали это невозможным. Если бы правительство сделало такой приказ, то я вернулся бы: я всегда был дойялен правительству. Несомненно, что если бы правительством было мне дано такое приказание, то не выполнить его я не мог бы, но в том и дело, что мне только один Зарудный говорил: «Вы должны принести эту жертву и вернуться в Черноморский флот». Я ему на это ответил, что сам я этого вопроса не подниму и сам ни при каких условиях туда не вернусь. Сам я проситься туда не стал бы. но приказание, если бы таковое мне было дано, исполнил бы, так как иначе я должен был бы не признавать правительства. Раз я подчинялся ему и был до последнего дня [лойялен], то выполнил бы все его приказания. Что касается моего отправления в Америку, то оно находилось в тесной связи с согласием английского правительства дать мне возможность поехать через Англию, так как в это время англичане установили на пограничных пунктах свой контроль: англичане контролировали выезд из России тех лиц, которые проезжали через эти пункты. Поэтому я вошел в сношения с английской миссией, сказал им откровенно о цели моей поездки, причем они мне сказали, что было бы лучше, если бы я выехал из России под чужой фамилией ввиду того, что немцы следят за мной и, если им сделается известным мой выезд, то они примут меры. Действительно, один из пароходов, который шел из Христиании в Англию...... (миссия сама была виновата в этом, так как кричала и шумела об этом), в Немецком море был остановлен подводной лодкой в сопровождении миноносца, причем немцы вызвали прямо по списку лиц, которые ехали с этим пароходом и были нужны им, забрали их и отпустили пароход дальше. Англичане по секрету сказали мне, что дадут знать, когда мне следует выехать, чтобы не задерживаться в Норвегии, так как между Бергеном и...... пароходы ходили довольно нерегулярно — иногда через неделю, иногда дней через 10, и поэтому никто не знал, когда пароход может пойти. После двадцатых чисел июля я уехал из Петрограда. За несколько дней до моего от'езда я виделся с Гурко, который в это время уже отказался от командования. Гурко приехал из Кисловодска или Пятигорска. Сначала он поехал на с'езд командующих армиями в Могилеве, куда должен был приехать и Керенский, но присутствие Гурко там оказалось нежелательным, так как он был в обостренных отношениях с Керенским, который заявил: «Если будет Гурко, то я не буду». Поэтому Гурко приехал в Петроград, с намерением вернуться затем на Кавказ. Гурко сообщил мне о положении в армии, но сказал при этом, что надежда на продолжение войны есть, что Корнилов прилагает к этому все усилия. Гурко смотред на продолжение войны, как на необходимость. Гурко первый приехал ко мне с визитом. На другой день я хотел поехать к нему на квартиру, отдать визит, но узнал, что утром он был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Больше я с ним не виделся. Арест был произведен по ордеру Керенского по поводу каких то документов, которые были найдены у Гурко, кажется, переписка его с бывшим государем. Подробности этого мне не известны, так как вскоре после этого я уехал. Получив от английской миссии уведомление, что мне надо выехать тогда то, я около двадцатых чисел уехал вместе с миссией по жел. дороге на Торнео, Христианию, Берген и действительно совершенно точно приехал к самому отходу парохода. За все время пути ничего замечательного не произошло. В Бергене я провел около суток, пока не пришел пароход. О поездке моей миссии англичане были осведомлены. Я ехал через Швецию под чужой фамилией, причем отношение ко мне было самое любезное. Из Бергена мы пошли в Лондон, откуда предполагали через Атлантический океан проехать в Америку. В Лондоне я был в начале Августа. В Лондоне я виделся исключительно только с морскими деятелями. Я был у адм. Джелико, который в то время был морским министром — первым лордом адмиралтейства; был несколько раз у Начальника морского генерального штаба Ген. Холль. Ген. Холль заявил мне, что мне придется подождать, так как в ближайшее время пароходов нет, что пароходы все страшно забиты и что мне придется недели две прожить в Лондоне. Тогда, чтобы использовать время, я просил разрешения Джелико познакомиться с морской авиацией и постановкой в Англии морских авиационных станций, чтобы осветить этот вопрос для себя. Пля этой цели я ездил по различным заводам и станциям, летал на разведку в море и так дождался момента, когда был отправлен вспомогательный крейсер из Глазго в устье Св. Лаврентия, Галифакс. За все время пребывания в Лондоне я никого, кроме моряков, не видел. Русским морским агентом в Англии в то время был Волков. Видел также русскую морскую миссию, за исключением Ермолова, который в это время, кажется, был во Франции. С Набоковым я также виделся.

Алексеевский: Каково было настроение в военной и морской миссиях и русском консульстве в это время, что говорилось о положении России, отношении

союзников и о рассчетах союзников?

Адм. Колчак: Из тех разговоров, которые я вел с нашими миссиями, видно было, что они смотрят на положение вещей очень мрачно и считали, что это неминуемо кончится проигрышем войны и вынужденным соглашением с немцами. Этого они с своей стороны чрезвычайно боялись, так как считали, что в этом случае союзники примут против нас такие же репрессивные меры, как и против Германии. Во Франции в это время было уже такое антирусское настроение, что французы третировали вообще всех русских и называли их не иначе, как «......» изменник. У меня вначале было желание использовать время пребывания в Лондоне и приехать во Францию, но мне сказали, что лучше туда не ехать, так как настроение там к русским отрицательное. Поэтому я остался в Англии, где существовало все же более терпимое отношение. Правда, газеты уже вели кампанию против Керенского, говорили, что во всем виноват Керенский и характеризовали его словом...... т. е. болтун, но вообще в Англии относились к России и русским скорее положительно. В беседе со мною ген. Холль сказал: «что же делать, революция и война вещи несовместимые, но я верю, что Россия переживет этот кризис, но Вас спасти может только военная диктатура, так как, если дело будет и впредь так продолжаться, то Вы вынуждены будете примириться с немцами и попасть в их лапы».

А. Н. Алексеевский: В русских посольских кругах не было ли сведений

по поводу событий в Феврале?

Адм. Колчак: Насколько я знаю, Набоков с самого начала приветствовал это положение и даже его резкие отзывы, которые он поместил о бывшей царской семье, в Англии вызвали большое недовольство против него в видных правительственных сферах, которые считали, что каковы бы ни были его убеждения, но он не имел права, будучи на службе бывшего императорского правительства, так выражаться и высказывать свое порицание персопально бывшей царской семье, в то время, как эта семья была лишена возможности возразить или ответить на это. Благодаря этой бестактной выходке он [не] пользовался влиянием и авторитетом среди англичан, которые в этом отношении очень щепетильны корректны. Из Глазого я выехал в Галифакс. Англичане, благодаря моему лич-

ному знакомству с адмиралом Джелико, ген. Холлем, были со мной чрезвычайно дюбезны. Джелико беседовал со мною очень долго по поводу обороны Немецкого моря и минирования немецких берегов. Джелико спрашивал моего мнения по этому поводу и был чрезвычайно любезен. Обыкновенно о таких вещах не сообщают посторонним, он же находил возможным говорить об этом со мной, Таким образом со стороны английского морского начальства отношение было самое корректное и любезное. Их любезность выразилась в том, что нас поместили на этот вооруженный крейсер совершенно бесплатно. [Он] Конвоировал огромный транспорт, «Кармения», идущий в Канаду с больными и ранеными канадскими солдатами. Мы вышли из Глазго и направились в Ирландское море. Несколько сот миль нас сопровождали несколько миноносцев, а затем уже в открытом море мы шли вдвоем. Таким образом, благополучно, не встретив никакого неприятеля, мы пришли в Галифакс, совершив весь переход в 10-11 дней. По прибытии в Галифаксе, нас встретил морской офицер - морской агент Миштовт, который заявил нам, что в Мон-Реале нас встретят представители морского министерства Соединенных Штатов, что нам предоставлен специальный вагон, что мы являемся гостями американской нации и чтобы мы не беспокоились ни о помещении, ни о средствах передвижений, так как все это берет на себя американское правительство. Таким образом мы прибыли в Мон-Реаль, где нам был подан вагон. Туда же прибыли представители морского министерства штатов – два офицера, которые были прикомандированы к моей миссии и которые были раньше в России (один из них, Мак-Кормик, пробывший в Петрограде 4-5 лет, хорошо говорил по русски). Таким образом, с полным комфортом мы прибыли в Нью-Иорк и Вашингтон. По прибытии в Вашингтон, я сделал прежде всего визит нашему послу Бахметьеву и морскому министру, его помощнику, министру иностранных дел, военному министру, словом — всем тем лицам, с которыми мне потом приходилось сталкиваться. После обмена визитами в первые же дни оффициальных приемов я выяснил, что план относительно наступления американского флота в Средиземное Море был оставлен. Его выполнение было невозможно в виду того, что шла перевозка американских войск на французский фронт и производить новую экспедицию на Турцию, Дарданеллы, было бы совершенно невозможно, хотя военные круги и говорили, что это имело бы большое значение, так как захват Константинополя и вывод Турции из состава коалиции послужил бы началом конца всей войны. Тем не менее, выполнить этого было нельзя, так как весь транспорт был занят перевозкой войск на французский фронт.

А. Н. Алексеевский: Думали ли Вы лично, что форсирование Дарданелл американским дессантом может дать успех, принимая во внимание неуспех предыдущих англо-французских попыток?

Адм. Колчак: Да, я считаю это возможным.

Алексеевский: Состояние американской армии, как экспедиционного корпуса, давала ли надежду?

Адм. Колчак: Конечно, американская армия не была в состоянии выполнить блестяще эту задачу, но принималось во внимание то положение, что в этот момент Турция находилась в полном истощении. Американцы в этом вопросе базировались, главным образом, на том, что Турция не окажет сопротивления американцам, а даже пойдет навстречу. Как бы то ни было, этот вопрос был решен отрицательно и мне оставалось выполнить только мою мпссию, т. е. пере дать те сведения, чисто технического характера, которые интересовали амерительного выполнить только мою мпссию, т. е. пере дать те сведения, чисто технического характера, которые интересовали амерительного выполнительного вы померительного выполнительного вы померительного вы прави в правительного вы пределения правительного выполнительного вы правительного выполнительного вы правительного вы правительного выполнительного вы правительного вы правительного выполнительного выполнительного вы правительного вы правительного выполнительного вы правительного вы правительного выполнительного выполнительного выполнительного вы правительного вы правительного выполнительного вы правительного вы правительного выполнительного выполнительного вы правительного выполнительного вы правительного в

канцев. Также, как в Англии, я пользовался здесь полнейшим вниманием со стороны американских и, главным образом, морских властей. После того, как выяснилось, какую работу мне надо выполнить и как использовать привезенные со мною материалы, мне было предложено вместе с моей миссией поехать в Нью-Иорк, к северу от Нью-Иорка, известное место для летних купаний, недалеко от которого находится морская академия. Было условлено, что мы отправимся в Нью-Йорк вместе с прикомандированными офицерами, где разберем все материалы, гле нам булет указано, что интересует морское ведомство штатов. Мы уехали в Нью-Иорк и там занимались недели две-три. За все это время в Нью-Йорке я ни с кем не виделся, так как с утра до вечера мы все время проводили в академии и занимались работой. Мне было поручено ответить на некоторые вопросы чисто технического порядка, и я занимался этим делом. Когда я закончил эту работу, я получил приглашение от морского министра познакомиться с американским флотом и непосредственно участвовать в маневрах этого флота в Атлантическом океане. Я, конечно, принял это приглашение вместе с офицерами. За нами пришел миноносец и мы на этом миноносце прибыли на флот, стоявший в..... Около 12 дней я плавал на флагманском корабле американского флота «Пенсильвания», участвуя в его маневрах. Американцы были чрезвычайно любезны не только в смысле внешней стороны, но и в смысле ознакомления меня с организацией маневрирования флота, управления им и т. д. Я привез оттуда чрезвычайно ценные материалы, которые теперь, конечно, имеют для нас только академическое значение. По окончании я решил, что надо возвращаться домой. Я был глубоко разочарован, так как я мечтал продолжать свою боевую деятельность, но я видел, что отношение в общем к русским тоже отрицательное, хотя конечно персонально я этого не замечал и не чувствовал, так как я был гостем нации и приехал в ответ на такую же миссию, которая была у нас и которая была хорошо принята. Тем не менее я видел, что отношение Америки к русским было чрезвычайно отрицательное и оставаться там было тяжело. Я сделал прощальные визиты, представился президенту. Я беседовал с ним несколько минут по поводу положения в России: он расспрашивал меня относительно слухов, дошедших в Америку, о рижских операциях; наш флот тогда был вытеснен из Рижского залива. Он спрашивал – были ли подавляющие силы у немецкого флота и как дело обстояло раньше. Я сказал, что после моего ухода в 16 году была сделана громадная оборонительная работа: была поставлена масса новых орудий, поставлены минные заграждения и т. д., словом была выполнена колоссальная работа, усиливающая позицию, но что я теперь не могу ничего сказать кроме того, что моральное состояние команд [таково], что драться с ними невозможно; он сказал: вероятно, это и есть единственное об'яснение. Затем я решил возвратиться в Россию. Я считал, что моя миссия не удалась, что участвовать в войне мне не удастся и что поэтому надо вернуться в Россию и там искать какой-нибудь работы, соответствующей моим знаниям и способностям.

А. Н. Алексеевский: Не замечали ли Вы в Нью-Иорке или в Вашингтоне, что часть русского общества усиленно работала в пользу немедленного заклю-

чения (войны) [мира]?

Адм. Колчак: Я с этим совсем не сталкивался. Эта агитация, если она и была, должна была вестись очень осторожно, так как американцы и все правительство страшно муссировали эту войну, старались всеми мерами поднять воинственный дух. Все здания были оклеены плакатами патриотического свойства, и если такая пропаганда велась, то очень осторожно, так как иначе американцы

немедленно прекратили бы ее. Русских печатных изданий я там не видел и все сведения приходилось получать у амерпканских газет, американская же пресса является удивительно несерьезной в смысле непроверенности тех сообщений. которые она дает. Первые сведения о Корниловском выступлении я получил в Мон-Реале, причем это было представлено в таком виде, что все уже кончено, что Корниловым взят Петроград и т. д. и только через несколько дней начали получаться другие сведения. Из Америки я решил ехать в Европейскую Россию, дать о своей поездке отчет правительству и затем начать делать что-нибудь. Довольно долго пришлось дожидаться первого парохода, который шел из Сан-Франциско. Это был японский пароход «Карио-Мару», я решил ехать через крайний запад на восток. Я выбрал тот путь, прежде всего потому, что в это время в Финляндии уже шла борьба, начиналось выступление Маннергейма и враждебные действия. направленные против русских. По некоторым данным я подозревал, что Маннергейм является неменким ставленником. Обсуждая этот вопрос, я считал. что нельзя ехать и через Францию, а затем через Архангельск, так как для этого пришлось бы обратиться к англичанам, мне же не хотелось второй раз прибегать к их любезности. Поэтому оставался только путь через Владивосток, это был к тому же наиболее скорый путь. Я выехал из Сан-Франциско. Как раз в день моего от'езда были получены первые сведения о большевистском перевороте 26 октября, что Керенский бежал, правительство пало, а Петроград находится в руках Советов. Так как до этого я неоднократно читал в американских газетах подобные же сенсации, то особого значения я этому не придал, тем более, что американским газетам верить было чрезвычайно трудно. В Америке остался из моих спутников только один Смирнов, а остальные четыре спутника поехали вместе со мной. Это были — специалист по минному делу лейтенант Безуар, мой флагманский офицер Лечитский и специалист по минным заграждениям Вуич. В Сан-Франциско перед отходом парохода, я получил телеграмму на французском языке из Петрограда от партии к-д., подписанную как будто председателем комитета, где мне было предложено выставить мою кандидатуру в Учредительное Собрание по Балтийскому и Черноморскому флоту. Я ответпл на эту телеграмму согласием. «Карио-Мару» держала курс на Иокогаму через Гаваи. Переход длился приблизительно 12-14 дней. За все время я был абсолютно отрезан от всего мира, несмотря на то, что на «Карио-Мару» была приемная стан-Пароход был страшно перегружен и только благодаря содействию Лансинга и знакомству в морском мире нам удалось получить места. В Иокогаму мы прибыли около 8-9 ноября. В Иокогаме я был поставлен в курс событий и получил первые сведения о положении в России. Там меня встретил наш морской агент контр-адмирал Дудоров, который сообщил мне, что произошел переворот, что временного правительства не существует и что в настоящее время существует, так называемая, Советская Власть, которая повидимому идет на соглашение с Германией и прекращение войны. Эти известия произвели на меня большое впечатление. Я подробно переговорил с Дудоровым – можно ли верить известию о заключении мира с немцами и нет ли возможности получить более точные сведения. «Вы находитесь в связи с Петроградом, в связи с генеральным штабом, поэтому я прошу обратиться к Альтфатеру или к кому нибудь другому в генеральном штабе, который бы информировал нас о том, что произошло и в каком положении находится фронт и война». Через некоторое время, вскоре после этого получилось известие о брестском мире и переговорах. Это было для меня самым тяжелым ударом, может быть, даже хуже, чем даже в Черноморском

флоте. Я вилел, что вся работа моей жизни кончилась именно так, как я этого опасался и против чего я совершенно определенно всю жизнь работал. Для меня было ясно, что этот мир обозначает полное наше подчинение Германии, полную нашу зависимость от нее и окончательное уничтожение нашей политической невависимости. Тогда я задал себе вопрос - что же я должен делать? Правительство, которое заключает этот мир, я не признаю, мир этот я также не признаю; на мне, как на старшем представителе флота, лежат известные обязательства и признать такое положение для меня представлялось невозможным. К[Т]огда я собрал своих офицеров и сказал, что предоставляю им полную свободу ехать куда кто хочет, но я считаю возвращение мое в Россию после этого мира невозможным, что я сейчас ничего не могу решить, но поступлю так, как подскажет мне моя совесть. Обдумав этот вопрос, я пришел к заключению, что мне остается только одно - продолжать все же войну, как представителю бывшего русского правительства, которое дало известное обязательство союзникам. Я занимал оффициальное положение, пользовался его доверием, оно вело эту войну и я обязан эту войну продолжать. Тогда я пошел к английскому посланнику в Токио сэру Грину и сказал свою точку зрения на положение, сказал, что этого правительства я не признаю и считаю своим долгом, как один из представителей бывшего правительства, выполнить обещание союзникам, что те обязательства, которые были взяты Россией по отношению союзников, являются и моими обязательствами, как представителя русского командования, поэтому я считаю необходимым выполнить эти обязательства до конца и желаю участвовать в этой войне, хотя бы Россия и заключила мир при большевиках. Поэтому я обращаюсь к нему с просьбой довести до сведения английского правительства, что я прошу принять меня в английскую армию на каких угодно условиях. Я не ставлю никаких условий, а только прошу дать мне возможность вести активную борьбу. Сэр Грин выслушал меня и сказал: «я вполне понимаю Вас, понимаю Ваше положение; я сообщу об этом своему правительству и прошу Вас полождать ответа от английского правительства». Я сказал ему также, что два моих офицера так же смотрят на вещи, как и я, желают разделить мою судьбу; другие же, у которых в России остадись семьи, которые они не считают возможным бросить. желают ехать в Россию. Со мною Вуйч и Безуар.

Алексеевский: В то время, когда Вы приняли такое тяжелое решение, поступить на службу другого государства, хотя бы и союзного или бывшего союзным, у Вас должна была явиться мысль, что, ведь, существует целая группа офицеров, которые вполне сознательно остаются на службе нового правительства во флоте и что среди них имеются известные круппые величины. Как рас-

сматривали Вы их тогда?

Адм. Колчак: Я считал, что они поступают неправильно, они не должны были оставаться на службе. Я не мог, конечно, рассматривать их всех, как людей бесчестных, но ведь большинство из них было поставлено в безвыходное положение, надо было что-нибуль есть.

Алексеевский: Но ведь там были крупные офицеры во флоте, которые сознательно шли на это, как напр. Альтфатер. Как относились Вы к ним?

Адм. Колчак: Поведение Альтфатера меня удивляло, так как, если раньше поднимался вопрос о том, каких политических убеждений Альтфатер, то я скавал бы, что он был (бы) скорее монархистом. Мечтой Альтфатера было флигельад'ютангство, он к этому и шел, так как имел большие связи при ставке. И тем более меня удивляла его перекраска в такой форме. Вообще, раньше было трудно

сказать, каких политических убеждений офицер, так как такого вопроса до войны просто не существовало; если бы кого нибудь из офицеров спросили тогда: «к какой партии Вы принадлежите», то вероятно, он сказал бы: «ни к какой партии не принадлежу и политикой не занимаюсь». Каждый из нас смотрел так, что правительство может быть каким угодно, но что Россия может существовать при любой форме правления. У Вас под монархистом понимается человек, который считает, что только эта форма правления может существовать. Я думаю, что у нас таких людей было мало и скорее Альтфатер принадлежал к этому типу людей. Для меня лично не было даже такого вопроса, может ли Россия существовать при другом образе правления; конечно, я считал, что она могла бы существовать.

Алексеевский: Тогда среди военных, если и невысказанная, то все же была мысль, что Россия может существовать при любом правительстве. Тем не менее, когда создалось новое правительство, Вам уже казалось, что страна не может существовать при этом образе правления?

Адм. Колчак: Я считал, что это правительство является правительством чисто захватного порядка, правительством известной партии, известной группы лиц и что оно не выражает настроений и желаний всей страны. Для меня тогда это было несомненно. Я считал, что то паправление, которое приняла политика правительства, которое начало с заключения брестского договора и разрыва с союзниками, приведет нас к гибели. Уже один этот факт, обеспечивающий господство немцев над нами, говорил за то, что это правительство действует в на правлении нежелательном, отвечающем чаяниям немецких политических кругов.

Алексеевский: В отношении Альтфатера у Вас не явилась мысль, что он может быть назван не только человеком, открыто ориентирующимся на Германию, но и карьеристом?

Адм. Колчак: Я считал Альтфатера карьеристом, который считает возможным делать карьеру; таких людей было много. Другой такой фигурой в нашем флоте являлся Максимов. Бернс мне представлялся с другой точки эрения. Бернс был всегда убежденным германофилом, он был всегда убежден в необходимости связи с Германией и считал величайшей ошибкой наше участие в войне против нее. Это было его глубокое убеждение и с этой точки эрения он и рассматривал все происходившие события. Поэтому я понимал точку зрения Бернса, она могла быть об'ективно оправдана, так как Германия во время войны обнаружила необычайно высокую постановку дела во флоте. Так как вся военная литература, все военные исследования были немецкими, то вполне понятно, что он находился под влиянием немецкой военной и морской школы. Поэтому, я вполне понимаю, что германский империализм, который сказался и в области знания и точной науки, несомненно, имел на него влияние. Я совершенно не отрицаю, что он находился под сильным влиянием этой школы, т. к. вся литература, вся работа в этой области шли из Германии. Это в такой же мере сказывалось и в военном деле, в какой сказывалось и в области техники и технической промышленности. Недели через две пришел ответ от военного министерства Англии. Мне сначала сообщили, что английское правительство охотно принимает мое предложение относительно поступления на службу в армию и спрашивает меня, где я желал бы предпочтительнее служить. Я ответил, что обращаюсь к ним с просьбой принять меня на службу в английскую армию, не ставлю никаких условий и предлагаю использовать меня так, как оно найдет это возможным. Что касается того, почему я выразил желание поступить в армию, а не во флот,

то я знал хорошо английский флот, знал, что английский флот, конечно, не нуждается в нашей помощи. Кроме того, флот гораздо меньше нуждается во внешнем пополнении, т. к. если корабль гибнет, то он гибнет вместе со всем экипажем. Затем, на что же я мог бы претендовать, идя во флот. Я был командующим флотом в Черном море, я бы пошел на какие угодно условия, но сами англичане, которые меня хорошо знают, были бы в ложном положении. Если бы я был молодой офицер, то меня могли бы назначить на какой нибудь миноносец, но тут создалось неленое положение. Вот почему я подчеркнул, что желаю идти в армию, хотя бы простым солдатом. Таким образом, на запрос английского военного министерства я ответил, что у меня нет ни претензий, ни желаний, кроме одного - возможности участвовать активно в войне. Наконец, очень поздно пришел ответ, что английское правительство предлагает мне отправиться в Бомбей и явиться в штаб Индийской армии, где я получу указания о своем назначении на Мессопотамскии фронт. Для меня это, хотя я и не просил об этом, было вполне приемлемо, так как это было вблизи Черного моря, где происходили действия против турок и где я вел борьбу на море. Поэтому я охотно принял это предложение и просил сэра Ч. Грина дать мне возможность проехать на пароходе в Бомбей.

Алексеевский: Встречались ли Вы в Японии с русскими оффициальными

кругами?

^ Адм. Колчак: Да, я встречался там с Крупенским, Игнатьевым и вообще говорил со всем составом посольства.

Алексеевский: Как смотрел Крупенский на политическое положение в России и были у него колебания в отношении правительства большевиков?

Адм. Колчак: У всех, кого я только видел, отношение к этому правительству было отрицательное. Они определенно этого правительства не признавали, не отвечали на его требования, которые поступали и т. д. При мне должен был приехать новый представитель советской власти и вступить в исправление обязанностей посла. Но японское правительство его не допустило. Таким образом, положение наших послов внешне осталось как бы без перемен, но по существу они не были авторизированы никакой властью, существовали как бы по инерции по старым кредитам, которые еще существовали. С ними считались, как с представителями великой державы и таким образом все шло по старому.

Алексеевский: Но, ведь, тогда для оффициальных русских кругов вопрос об отношении к правительству должен был встать хотя бы в грубой материаль-

ной форме.

Адм. Колчак: Вопрос этот они решили таким образом: они существуют, пока существуют средства, отпускавшиеся для посольства. Средства эти получались от кн. Кудашева, который получал крупные рессурсы от боксерской контрибуции. Из этой суммы можно было содержать местные посольства, но конечно, можно было ожидать, что китайцы откажутся выплачивать эту контрибуцию и посольствам тогда нужно будет закрыться. Я помню, Крупенский говорил, что в таком случае он закроет посольство, сдаст его под охрану, а сам уедет частным человеком.

Алексеевский: Этих средств хватало только на содержание восточных посольств и местных консульств или их хватало и на содержание всего диплома-

тического корпуса?

Адм. Колчак: Я боюсь точно сказать, знаю только, что на Востоке посольства существовали на эти средства. Что касается американского посольства, то

Бахметьев располагал огромными средствами и во всяком случае американское посольство в этой помощи не нуждалось.

Алексеевский: Но, ведь, для «Керенского» [Крупенскаго] и оффициальных русских кругов в Японии было ясно, что смененное большевистским правительством правительство Керенского также не удовлетворяло требованиям момента и смены этого правительства они желали и раньше. Какого же они правительства хотели?

Адм. Колчак: Они желали, чтобы это правительство было авторизировано Учредительным Собранием. Общее мнение всех лиц, с которыми мне приходилось сталкиваться, что только авторизированное Учредительным Собранием правительство может быть настоящим, но то Учредительное Собрание, которое мы получили здесь, которое было разогнано большевиками и которое с места запело Интернационал под руководством Чернова, вызывало со стороны большинства лиц, с которыми я сталкивался, отрицательное отношение. Считали, что оно было искусственным и партийным. Это было и мое мнение. Я считал, что если у большевиков и мало положительных сторон, то разгон этого учредительного собрания является их заслугой, что это надо поставить им в плюс. Все считали, что нужно создать новое правительство, но что для этого прежде всего нало спросить голоса самой страны. На большевистскую власть смотрели, как на захват власти известной группой, которая не спрашивала, желает ли страна этой власти. Считали, что если такие события произошли, то по всей вероятности. они будут вынуждены прибегнуть к Учредительному Собранию или другому представительному органу, который или авторизирует или назначит другой орган. Таким образом, и к правительству большевиков и к Учредительному Собранию, которое было разогнано большевиками, отношение было отрицательное.

## 28 ЯНВАРЯ.

А. Н. Алексеевский: Вчера мы остановились на Вашем от езде по приглашению английского правительства в Мессопотамскую армию.

Адм. Колчак: Этими переговорами с английским послом в Токио сэром Грином исчерпываются у меня все встречи более или менее серьезные, которые я имел за время своего пребывания в Японии. Я почти нигде не бывал и виделся только с членами посольства и с членами нашей военной и морской миссии. В конце концов мне удалось в 20-х числах января, после долгих ожиданий, уехать на пароходе из Иокогамы в Шанхай, куда я прибыл в конце января. В Шанхае я явился к нашему Генеральному Консулу Гроссу и английскому Консулу, которому вручил бумагу, определяющую мое положение; я просил его содействия устроить меня на пароходе и доставить меня в Бомбей в Штаб Мессопотамской армии. С его стороны было сделано соответствующее распоряжение, но пришлось долго ждать парохода. Когда пароход пришел, на нем обнаружилась чума, его задержали, дезинфецировали, и наконец мы собрались выехать via Шанхай, Гонг-Конг, Сингапур, Коломбо и Бомбей. Из Шанхая я выехал в феврале, ибо там пришлось три или четыре недели ждать парохода. Перед отходом монм я получил письмо от нашего посланника князя Кудашева, который был в Пекине, с просьбой приехать к нему по весьма важному делу для переговоров с ним, я ответил, что если бы это было раньше, я бы мог заехать в Пекин, но теперь я никоим образом не могу изменить своего движения и извиняюсь, что теперь приехать не могу. Затем, еще в Шанхае, я впервые встретплся с одним из представителей Семеновского вооруженного отряда. Это был казак, сотник Жевченко, который ехал через Пекин, был у нашего посланника, затем поехал в Шанхай и в Японию с просьбой оружия для отряда Семенова. В гостиннице, где я остановилея, оп встретился со мной и сказал, что в полосе отчуждения произошло [восстание] против советской власти, что во главе восставших стоит Семенов, что у него сформирован отряд в 2000 человек, и что у них нет оружия и обмундирования, и вот он послан в Китай и Японию просить о предоставлении ему возможности и средств вакупить оружие для отрядов. Он меня спрашивал, как я отношусь к этому. Я ответил, что как-бы я ни относился, по в дапный момент я связан известными обязательствами и изменить своего решения не могу. Он сказал, что было бы очень важно, если бы я приехал к Семенову поговорить, так как нужно, чтобы я был в этом деле. Я сказал: «вполне сочувствую, но я дал обязательство, получил приказание от английского правительства и еду на Мессопотамский фронт». С своей точки зрения я считал безразличным, буду ли я работать с Семеновым или в Мессопотамии, я буду исполнять свой долг по отношению к родине. В разговоре с нашим агентом я совстовал дать средства на приобретение оружия, но средства эти не были даны Жевченко, и он, усхавши в Японию, уже получил согласие от Японского Генерального Штаба на то, что номощь оружнем ему будет оказана. И, действительно, японцы послади известное количество оружия. патронов и т. д. Вот самое крунное, что было за время моего пребывания в Шанхае. Из Шанхая я уехал на пароходе в Сингапур. В Сингапуре ко мне прибыл командующий войсками генерал Ридаут приветствовать меня, нередал мне ерочно посланную в Сингапур телеграмму от директора Осведомительного Отдела Военного Генерального Штаба в Англии. Телеграмма эта гласила так: английское правительство, принявши мое предложение, тем не менее в силу изменившейся обстановки на Мессопотамском фронте - потом я узнал, в каком положении дело, но раньше я не мог это предвидеть - считает в виду просьбы обращенной к нему со стороны нашего посланника кн. Кудашева, что будет полезно для общего союзнического дела, чтобы я вернулся в Россию, что мис рекомендуется ехать на Дальний Восток, начать там свою деятельность, и это с их точки зрения является более выгодным, чем мое пребывание на Мессопотамском фронте, тем более, что там обстановка совершенно изменилась. Я сделал уже более половины пути, это меня поставило в чрезвычайно тяжелое положение: прежде всего материально - ведь мы все время путешествовали и жили на свои деньги, не подучая от английского правительства ни конейки, так что средства у нас подходили к концу и такие прогулки нам были не по средствам. Я тогда послал еще телеграмму с запросом, что это приказание или только совет, который я могу не исполнить. После этого была срочная телеграмма с довольно исопределенным ответом: английское правительство настаивает на том, что мне лучше ехать на Дальний Восток, и рекомендует мне ехать в Пекин в распоряжение нашего посланника кн. Кудашева. Тогда я увидел, что вопрос у них решен. Подождавши первого парохода я выехал в Шанхай, и из Шанхая по железной дороге в Пекин. Это было в марте или апреле 1918 г. В Пекине я явился к нашему посланнику кн. Кудашеву, показал ему все документы, которые я имею, и на основавии которых я действую, и сказал ему: «Я прислап в Ваше распоряжение, какую Вы миссию предполагали возложить на меня?» Он мис ответил: «Я сам настаивал, что Вам делать на Мессопотамском фронте, тем более, что там русских частей нет, нечего. Там были русские части, которых англичане поддерживали известным образом, и они вместе с англичанами дрались против турок, но теперь эти

русские части бросили фронт, и этим об'ясняется их распоряжение». Вот каковы были мотивы распоряжения. Князь Кудашев дальше мне сказал вот что: «против той анархии, которая возникает в России, уже собираются вооруженные силы на юге России, где действует добровольческая армия генерала Алексеева, генерада Корнилова» - тогда еще не было известно о его смерти - что необходимо начать нодготовлять Дальний Восток к тому, чтобы создать здесь вооруженную силу, для того чтобы обеспечить порядок и спокойствие на Дальнем Востоке. Для этой цели Кудашевым, очевидно, раньше был разработан этот вопрос таким образом, что в полосе отчуждения Китайско-Восточной ж. д. на средства этой дороги, которые предназначались ранее для отдельного корпуса пограничной стражи, которая охраняла ж. д., положить основание вооруженной силы в полосе отчуждения сначала под видом охраны этой полосы отчуждения, а затем, когда эти войска будут обучены и подготовлены, двинуть их за пределы Китайской полосы на Владивосток или куда-нибудь. О Семенове там было известно, что Семенов действует своим отрядом, который поддерживается и материально и оружием и деньгами японцами, что этот отряд пока особого успеха не имеет, он действует на границе Манчжурии, вблизи Забайкальской области, до полосы Манчжурской границы, что у него ожидается приход добровольцев, которые увеличат вооруженные силы, и таким образом можно ожидать, что впоследствии этот отряд выльется в большую вооруженную силу, я спросил, какие у меня будут взаимоотношения с Семеновым, у которого есть приоритет. Он сказал, что Семенов действует в Забайкалье, а мне дается задача работать в полосе отчуждения, причем он прибавил: «Конечно, Вам придется войти с Семеновым в компромис, мне бы хотелось, чтобы Вы взяли на себя заведывание суммами, которые распределяются хаотически: нужно, чтобы эти деньги шли через определенные руки, через Вас. Мне известно, что англичане и французы поддерживают отдельные отряды и формирования, которые образовались в Харбине; но все это делается без всякого плана, отряды эти самочинные, не подчиняются никому, зависят от тех иностранцев, которые им дают деньги и происходит полный хаос. Нужно постараться этот хаос привести в порядок». Я сказал, что займусь этим делом, но прежде всего мне хотелось бы знать, на какие средства и в каком масштабе я могу вести эту работу. Кн. Кудашев мне сказал: «У нас теперь чрезвычайно тяжелое положение с Восточно-Китайской ж. д.: в виду того положения, которое создалось в России, китайцы обнаруживают тенденцию захватить эту дорогу в свои руки, дорога, в сущности говоря, русская; хотя деньги и акции большей частью находились в государственном банке, и только часть находилась сначала в Русско-Китайском, а потом в Русско-Азиатском банке, в ней заинтересованы непосредственно русские и французы, но китайцы хотят воспользоваться этим положением и забрать эту дорогу, - придется вести борьбу. Так как правление Восточно-Китайской ж. дороги было в Петрограде и большая часть его членов осталась там, то он мне сообщил, что Хорват считает необходимым образовать правление Восточно-Китайской ж. д., которое бы уже получило возможность там так или иначе осуществлять свои русские интересы. Вслед затем он сообщил, что план будет выработан и попутно выяснится вопрос о моей деятельности в полосе отчуждения. Вскоре в Пекин прибыли Хорват, Путилов, Гейер; с Хорватом еще прибыли несколько представителей жел. дор. и Русско-Азиатского банка, и их уполномоченный Славута, затем директор отделения Азнатского банка - одним словом лица из состава представителей ж. д. и Русско-Азиатского банка. Хорват мне сказал, что он совершенно согласен с тем взглядом, который

был высказан кн. Кудашевым: прежде всего нужно оформить мое положение, чтобы я мог в полосе отсуждения явиться лицом определенным, чтобы я вошел как член правления в состав правления ж. д. Там в составе правления этой дороги был всегда член правления по назначению Генерального Штаба, который ведал военно-стратегической стороной железной дороги и ее охраной. Я не помню, кто там был раньше, но это был офицер Генерального Штаба, теперь же они предполагали меня просить с тем, что я должен был занимать совершенно определенное официальное положение. Затем было собрание у кн. Кудашева с китайскими представителями, которые по уставу должны были входить в состав правления и совместно было образовано правление Китайской ж. д. под председательством Хорвата. Я вошел в это правление, как военный член согласно уставу, так что с формальной стороны все было сделано правильно. Туда же вошел и Устругов, с которым я впервые тогда познакомился; кн. Кудашев туда не входил, так как он как посланник не мог войти.

А. Н. Алексеевский: В числе лиц этого совещания был и Шталь?

Адм. Колчак: Он был в Пекине, но в правление не входил. А. Н. Алексеевский: Он был как бы юрисконсультом?

Адм. Колчак: Нет, он не участвовал, акт этот составлял помощник Гейера, я видел его, несколько раз с ним говорил, но участия он не принимал. Все эти лица продолжали заниматься разбором различных дел, в которых я не принимал участия, а я вместе с нашим агентом Татариновым занялся разработкой формирований в полосе отчуждения, составлял сметы и затем я ставил вопрос, где же достать оружие. Единственно, откуда представлялась возможность получить вооружение, была Япония, потому что английское и французское правительства тогда фактически [решили] в лучшем случае поддерживать только деньгами такое предприятие, но ни одной винтовки, ни одного патрона и пулемета они дать не могли. Это могла дать только Япония. Поэтому я на одной из частных бесел с князем Кулашевым и Хорватом сказал, что я считаю необходимым сейчас просить Японию об отпуске нам под те суммы, которые находятся в распоряжении ж. д., или каким нибудь другим путем, но прежде всего надо известное оружие получить, потому что раз мы не будем обеспечены оружием, то формирование вооруженной силы явится невозможным. Тогда кн. Кудашев предложил мне поехать к японскому посланнику Сайде, которому я, не скрывая ни цели, ни смысла всего происходящего, все изложил и сказал, что весь вопрос заключается в оказании нам помощи оружием, я прошу спестись с правительством, какое оружие и в каком размере Военное Министерство Японии могло бы отпустить на предполагаемое формирование воинских частей, и что с моей стороны желание сводится к тому то, – и дал список. Затем ко мне прибыл Попуда и я с ним тоже обсуждал этот вопрос. При переговорах с Попудой относительно оружия, он сказал, что будет телеграфировать об этом в Генеральный Штаб и что в Харбине имеется японская миссия с генералом Накашими во главе и было бы хорошо, если бы я с ним столковался. Он сообщил, что они Семенову передали довольно много оружия и что, вероятно, на известных условиях Япония согласится и нам дать вооружение. На этом мы покончили все дела и переговоры в Пекине и я уехал в Харбин.

А. Н. Алексеевский: Образование нового правления не вызвало ли сомнения в самих участниках Совещания с точки зрения на его образование. Ведь, в сущности говоря, было действительно старое правление, а тут как бы самочинно образовывается новое правление, при чем из старых членов правления было только два китайских представителя, Хорват и Путилов, — больше никто не оставался из всех остальных лиц. Таким образом, 4-е члена, два русских и два китайских выбрали приблизительно 12 человек и самих себя.

Адм. Колчак: Нет, там было всего 7 или 8 членов. Вопрос стоял таким образом: или правления нет и если мы правление не образуем, то китайцы возьмут дорогу в свое распоряжение. Но китайское правительство не возражало против этого, а оно могло бы легко возражать, это делалось совершенно открыто. Один член правления и был губернатором Гиринской провинции.

А. Н. Алексеевский: Значит, выясняется, что в сущности главным лицом и инициатором всего этого предприятия в смысле образования нового правления Восточно-Китайской ж. д. с созданием не только Управления дороги но и администрации территории в полосе отчуждения, с созданием учреждения, которое ставит себе целью борьбу с большевизмом, был в сущности князь Кудашев.

Адм. Колчак: Я думаю, что кн. Кудашев и Хорват.

А. Н. Алексеевский: Какие нибудь переговоры по этому поводу с посланниками в Пекине были?

Адм. Колчак: Франция была заинтересована, и кн. Кудашев говорил то же самое, что французы в общем относятся недоброжелательно к этому предприятию, они считали, что они имеют право тоже вмешательства в эти дела, но кн. Кудашев как то уладил это дело. В это время происходила смена посланника. Приехал Боб, старый посланник куда то уезжал, и Кудашеву удалось удалить трення, которые происходили с этой стороны. Все же нам препятствия они не ставыли.

А. Н. Алексеевский: А Английские дипломатические круги в Пекине имели какое нибудь отношение к этому?

Адм. Колчак: Нет, ни английские, ни американские, ни японские круги не имели к этому никакого отношения; с их стороны никаких вопросов не возникло. После всех переговоров я выехал [через] Мукден на Харбин. Это было в начале или половине апреля по нов. стилю. Прибывши в Харбин, прежде всего, не вступая в должность свою около 10-ти дней, старался присмотреться к тому положению, которое создалось по всей линии отчуждения ж. д. и изучить ту обстановку, которая сложилась на Дальнем Востоке и обстановку военную прежде всего. Как раз во время этого приезда там находился отряд Семенова, который вел активные операции против большевиков и довольно успешно, т. е. ему удалось оттеснить противника за реку Онон, но Ононский мост был взорван красными частями и это остановило движение семеновского отряда и дальше он не пошел. Это было положение у Семенова в полосе от Читы до ст. Оловянная. Средства Семенов получал главным образом от японской миссии в смысле вооружения, денег, снабжения, а отчасти ему помогал Хорват из тех запасов, которые находились в полосе отчуждения ж. д. и принадлежали бывшей там страже этой дороги. В первые же дни мне было совершенно ясно, что Семенов действует, не считаясь ни с Хорватом, ни с его распоряжениями, широко применяя в полосе отчуждения ж. д. реквизиционную систему, т. е. просто забирая все, что можно. Семенов реквизировал все железнолорожное имущество, приставлял револьвер ко лбу и все выносилось. Хорват противился этому, но он не слушался. К этому времени у него явилась идея милитаризации ж. д. с тем, чтобы на ней было военное управление. Я говорил об этом с Хорватом и Уструговым и сказал, что я не верю в возможность милитаризации дороги, потому что здесь нет даже достаточно людей для того, чтобы взять дорогу в военные руки, а отряд Семенова не

сопержит в себе тех элементов, которые бы взяли это дело. Я говорил, что милитаризация в моих глазах будет то же самое, что и социализация, т. е. эта дорога перестанет работать и что нужно держать тех техников и служащих, которые работали на этой дороге раньше и базироваться на существующем техническом персонале, но не допускать возможности военного управления дорогой. Таково было мнение Устругова и Хорвата, и этот проект не получил осуществления, по крайней мере в полосе отчуждения. Затем на другом конце ж. д., около ст. Пограничная, находился другой маленький отряд, не более 70-80 человек, есаула Калмыкова. Этот отряд образовался самостоятельным путем, независимо ни от кого, собралась группа офицеров и к ней примкнули уссурийские казаки. Этот маленький отряд находился около ст. Пограничной и, как я вскоре убелился, он пользуется полпержкой в смысле оружия со стороны Японии. Кроме того, Семенова поддерживают усиленно французы, и – представители военной французской миссии перевели ему известные средства. Англичане держались несколько другого положения. Кроме этих двух конечных отрядов по концам дороги - Калмыков пока еще ничего не делал - в самой полосе отчуждения, в Харбине главным образом, находились следующие воинские части: отряд полковника Орлова численностью примерно в 1000 чел., затем отряд полковника Маковкина, состоящий из китайских добровольцев. Это была небольшая часть, в которой было человек 400. Затем было несколько независимо от Орлова и Маковкина формирований на ст. Эхо, 200-300 вер. от Харбина, артиллерийский отряд с несколькими орудиями, кроме того в полосе отчуждения формировался отряд охранной стражи Китайской ж. д., куда принимались добровольцы, в нем было человек 600-700 стражи или даже меньше. Чисто железно-дорожными силами командовал ген. Самойлов. Плешков занимал в это время положение как бы командующего войсками с большим штабом; они начали с формирования больших штабов, не имея никакой вооруженной силы. Все эти отдельные отряды никому и ничему не подчинялись и правление Плешкова было чисто номинальное. Они сносились с штабом по своим нуждам с требованием денег снабжения и вооружения, но когда дело доходило до каких нибудь распоряжений, выходящих из Штаба, они не желали их выполнять. Нужно сказать, что все эти отряды образовались как то стихийно, самостоятельно, никто из них определенными планами не задавался, и поэтому лица, которые стояли во главе таких отрядов были совершенно независимы и самостоятельны, тем более, что иностранцы поддерживали Семенова и Калмыкова, англичане поддерживали немного Орлова это единственное, что англичане делали и поддерживали только, главным образом, материально, потому что оружия у них не было. Французы присылали немного оружия Семенову, но мало. Американцы никакого участия ни в чем не принимали.

А. Н. Алексеевский: Отряд Маковкина, состоящий из китайцев тоже предназначался для борьбы с большевиками, а не для охраны ж. д.?

Адм. Колчак: Нет, считалось, что китайцы вообще не будут участвовать, этот отряд предполагали для охраны дороги, потому что на китайцев смотрели так, что они вообще драться не будут и на них надеяться непьзя. На них смотрели, как на возможность из'ятия русских от охраны ж. д. но они дальше этой дороги не пойдут. Все эти отряды вованикли совершенно самостоятельно, поэтому они сообразовали свои действия почти независимо от кого бы то ни было, подчинялись только своим начальникам, а Штаб пред'являл одни только требования в смысле материального свойжения, ценьгами и т. д. Что меня очень опечалило с самого начала, это глубокая рознь между Орловским отрядом и Семеновским.

Они участвовали еще до меня в совместных действиях, но эти совместные действия привели к разрыву и осложнениям между Семеновым и Орловым, и дело дошло до того, что Орловцев невозможно было двинуть на фронт вместе с Семеновцами. Таковы [же] отношения были между отрядами Калмыкова и Врангеля; военная часть Орловского отряда, которая была образована, была в это время на Семеновском фронте, но готовилась отойти оттуда, потому что они свою задачу считали законченной. Эта часть в размере эскадрона с двумя орудиями и пулеметами действовала на семеновском фронте, но там тоже все время шли трения и было желание у этих отрядов выйти из подчинения Семенову.

А. Н. Алексеевский: Каковы были причины этих трений.

Адм. Колчак: Я думаю, что они лежали в характере русских людей, совершенно утративших в это время всякое понятие о дисциплине. Никому не желали подчиняться, кроме самого себя, поэтому каждое распоряжение, которое давал какой нибудь начальник, всегда резко критиковалось, считалось, что оно бессмысленно и возбуждались бессмысленные жалобы на то, что нас, мол, заставляют драться, а своих бережете и т. д. Вот это все привести в порядок и заставить их об'единиться была моя задача, чтобы подчинить их одной власти.

А. Н. Алексеевский: Вы лично в Харбине встретились и с Орловым?

Алм. Колчак: Ла.

А. Н. Алексеевский: А раньше Вы этих военных людей знали?

Адм. Колчак: Нет, я в первый раз их видел и узнал, что Орлов был в армии все время, что касается Семенова и Калмыкова, то я их нигде никогда не видал. Политическое положение определялось следующим образом: политическую организацию в Харбине составлял Дальне-Восточный Комитет. В нем было управление Восточно-Китайской ж. д. и находилось то, что называло себя правительством и жило в вагоне — это так называемое правительство Дербера, в которое входил Устругов. Оно состояло преимущественно из представителей торгово-промышленного класса на Востоке.

А. Н. Алексеевский: Но Вы, повидимому, группу Дербера не совсем точно называете правительством, правительством оно назвало себя позднее, а до этого

времени оно называло себя Восточным Комиссариатом.

Адм. Колчак: Они называли себя правительством Дербера. Вскоре после этого оттуда вышел Устругов, все посты у них были распределены, Краковецкий был военным министром. Жили они в вагонах, предоставленных им Хорватом. Их деятельность ни в чем не сказывалась, я ни разу не сталкивался с ними ни в какой области, хотя мы жили рядом и стояли на смежных ветках. Министерские посты были у них все распределены, они не делали никаких выступлений, и жили как частные лица и, повидимому, ни во что не вмешивались и никаких претензий ни на что не заявляли.

А. Н. Алексеевский: А Дальне-Восточный Комитет обнаруживал изве-

стную деятельность?

Адм. Колчак: Очень слабую, она клонилась к известному поддержанию этих отрядов, кое какие средства они давали. Дальне-Восточный Комитет проявлял чрезвычайно малую и слабую политическую деятельность, они у меня бывали. Но это были только разговоры, а дела они никакого не делали. Что же касается гражданской власти, то на полосе отчуждения была восстановлена та власть, которая раньше там существовала. Там была администрация в руках гражданского управления при управлении и целая система администрации в полосе отчуждения ж. д.

А. Н. Алексеевский: Там был установлен член Директор-Распорядитель при Управлении дороги, который стоял во главе Правления этой дороги.

Председатель: Политическую работу начало вести уже вновь организо-

вавшееся Правление?

Адм. Колчак: Да, другого органа не было.

А. Н. Алексеевский: Каковы были взаимоотношения между Хорватом, который являлся как бы главою правительства, фактически существующего на

полосе дороги с Дальне-Восточным Комитетом и группой Дербера?

Адм. Колчак: Что касается группы Дербера, то Хорват считал так: «было бы неудобно выбросить их на улицу, они просили у меня возможности жить, я дал им вагон и я смотрю на них как на частных лиц». Он им покровительствовал, как частным лицам, несмотря на то, что они претендуют на какое то звание членов. Я думаю, что отношение всего правления было такое же, как и отношение Хорвата. Когда обсуждался вопрос о создании какой нибудь власти в полосе отчуждения, то я и некоторые другие заявляли совершенно определенно, что никакого правительства и определенной власти создать в полосе отчуждения, нельзя, потому что это в конпе концов территория не русская, и китайцы могут попросить убраться это правительство вон, если бы таковое об'явилось. Дело в том, что положение полосы отчуждения было очень серьезное со стороны китайцев, китайцы уже чувствовали себя хозяевами положения. Это я заметил резкое изменение великолепных отношений, и когда я приехал в Харбин, они взяли совершенно другой тон и другое направление. Я думаю, что Дербер и его сотрудники потому не об'являли себя правительством, что это вызовет конфликт с китайцами. В полосе отчуждения можно было только держаться строго условий, которые поставлены между правительством, но что выходило из этих рамок, могло привести к крайне нежелательным последствиям.

А. Н. Алексеевский: Но тогда не возникали у Вас опасения, что в конце концов с группой Дербера придется столкнуться, как с политическим противником и как с претендентом на то же самое, на что Управление Восточно-Китайской ж. л. претендовало.

Адм. Колчак: Нет, какая же это правительственная власть.

А. Н. Алексеевский: Ведь, по существу это было началом правительственной власти, юридически это не могло быть заявлено по тем соображениям, какие Вы сказали, но по существу, раз это была организация, которая думала создать военную силу и эту военную силу определенным образом наладить по борьбе с большевиками и отнимать у большевиков территорию, то ясное дело, что эта военная сила подчинилась бы каким то директивам правления и она подчинилась бы этому правлению до известного момента и на территории полосы отчуждения и на той территории, которая была бы отнята, начиная с полосы отчуждения. Таким образом, это был зародыш власти, это была власть, но формально ей не было присвоено с самого начала никакого наименования. Но рядом, здесь же на рельсах стоит полный состав претендентов. Для меня не понятно, каким образом со стороны Хорвата было такое великодущие.

Адм. Колчак: Хорват не претендовал на формирование власти; он к этому вопросу относился безразлично, потому что он группу Дербера не считал серьезной, у этих претендентов не было ни денег, ни вооруженной силы, следовательно это была группа лиц, которая могла себя назвать, как угодно, но фактически она не располагала никакими средствами, и со стороны иностранцев никаких отношений к ней не было заметно.

А. Н. Алексеевский: Я думаю, что полезно было бы слышать от Вас соображения о финансовом положении: какие средства были отысканы для этого, в каких размерах и каковы были источники возобновления этих средств;

Адм. Колчак: Я не был посвящен и не входил во все финансовые рессурсы, у меня было условие с Хорватом, что я буду ежемесячно доставлять ведомость и по его распоряжению средства выдавались Начальнику Штаба из Русско-Азнатского банка в Харбине. Приблизительно ежемесячный расход достигал у меня одного миллиона руб. в месяц, которые мне выдавались по моему ордеру. Эти деньги шли на содержание всех отрядов, кроме семеновского п калмыковского.

А. Н. Алексеевский: Знали ли Вы, каковы рессурсы Правления и на что Вы можете рассчитывать?

Адм. Колчак: Мне Хорват сказал, что я могу рассчитывать на средства в пределах одного миллиона руб. в месяц, эта сумма тогда приблизительно отвечала существовавшей потребности.

А. Н. Алексеевский: Здесь возникает вопрос: если бы дело шло успешно, главным образом, на добровольческих началах, если бы было много желающих поступить добровольцами, то как бы Вы отнеслись к этому и до какого состава Вы бы могли бы дойти в формировании новых отрядов?

Адм. Колчак: До состава того корпуса пограничной стражи, которая находплась в полосе отчуждения, а средства для этого корпуса у дороги были. Эти средства шли не только на содержание отрядов Маковкина и Орлова, но я еще вел заготовку по питендантской части, закупку лошадей, обслуживание и приведение в порядок казарм, все это требовало около 1 миллиона рублей, содержание же самих отрядов требовало гораздо меньше.

А. Н. Алексеевский: Хотя корпус был и не пополнен, но все таки по разверстке достигал, повидимому, до 20 тысяч человек?

Адм. Колчак: Да, эта цифра могла бы отвечать той задаче, которую мы ставили. Если бы в дальнейшем потребовались бы средства, то Хорват сказал, что они найдутся. Из 20,000 чел. предполагалось 5000 китайцев оставить для охраны дороги, а 15,000 отнести в действующие части. После отрядов полковника Орлова и Маковкина и артиллерийской части, которая там формировалась, ко мне начали являться другие лица с просьбой формировать новые части, я им отказывал, потому что новых отрядов не к чему было создавать. Приток добровольцев был очень велик и я приступил к вопросу о мобилизации в полосе отчуждения, которая бы могла дать 10,000 чел. в пределах 5 верт. [возрастов?] преимушественно молодых, начиная с самых ранних. По этому велись работы, но осуществить эту мобилизацию так и не удалось. Вот общая картина, которую я застал по прибытип в Харбин. Прежде всего мне хотелось выяснить взаимоотношения с Семеновым. Мне докладывали, что Семенов никому не подчиняется, что он будет действовать за свой страх, самостоятельно и независимо. Я сказал, что я не претендую на то, чтобы командовать им, но что должно быть какое нибудь согласование, нужно определить операционную зону, какая то связь должна существовать, об этом я считал необходимым переговорить с Семеновым и поехать к нему. Перед этим я несколько раз беседовал с главой японской военной миссии генералом Накашима. Генерал Накашима выслушал мои пожелания и размер тех частей, которые я предполагал здесь развернуть; я представил ему все эти сведения о помощи, которую я просил у Японии для содержания этих частей. Он сказал, что так много они не в состоянии дать, так как мы имеем огромнейшие средства во Владивостоке, когда Владивосток будет в наших руках, нам будет легче, но у нас слишком мало сил, чтобы задаваться такими широкими проектами и он обязуется предоставить сколько нам нужно пулеметов, материалов и т. д.... Затем он неожиданно говорит: «какие Вы компенсации можете предоставить за это?» Меня чрезвычайно удивил этот вопрос, потому что, в сущности говоря, я не являлся лицом, которое могло бы говорить о компенсациях, я смотрел на оружие как на заем, потому что Хорват платит за это оружие. Я вовсе не прошу этого оружия как милости: если у Вас есть оружие, то продайте мне, дорога платит за него, потому что я все равно должен создавать охрану дороги, нужно[....], и дорога вынуждена будет это оружие приобретать. Он сказал, что денежный вопрос его совершенно и не интересует. Я говорю: «какие я, явившийся сюда офицер, член правления дороги, могу Вам компенсации предоставлять, кем я уполномочен на это? Я обращаюсь к Вам и смотрю на это как на заем, если Вам нужно обеспечение, то Хорват даст обеспечение ценностями дороги. Я прошу у Вас так не много, какие тут могут быть компенсации. Вы знаете, что Россия может компенсировать, что угодно, но я не могу вести с Вами переговоры, я никем не уполномочен». Затем я обратился к нему с просьбой: задача наша заключается в том, чтобы об'единить эти части, так как иначе друг без друга они работать не могут, и я хотел бы, если Вы даете Семенову оружие и деньги, то нельзя ли это делать через один источник, хотя бы через Хорвата, чтобы Хорват мог бы распределить те средства, которые извне получаются для вооруженных сил более правильным образом. Затем я сказал, что я считаю, что такая непосредственная помощь начальникам отдельных отрядов есть главная причина недисциплинарности и неподчинения этих частей, все они чувствуют себя независимыми и согласовать действия отдельных частей при таких условиях невозможно. Я думаю, Вы как военный это понимаете, и прошу Вас, если Вы предполагаете какие нибудь средства давать, делать это не непосредственно, [а] через Хорвата, хотя бы под Вашим контролем. Вот разговор, который у меня был с генералом Накашима. Он меня спросил: «Вы к Семенову поедете?» - «Да, я поеду, я хочу с ним договориться о том, какие у нас должны быть взаимоотношения». С этой пелью я в начале Мая поехал в Манчжурию, пославши Семенову телеграмму, что прошу встретить меня на ст. Манчжурия. По прибытии на ст. Манчжурия мне сообщили, что Семенова нет. Меня это очень удивило, потому что я послал за три дня телеграмму, на фронте было спокойно, но Семенова не было. Через некоторое время я убедился, что тут странная игра, мне донесли, что Семенов находится на ст. Манчжурия. Со мной было взято 300,000 руб. денег, которые я полагал передать от управления дороги. Это обстоятельство меня чрезвычайно удивило, тем не менее я продолжал там стоять и дожидаться. Наконец, мне совершенно определенно сказали, что он здесь находится, но, что он не желает ко мне прибыть, тогда я решил, что вопрос настолько важен, что надо пренебречь самолюбием, я поехал к Семенову, с ним переговорил. Затем мне совершенно определенно заявили, что Семенов получил инструкцию мне ни в коем случае не подчиняться. Я прибыл к Семенову в вагон и спросил: «в чем дело, я приезжаю сюда не в качестве начальника над Вами, я приехал с Вами поговорить об общем деле создания вооруженной силы и нам нужно договориться, в какой мере и в какой степени я могу оказать Вам помощь своим отрядом, потому что средства у нас одни и те же, средства Восточно-Китайской ж. д., и мне, как члену Правления этой дороги, чрезвычайно важно знать Ваши желания и цели для того, чтобы я мог распределять те остатки имущества и ценностей, которые имеются в распоряжении Правления, соответствующим образом. Я привез Вам

денег от Восточно-Китайской ж. д.» Он отвечал мне довольно уклончиво, что он сейчас ни в чем не нуждается, что он получает средства и оружие от Японии и что он не обращается ко мне ни с какими пожеланиями и просъбами. Тогда я убедился, что, в сущности, разговаривать не о чем. Таким образом выяснилось, что Семенов желает действовать совершенно самостоятельно и ни в какие обязательства и связи ни с Правлением ж.-д., ни с Хорватом входить не желает. Тогда я ему сказал: «хорошо, я с Вами не буду разбирать этот вопрос, но имейте в виду, что раз [Вы] со мной не могли договориться и не могли ничего выяснить, то я слагаю с себя всякую ответственность за ту помощь, которую могла бы Вам оказать ж. д., и уже ея средства и рессурсы буду применять к тем частям, которые находятся под моим командованием». Таким образом мы расстались, я уехал обратно в Харбин.

В. П. Денике: Вопроса об ограничении сферы действий Вы с Семеновым

Адм. Колчак: Нет, это был очень короткий разговор. После этого я усхал в Харбин и сообщил Хорвату о положении вещей, сказал, что я уже никакой связи не имею с отрядом Семенова, который действует вполне независимо и самостоятельно, и что я буду действовать, заботиться и налаживать работу штаба только на те части, которые фактически находятся у меня в руках. Затем я разработал такой план; я увидел, что создать здесь серьезную вооруженную силу [не] удастся, что единственное место, откуда можно начинать развертывания · сил это Владивосток, и что операции надо вести главным образом на Владивосток. Это было мое мнение, которое совершенно не разделялось японским командованием, у них в это время обсуждался вопрос об интервенции, и я думаю, что с японской точки зрения создание вооруженной силы на востоке было в это время совершенно нежелательно. Из дальнейших разговоров я почти убедился, что это так, поэтому они настаивали, чтобы все силы и средства употребить на действия в Забайкалье и передать их в распоряжение Орловского и Семеновского отрядов. Между тем отношения Орловского отряда к Семенову совершенно исключали возможность посылки к нему этих лиц, они бы не пошли. Я об этом серьезно разговаривал с Орловскими офицерами и они заявили, что они ни за что не пойдут.

А. Н. Алексеевский: А вообще Орловский отряд в его составе мог пойти

куда бы то ни было?

Адм. Колчак: Я думаю, что мог бы, он потом действовал в Приморской Области по моему плану. Этот отряд увеличился до 2000 человек; добровольцы все таки являлись.

Председатель: Как Вы реагировали на пожелание Японии?

Адм. Колчак: Я считал, что главные действия должны быть на Дальнем Востоке, потому что во Владивостоке были огромные рессурсы и средства, которые бы освободили нас от постоянного обращения за помощью к иностранцам. Хорват был очень огорчен, но что делать, не вести же войну из за этого между собою. Он ставил вопрос так, как он есть. После этого, поговоривши с начальником штаба Орлова, я задал ему задачу строевой подготовки этих частей, чтобы сделать из них регулярные силы, потому что, в конце концов, все это носило характер партизанских нерегулярных воинских частей. Поэтому первой моей задачей было приведение в порядок всех этих частей в дисциплинарном отношении и обучение их стрельбе. Затем я на Сунгури начал образовывать флотилию, использовав морских офицеров команды, которые были добровольцами. Китайцы смотрели на это довольно косо, но каких бы то ни было препятствий в этом отношении не чинили. Одним из первых мероприятий был вывод из Харбина всех воинских отрядов и частей, потому что это был город ниже всякой репутации, пьянство и безобразия непременно связывали с пребыванием воинских частей в Харбине. Поэтому, когда явилась возможность все эти части вывести из Харбина и расслоить их по линии до Пограничной, я это сделал и отряд Орлова был расположен на ст. Пограничная. В Харбине я оставил небольшие части для несения караула. Затем, вскоре после моего возвращения от Семенова ко мне прибыл ген. Накашима, который сообщил, что известный груз артиллерии, снарядов и оружия посылается из Японии в мое распоряжение. Затем он сказал: «Как Вы с Семеновым?» Мне было отчетливо понятно и ясно, что все это дело рук японской военной миссии, и такое обращение ко мне Накашима меня взорвало. Я бываю очень сдержан, но в некоторых случаях я взрываюсь: это была насмешка, я и сказал: «Вы, вероятно, отлично знади, к каким результатам эта поездка поведет; я не знал, но Вы отлично знали. Мне очень хорошо известно, что поведение и отношение Семенова было инструктировано подполковником Куроки, который состоял при нем. Вы можете против этого возражать, но это не меняет положения». Затем он говорит: «Что же отряд Врангеля [вы] возвращаете от Семенова к себе?» - «Ваше превосходительство, отряд Врангеля действует на фронте, и поэтому, независимо от каких бы то ни было отношений моих с Семеновым, я не дам приказания убрать этот отряд, пока начальник не скажет и пока не явится возможность. Не могу я с фронта убрать часть, которая находится в боевой работе». Тогда он говорит: «А Вы бы потребовали, чтобы эту часть вызвать?» Это меня окончательно возмутило, потому что это было бы просто провокационное предприятие: я приказал бы Семенову вернуть отряд, а он не подчинился бы. Я сказал: «я бы, может быть, это и сделал, если бы Вы мне (и) не мешали». Одновременно с этим я узнал, что, несмотря на обещания мне и Хорвату передать деньги в наше распоряжение. Накашима через Куроки передал их Семенову. По этому поводу я ему сказал: «у меня к Вам была покорнейшая просьба, исполнение которой я считал важной с дисциплинарной точки зрения: формально мы бы не возражали, и то, что Вы приказали бы, было бы перелано. Я указал Вам на те отрицательные результаты, которые получаются при непосредственной передаче этих сумм. Вы обещали, но тем не менее не исполнили, не предупредивши меня. Я должен сказать, что Вы способствуете нарушению диспиплины и порядка в наших частях. Мне не понятны мотивы, по которым Вы это делали, но факт пля меня [остается] фактом». После этого мы очень холодно расстались, при чем он мне сказал: «я японский офицер, я никогда не позволил бы себе нарушение дисциплины в каких нибудь других частях. Вы наносите мне тяжкое обвинение, что мои действия нарушают военную дисциплину». На это я ответил: «факты, которые я Вам привел, подтверждают справедливость того, что я сказал». Это привело меня к совершенному разрыву с японской миссией, я никажих дальнейших шагов не предпринимал и в конце концов они задержали мне доставку груза оружия в Дальнем. Эта беседа была последней, содержание которой я не скрывал.

А. Н. Алексеевский: Не приходилось Вам высказывать мнений, которые могли бы быть приняты за выражения Вашего общего отношения к помощи Японии в борьбе с большевиками, которые резюмировались бы фразой: «в конце концов лучше большевики, чем японцы»?

Адм. Колчак: Нет, такой фразы не было сказано, я таких положений не высказывал; кроме того, я знаю хорошо, что против меня на этой почве шла борь-

ба и интриги, которые велись от генерала Плешкова [и] Хорвата для того, чтобы использовать мое японофобство. Собственно говоря, никакого японофобства и упонофильства не было, нужно было только получить оружие. Я считал, что все это должно быть оплачено, но те размеры и те средства, которые [я] просил, были по существу так мизерны, что для первоклассной державы говорить о каких то компенсациях за четыре старых гаубицы и десять тысяч винтовок, мне представляюсь совершенно абсурдным, потому что сам Хорват говорил, что средства на покупку найдутся, если бы надо было заплатить. К этому периоду пошли слухи о восстании чехов на линии ж. д. и некоторые чехи уже ушли и начали продвигаться по Амурской дороге.

В. Н. Денике: За этот период времени до появления чехов были ли связи у Вас пли у окружающих Вас групп с существовавшими на территории России

или Сибири антибольшевистскими организациями или чехами?

Адм. Колчак: Нет, такой связи не было, были только слухи, которые сообщали о том, что создается новая власть в Сибири, но о ней я окончательно узнал только осенью, когда приехал из Японии во Владивосток и когда прибыла туда миссия Вологодского.

В. Н. Денике: А с российскими антибольшевистскими организациями, на-

пример, Национальным Центром, были у Вас связи?

Адм. Колчак: О России мы узнавали только по слухам, а связи никакой не было. Первое известие, более или менее точное и с опозданием большим, привез приехавший из Добровольческой Армии генерал Степанов, впоследствии бывший у меня Военным Министром. Он привез сведения о том, что делается на юге России. Тогда же приехали Флуг и Глухарев.

А. Н. Алексеевский: Они были в Добровольческой Армии или состояли только в офицерской организации в России? Они, ведь, приехали от Алексеева, имели ли какие инбудь задания или они были пюдьми, действующими за свой

страх и риск?

Адм. Колчак: Они были посланы в Сибирь для осведомительной цели и никакой специальной миссии они не имели. Они все остались здесь, обратно не вернулись, а генералу Алексееву они послали доклад и письма с курьером кружным путем. Кроме того, была послана курьерами группа офицеров, но дошли они или нет, мне неизвестно. После этого я продолжал вести свою работу. Тут было несколько характерных инцидентов, совершенно расстроивших мою возможность работать с японцами. Среди этих инцидентов было два, которые чрезвычайно повредили мне в дальнейшей моей работе и сделали ее почти невозможной. Однажды я получаю телеграмму с одной из станций между Харбином и Манчжурией, где находился интендантский склад, принадлежащий охранной страже манчжурской дороги и где начальником гарнизона был Марковский, — от него же и была телеграмма эта. На станцию прибыл прапорщик Борщевский с отрядом в 20-30 человек семеновских войск, которые реквизировали весь тот склад. Нужно сказать, что там было некоторое количество обмундирования, и что они хозяйничали там, как у себя дома, арестовали смотрителя склада, начальника гарнизона. В этом складе находилось много вещей офицеров, которые ушли на войну и оставили свое имущество в этом складе. Склад был реквизирован и начал грузиться в вагоны. Меня взорвало это предприятие, потому что это было уже вторжение в непосредственно подчиненную мне территорию, без всякого согласования со мною. Я немедленно собрал экстренный отряд человек в 40 под командой 2-х офицеров и экстренным поездом двинул их на эту станпию

арестовать эту компанию и отобрать это имущество. Эта компания была арестована привезена в Харбин и все было обратно возвращено в склад. Затем сейчас же было начато следствие. Большинство солдат, которым, в сущности, нельзя было пред'являть каких нибудь обвинений, потому что они исполняли приказание, были возвращены к Семенову, а Борщевского и других лиц посадили под арест с тем, чтобы предать их полевому суду, чтобы раз навсегда прекратить хозяйничанье. Это вызвало страшный бунт среди японцев и среди семеновцев. Вскоре прибыл сам Семенов в Харбин для об'яснения с Хорватом по разным вопросам и по новоду этого инцидента. Ко мне прибыл Таскин, который состоял при Семенове, с тем, чтобы это дело ликвидировать, что это больше не повторится. Я сказал, что я его не отпущу, покуда не предам его суду, и сделаю то, что суд постановит: постановит суд, чтобы его расстрелять - расстреляю, постановит, чтобы послать его куда нибудь - пошлю. Одним словом, миссия Таскина успеха не имела у меня. В конце концов атмосфера стала чрезвычайно напряженная. Было доведено до сведения, что меня собираются арестовать. Я всегда ходил по городу и продолжал это делать, но я собрал Орловскую часть и сказал, что никаких мер не буду принимать совершенно, потому что это могут быть только одни угрозы, которые не будут приведены в исполнение, но примите все меры по отношению состава поезда Семенова, если со мною что нибудь случится. До этого дело не дошло. В сущности, осталось все, как и было: Семенова я не видел, он переговорил с Хорватом и уехал. Но когда узнали об этом японцы, то они сделали заявление, что они в свою очередь выйлут вооруженной силой, для того чтобы прекратить столкновения, если они возникнут. Все это создало тяжелую атмосферу. Инцидент был мирно улажен, но тем не менее это чрезвычайно повредило моей дальнейшей деятельности. После этого японская миссия повела себя совершенно открыто - к сожалению я сжег этот документ - от инструкторов офицеров я узнал, что японцы начали работать по германской системе над разложением тех маленьких частей, которые у меня были: говорили, чтобы офицеры ушли к Семенову, что у него открываются места. Начальником артиллерии был подан рапорт о том, что Заведующий этой миссией предлагал ему вступить в отряд Калмыкова, где он будет занимать пост Начальника артиллерии. Словом, повелась работа совершенно определенного характера, относительно которой совершенно открыто докладывали Орловцы. Орловцы, которые были твердые и честные люди, возмущались и даже выгнали одного из таких безответственных господ, которые приходили и говорили, чтобы они мне не подчинялись. Это меня глубоко возмутило: я увидел, что раз являются с такими приемами, то работать нельзя. Тогда я обратился через нашего посла Крупенского в Токио с просьбой и с подробным изложением всего того положения, которое у меня было, и о необходимости мне самому поехать в Токио к начальнику генерального Штаба Ихару, и переговорить с ним, что дальнейшая работа в такой атмосфере становится физически невозможной. Хорват тоже был очень обеспокоен этими всеми делами и советовал мне поехать в Японию и договориться там, потому что здесь с этими лицами у меня разговора быть не могло. Тогда я передал командование Штабом Хрещатицкому и в начале июля усхал в Токио. Мне были даны необходимые для этого средства и документы. Я решил совершенно открыто поговорить с Ихарой, а Хорвату я сказал, что если наша работа противоречит японским целям, то мы здесь ничего не сделаем, потому что противодействовать японским директивам у нас средств нет. В Токио я явился к нашему посланнику Крупенскому, изложил ему все, что знал, и просил устроить мне свидание с Начальником Генерального Штаба. Крупенский мне говорит: «знаете, Вы поставили себя с самого начала в слишком независимое положение по отношению к Японии и они поняли это. Вы позволяете себе разговаривать с ними слишком независимым и императивным тоном, — это было с Вашей стороны ошибкой; Вы полжны были это смягчить, они себе составили мнение о Вас, как о своем враге, который будет противодействовать всем их начинаниям, всему их делу и поэтому они, конечно, Вам не только помощи не будут оказывать, но будут оказывать противодействие Вашей работе». Я говорю: «все эти сведения относительно моего враждебного отношения к Японии идут из определенных источников, но мои поступки не давали никогда основания и повода к тому, чтобы считать меня врагом Японии, я относился к ней, как к союзной державе. Война продолжается, большевистский авангард находится на Дальнем Востоке, больше половины его состоит из мадьярских и немецких частей, все военно-пленные немцы участвуют на стороне большевиков и поэтому я считаю, что я продолжаю войну, которую мы вели раньше и что в интересах Японии оказать мне ту маленькую материальную помощь, за которой я обратился. Повторяю, что эта помощь исчисляется суммами настолько небольшими, что даже китайская дорога гарантировала бы уплату». Мне было устроено свидание с Ихарой, там был помощник начальника Штаба Танака, который теперь состоит военным министром. Я изложил все дело Танака и сказал ему, что с самого начала моего прибытия я совершенно определенно считал необходимым доброжелательные отношения с Японией, на которую я смотрел, как на дружественную державу, от которой я просил только оружия и военного снаряжения, так как никаких других потребностей у меня не было, и я расчитывал, что Япония мне может выдать из своих громадных запасов часть оружия, которое мне нужно, но события получили определенный характер и мне приходится совершенно откровенно узнать Ваше мнение: возвращаться ли мне в Харбин и будете ли Вы мне противодействовать в той работе, которую я Вам изложил, если да, то я считаю, что работать я не могу, а если Вы далите мне указание, что Вы не вмешиваетесь во внутренние дела и не будете мне препятствовать, то я буду продолжать свою работу. Затем я говою: «я понимаю. Ваше превосходительство, что если бы в моем распоряжении был огромный корпус, к которому можно было бы применять метод разложения по германскому образцу, я бы понял, но у меня только два полка, что же к таким силам применять такие средства. Это по меньшей мере не удобно». Он весьма весело встретил это заявление, потом подумал и сказал: «Знаете, адмирал, останьтесь у нас в Японии; когда можно будет ехать, я скажу Вам, а пока у нас здесь есть хорошие места, поезжайте туда и отдохните». Для меня было ясно и понятно, что ничего из этого пердприятия у меня не выйдет, потому что та линия, которую я взял, неприемлема. Тогда я сказал: «хорошо, я останусь пока в Японии». Я протелеграфировал Хорвату общее содержание этой беседы, остался в Японии и решил немного полечиться, потому что я чувствовал себя не вполне здоровым. Как раз в эти же первые дни моего пребывания по меня дошли известия о Владивостокском перевороте, произведенном чешскими и русскими частями, о том, что отряд Орлова вышел из Пограничной на Гродеково, что во Владивостоке образовалось правительство Дербера, затем, что там появилось Правительство Хорвата с различными органами.

Алексеевский: Скажите, адмирал, Вы знали раньше о намерениях Хорвата об'явить себя Правителем?

Адм. Колчак: Her, у него таких намерений не было. Это была работа Даль-

не-Восточного Комитета. Если у него эти планы были, то во всяком случае мне не были известны.

А. Н. Алексеевский: Судя по тому манифесту, каким об'явил о своем вступлении в Управление Всей Россией Хорват, этот переворот был подготовляем друвьями и лицами, которые его окружали, — Вы не принадлежали к числу этих лиц?

Адм. Колчак: Я с ним об этом даже не говорил и думаю, что этот перево-

рот подготовлял главным образом Дальне-Восточный Комитет.

А. Н. Алексеевский: Еще один вопрос: Вы покинули Харбин по тем соображениям, которые Вы изложили. Деятельность отрядов Орлова и Семенова в Харбине по внутреннему управлению и несению ими чисто полицейских обязанностей Вами намечалась или даже, может быть, направлялась, или нет?

Адм. Колчак: Нет, они совершенно не несли никаких полицейских обязанностей, я выселил даже одну часть. Они несли только караульную службу.

А. Н. Алексеевский: Но в Харбине были случаи, когда представители отрядов Семенова, Калмыкова и Орлова иногда присванвали себе функции политической полиции и принимали меры ареста, а иногда даже увозы и убийства по отношению к отдельным лицам.

Адм. Колчак: Увозы все время повторялись, но я не могу сказать, что это делали представители всех отрядов, у меня данных определенных нет. Я могу только сказать, что я сам был свидетелем того, что в Харбине арестовывали на улице вечером и в этом отношении отдельные группы действовали совершенно независимо. До моего от'езда было при мне убийство одного учителя Уманского.

## 30-ГО ЯНВАРЯ 1920 ГОДА.

Адм. Колчак: Ко времени моего приезда наблюдалось, что в самых, казалось бы, маленьких отрядах создавались особые органы контр-разведки. Создание этих органов было совершенно самочиное, т. к. контр-разведка может быть лишь при штабах корпусов. В таких отрядах могут быть лишь разведочные отделения, но контр-разведка, как орган, направленный для борьбы с противником, может существовать лишь в штабе корпуса. Между тем, контр-разведка существовала во всех таких отрядах, в особенности в таких отрядах, которые создавались сами по себе. Там, где впоследствии воинские части создавались на основании всех правил организации, там их, конечно, не было, но во всех самостоятельно образовавшихся отрядах контр-разведка была. Эти органы контр-разведки самочинно несли полицейскую и, главным образом, политическую работу, которая заключалась в том, чтобы выслеживать, узнавать и арестовывать большевиков. Нужно сказать, что эти органы контр-разведки большей частью состояли из людей, совершенно неподготовленных к этой работе. - добровольцев, и по большей части основания, по которым производились все действия этих органов контрразведки были совершенно произвольными, не предусматриваемыми никакими правилами. Обыкновенно, все контр-разведочные органы должны стоять в тесной связи с прокуратурой и во всех случаях обязаны были действовать, оповещая друг друга, здесь же никакой связи с прокуратурой не существовало и самое понятие «большевик» было до такой степени неопределенным, что под него можно было подвести, что угодно. Какие были причины для этого? Из разговоров с офицерами у меня создалось впечатление, что эти органы были переняты с тех органов, которые существовали в Сибири. Во время большевистской власти в Си-

бири в целом ряде пунктов по жел. дор. существовали такие заставы, которые контролировали пассажиров в поездах и тут же производили их аресты, если они оказывались контр-революционерами. По этому типу и эти отряды создавали у себя аналогичные органы: они занимались совершенно самочинно осмотром поездов и, когда находили кого-ниб., кто, по их мнению, был причастен к большевизму или подозревался в этом, то арестовывали. Такие явления существовали несомненно по всей жел. дор. После моего прибытия туда, когда выяснилась эта картина, я беседовал с начальниками отрядов и сказал, что в сущности, контр-разведка должна быть только в моем штабе, т. к. они мешают друг другу н портят все дело. На это мне совершенно резонно ответили, что мы боремся, и то, что с нами делали, будем делать и мы, т. к. нет никакой другой гарантии, что нас всех не перережут. Мы будем бороться таким же образом, как и наш противник боролся с нами. За нами устраивается травля по всему пути, а там, где мы находимся, мы обязаны таким же образом обеспечить и себя от проникновения сюда лиц, которые являются нашими врагами. Поэтому, хотя такие органы контрразведки никогда не значились оффициально, на деле они продолжали функционировать. В тех отрядах, которые мне были полчинены, мне удалось поставить дело таким образом, что о производившемся аресте сообщалось немедленно мне и прокурору: арестованные лица передавались прокурорскому надвору и там производилось быстрое расследование дела. Я помню, значительное число бывало арестовано по совершенно неосновательным причинам; когда это выяснялось, то их отпускали, но те лица, которые были персонально известны этим частям, конечно, не выдавались и с ними воинские части расправлялись сами совершенно самочинно, в тех же случаях, когда было только подозрение, они выполняли это требование и передавали прокурорскому надзору и там производилось расследование, которое большею частью не приводило ни к каким результатам. Контр-разведка при штабе у меня была, но контр-разведки при отрядах действовали совершенно самостоятельно. Формально они не существовали никогда и, таким образом, любая часть могла сказать, что никакой разведки у нее нет. С точки зрения всех военных чинов, это было средство борьбы; они говорили: «мы защищаемся, мы ведем борьбу и считаем необходимым применить ту же меру, которую применяли и в отношении нас». Нужно сказать, что в Харбине ходило много рассказов относительно деятельности этих органов. Не знаю, насколько они были справедливы, т. к. это был сплошной кошмар, стоявший на всей линии жел. дор. как со стороны большевиков, так и со стороны тех, которые боролись с ними. Для меня, как совершенно нового человека, это казалось совершенно невероятным; я не верил этому, и считал больше словами, но потом, конечно, ближе познакомился и видел, что на жел. дор. шла все время жесточайшая взаимная травля, как со стороны тех районов, где хозяйничали большевики, так и в тех районах, где хозяйничали их противники. Методы борьбы были одни и те же.

Алексеевский: Когда факты самочинных обысков, арестов и расстрелов устанавливались, принимались ли меры, чтобы привлечь виновных к суду и ответственности?

Адм. Колчак: Такие вещи никогда не давали основания для привлечения к ответственности: было невозможно доискаться, кто и когда это сделал. Такие вещи никогда не делались открыто. Обычно происходило так: в вагон входило несколько вооруженных лиц — офицеров и солдат, арестовывали и увозили. Затем эти лица исчезали и установить, кто и когда это сделал, было невозможно.

Алексеевский: Но, ведь, в самом Харбине или на ст. Харбин имелись определенные полицейские части, которые несли внешнюю полицейскую службу, которая должна была заключаться в недопущении таких самочинных действий. Принимались ли меры, чтобы наружная милиция была господином положения на станции?

Адм. Колчак: На Центральной ст. этого не делалось. Бывали иногда случаи арестов в городе: большей частью это случалось по линии дороги, в самом же Харбине это случалось сравнительно редко, т. к. там был комендант станции, была воинская стража, существовала известная охрана станции. Приведу случай, с которым мне пришлось столкнуться, произошел он на второй день моего приезда и состоял в следующем. Начальником милиции в Харбине в то время был фон-Арнольд, который состоял в канцелярии Хорвата. Утром в тот день он позвонил мне по телефону и по французски сообщил мне, что по дороге от Харбина к бойням (единственная шоссейная дорога) найдено тело убитого учителя Уманского, что уже дано знать прокурору, что он и следователь выехали уже на место и производят дознание. «Я приеду к Вам и все расскажу подробно». Через некоторое время он сам лично прибыл ко мне и сказал, что он сильно подозревает, что это убийство совершено бывшими воспитанниками Хабаровского Корпуса. Кадеты Хабаровского Корпуса были везде: в отрядах Семенова, Орлова, Калмыкова и др.. Уманский недавно приехал сюда, ничего не делал и, очевидно, его убийство находится в связи с теми обвинениями, которые выдвигались против него в том, что будучи в Хабаровске, он выдавал кадет и их родителей якобы участвующих в контр-революционных заговорах, благодаря чему погибло масса народу, вследствие чего, бежавшие из Хабаровска старшие воспитанники корпуса поклялись, что отомстят ему. «Вот все, что я подозреваю», сказал фон-Арнольд, «остальное - дело следственных властей». Расследование как будто дало известные следы, и в конце концов следователь направился в отряд Орлова, но его, конечно, туда не пустили. Ко мне прибыл прокурор и заявил, что они хотят осмотреть все помещение отряда, казармы, автомобили и т. д., но что их туда не пускают. Я немедленно сделал распоряжение не только допустить, но и оказать полное содействие судебным властям в осмотре и обыске, которые они предполагают сделать. На это последовал ответ, что это будет исполнено и они будут допущены. Через некоторое время они были у меня, я спросил их, каковы же результаты. Они ответили: «никаких, имеются сильные подоврения, но ничего определенного нельзя установить». Конечно, самое важное было бы установить, кто оставлял казармы вечером и в течение ночи. Обыкновенно в частях ведутся точные списки увольняемых, в отряде же ничего подобного не было: люди увольнялись просто дежурным офицером, который отпускал их. Никаких книг, никаких списков в отряде не велось. Поэтому установить факт, какие люди были вне казарм, было невозможно, и вся работа прокурора решительно ни к чему не привела. Вблизи этого места, где было найдено тело, был найден свежий след автомобиля, на котором повидимому и было привезено тело, но никаких характерных признаков не было установлено, ни шины, ни размер автомобиля. Таких автомобилей в Харбине сколько угодно и поэтому осмотр автомобилей не дал результатов. Этот случай произошел в первые дни моего пребывания там. Второй случай был таков. Однажды вечером, когда я сидел у себя в вагоне и занимался, мне доложили, что ко мне пришла молодая дама и просит меня принять ее. Я сказал, чтобы ее попросили ко мне; она входит и бросается ко мне с просьбой спасти ее мужа офицера, который на улице

Харбина был арестован офицером Семеновского отряда. «Я внаю, его арестовали по приказанию помощника Семенова, который является его личным врагом. Его приказано арестовать и отвезти в Хайлар, а кого отвозят в Хайлар. тот уже не возвращается назад. Я уверена, что его убьют, и только Вы можете спасти его». Я подумал: я считал, что прежде всего, Харбин (не) является частью, в которой распоряжаюсь я, и такие аресты без моего ведома являлись противоречащими основной воинской дисциплине. Семенов мог не считаться со мной, но в Харбине арестовывать офицера без моей санкции он, конечно, не мог. Затем я отлично знал, что разговаривать в данном случае будет совершенно бесполезно, поэтому я вызвал караул, призвал 2-х офицеров и сказал: «вероятно сегодня вечером к поезду, который должен отойти в Хайлар, явится конвой с арестованным офицером, арестуйте их всех и доставьте ко мне». Офицера конвоировала 4-5 солдат и 1 офицер, мною же было послано полроты 20-30 чел, которые были скрыты на вокзале. Когда в вокзал вошел конвой с арестованным офицером, их окружили и заявили: «по приказанию командующего войсками вы арестованы». Те увидели, что сопротивляться бесполезно, т. к. силы были значительно больше, подчинились и были привезены ко мне. Я призвал к себе начальника семеновского отряда. Он заявил мне: «Ваше Превосходительство, я человек подчиненный, мне было приказано моим начальником сделать это, и я должен был выполнить. Я не могу ни оправдываться, ни доказывать, почему я это сделал: я получил приказание от моего начальника доставить в Хайлар и больше ничего не могу сказать. Я выполнил данное мне приказание, все остальное мне неизвестно». Тогда я отпустил конвой, арестованного же офицера оставил у себя. Я призвал его и сказал: «единственный способ спасти Вас - арестовать Вас, чтобы Вы были у меня под охраной». Я так и сделал и отправил его на гауптвахту в орловский отряд. При этом я приказал, чтобы следили за тем, чтобы к нему никто кроме жены не мог проникнуть, в случее же попытки забрать его силой, действовать оружием. Он просидел таким образом некоторое время, затем я передал его Хорвату, который его через некоторое время освободил (я тогда уехал во Владивосток). Вот способ, которым можно было бороться с этим влиянием, но это было возможно только тогда, когда Вы об этом знали. Не приди ко мне его жена, я ничего не знал бы об этом: мало ли офицеров ездит с солдатами; на первый взгляд трудно узнать, ведут ли арестованного или он просто идет с ними. Что касается того, что делал Калмыков, то это были уже совершенно фантастические истории. Я лично, напр., знаю, что там производились аресты, не имевшие совершенно политического характера, чисто уголовного порядка. Там шла напр. правильная охота на торговцев опнумом. По линии Китайской ж. д. ездило постоянно с контрабандой опиума очень много лиц женщин и мужчин, провозивших опиум, стоивший очень дорого. Здесь очень часто уже не контр-разведка, а просто предприниматели под видом политического ареста выслеживали этих торговцев, арестовывали их, отбирали опиум, и убивали, а в случае обнаружения этого, ссылались на то, что это были большевистские агенты или шпионы. Конечно, это были не большевики, это были просто хищники, занимавшиеся провозом опиума, что давало им большие деньги. За ними велась систематическая охота, при чем занимались и солдаты и вообще частные предприниматели: обычно в вагон входила кучка солдат, заявляла такому продавцу опиума: «Большевистский шпион», арестовывала, опиум вытаскивала и затем убивала его, а опиум продавала.

Алексеевский: Не приведете ли Вы несколько примеров из деятельности

**Калмыкова**, относительно которого Вы говорите, что она превышала, что делалось тогда?

Апм. Колчак: У него была крупная история, и я не знаю, как она улапилась. Это случилось за несколько времени до моего от'езда. Калмыков поимал тогла вблизи Пограничной шведского или датского подданного, представителя Кр. Креста, которого он признал за какого то большевистского агента, которого он повесил, отобрал у него все деньги, большую сумму, в несколько сот тысяч. Требование Хорвата прислать арестованного в Харбин, деятельность консулов ничему не помогли. Скандал был дикого свойства, т. к. его ничем нельзя было оправлать. Хорват чрезвычайно был обеспокоен этим случаем, но сделать было ничего нельзя, даже денег не удалось получить. Это был форменный случай разбоя. Такие явления по линии ж. д. существовали, и бороться с ними было почти невозможно. Теперь надо посмотреть, что представляла из себя милиция, единственный орган, который мог бы бороться с этими явлениями. Там, где существует организованная полиция, которая ведет наблюдение за порядком, она могла бы не допускать появления самочиных партий, неизвестно кому принадлежащих, которые осматривали вагоны, арестовывали людей и т. д., но (нет, что) милиция, существовавшая в то время, может быть, даже сама участвовала в этом. Нужно сказать, что в то время, когла я был в Харбине, милиция представляла нечто потрясающее по своей распущенности и даже по внешнему безобразию. В Харбине на всех улицах была наша и китайская милиция. Китайцы, надо отдать им справедливость, прекрасно несли свою службы; хотя они и не вмешивались ни во что, но во всяком случае китайские посты производили нормальное впечатление людей, стоящих на посту и занимающихся делом и несением охраны города и личной безопасности, но что касается наших милицейских, то они были большей частью распущенные пьяные люди, абсолютно незнакомые ни с какими полицейскими обязанностями, которых китайцы очень часто (мне самому приходилось это видеть) избивали, говоря: «Мы теперь капитаны, Вы теперь ходя». У Арнольда был маленький отряд, составленный из старых полицейских, который дежурил на станции и поддерживал там порядок. Вообще же милиция представляла там опин сплошной кошмар.

Алексеевский: Таким образом, не было возможности [принять] какие нибудь систематические меры к обеспечению безопасности личной и имуще-

ственной по всей линии ж. д. при помощи формируемых отрядов?

Адм. Колчак: В то время [это] только налаживалось; может быть, впоследствии это и можно было сделать. Когда поэже осенью мне приходилось проезжать там, то таких явлений уже не существовало, по крайней мере никто не жаловался. В то же время милиция, охрана и стража по ж. д. находились в таком печальном состоянии, что я глубоко уверен, что те же самые милицейские спокойно занимались подобными предприятиями, ловлей опиоторговнев и т. п.

Алексеевский: Приходила ли Вам мысль, что до Вас и лиц высшего правительственного состава доходят сведения о жертвах такого произвола, только принадлежащих к обществу. К Вам пришла жена офицера, для жены рабочего или крестьянина это было бы труднее не только в смысле физического проникновения, но и в психологическом смысле. Приходила ли Вам мысль, что такие случаи произвола во много раз превышают те отдельные случаи, о которых Вам приходилось слышать?

Адм. Колчак: Я думаю, что все случаи едва ли могли касаться низов, т. к. не было смысла трогать этих людей. По крайней мере со стороны железнодорожных служащих не было жалоб ни на какие аресты или обыски. Да это вполне понятно, т. к. вряд ли для организаторов подобных предприятий имело смысл арестовывать низших служащих.

К. А. Попов: Над кем производились эти расправы?

Адм. Колчак: Большей частью над проезжавшими по ж. д. и, конечно, вся работа велась главным образом в классных вагонах. Вопрос стоял таким образом: сколько я представляю, там постоянно ездили из Приамурья, Хабаровска по делам все эти лица. Если встречались лица, которые были известны раньще, то их хватали и арестовывати. Хватали также людей, у которых было известно, есть ценный груз ошиз. Все это относится к области уголовных деяний.

Алексеевский: Когда мы старались выяснить, почему образуется такая контр-разведка, Вы отвечали, что это метод противника. Вместе с тем, Вы образовали у себя центральную контр-разведку с тем, чтобы упорядить все эти органы контр-разведки. Те меры и методы, которые применяли эти контр-разведки отдельных отрядов, Ваша центральная контр-разведка также не применяла бы?

Адм. Колчак: Если бы контр-разведка определила бы существование таких большевистских агентов, которых я признавал бы опасными, то, конечно, их приходилось бы арестовывать. Каждый из начальников может вступить на этот путь, может делать, что угодно, но в пределах известных законоположений, в пределах законных норм. Я всегда стоял на этой точке зрения: можно расстрелять, можно проделать, что угодно, но все должно быть выполнено на основании законных норм. Такие вещи, как аресты, производимые контр-разведкой, которые подвергались расследованию, о которых доносилось прокурору, можно было делать. При мне лично за все время не было ни одного случая полевого суда. Было штабом арестовано несколько лиц, приехавших из Владивостока с целью закупки хлеба, при чем у них были отобраны деньги. Затем было рассмотрено, какие это были деньги - общественные или частные; общественные были сданы в банк, частные же возвращены. Потом, насколько помнится, эти люди были освобождены, т. к. против них не было никаких улик. Они, действительно, принадлежали к большевистской организации и приехали закупить хлеб, но все же не было никаких оснований делать что либо с этими людьми.

Алексеевский: Вам говорили, что это метод, усвоенный противником, но признавали ли Вы. что это закон?

Адм. Колчак: Нет, не признавал. Несомненно, нужно было так бороться, и я считал необходимым это делать, но я не допускал, чтобы это делалось самочинными, неизвестными мне организациями.

Алексеевский: Офицеры говорили Вам, что они могут быть вырезаны своим противником, если не усвоют себе методов защиты противника. Я ставил Вам вопрос, что эти аресты должны быть более многочисленны в массах населения, по Вашему же мнению эти аресты производились, главным образом, среди пассажиров. Следовательно, среди русского населения Манчжурии как будто не было большевиков, не было тех агрессивных норм боевого большевизма, как в России и Сибири: Вы должны былы заметить, когда при Вас ссылались на необходимость создавать контр-разведку в Манчжурии, что это оговорка или повод для проявления...... в офицерстве.

Адм. Колчак: Повторяю, что основания для этого были. Конечно, вполне понятно, что когда ведется борьба, то нежелательно, чтобы на территорию, на которой Вы ведете борьбу, проникали агенты противника, но здесь вопрос другой: большею частью это был вопрос мести. Люди, которые пробрались сорда с

величайшим риском и опасностями, хотя бы через Слюдянку, где погибло по крайней мере до 200 офицеров, люди, прошедшие через эту школу, конечно, выслеживали лиц, которых они знали в дороге и, конечно, мстили. Для меня было ясно, что главным мотивом этой деятельности является месть, что все те ужасы, которые творились по линии ж. д. происходили на почве мести.

В. П. Денике: Здесь отчетливо освещены Ваши отношения с Семеновым, но для меня не ясна роль Хорвата по отношению к Вам и Семенову с одной стороны и с другой — роль Хорвата по отношению к Японии.

Адм. Колчак: Хорват все время держался странной политики примирения. После отделения Семенова, который не признавал ни Хорвата, ни меня, Хорват все же против моего распоряжения оказывал Семенову помощь. На этой почве у меня было с ним несколько случаев столкновения, т. к. Хорват давал известные предметы снаряжения из запасов жел. дор. Семенову, тогда как я настаивал, что этой передачи не должно быть. Это могло держаться [делаться] с моего ведома, но Хорват делал это несколько раз помимо меня, и это вызывало столкновения. В отношении японцев Хорват в то время держался политики необострения отношений, хотя вообще он с ними не работал и связи с ними не имел.

В. П. Денике: Вас он поддерживал во всем?

Адм. Колчак: Я думаю, что меня он не поддерживал; в связи с отношением Семенова и японцев я сказал Хорвату, — в таких условиях работать невозможно, что обстановка, которая создается в полосе отчуждения, исключает веякую возможность сохранить наше положение, наш престиж, и в этом случае я видел, что Хорват работает против меня. Он считал, что я слишком беспокоен и слишком несдержан и возможно, что Хорват желал от меня отделаться.

Алексеевский: Отношение Хорвата к репрессиям против большевиков каково было?

Адм. Колчак: Хорват глубоко возмущался всем этим и со своей стороны делал все, поскольку это зависело от него, чтобы прекратить это. Когда случилась эта история у Калмыкова со шведским подданным, то Хорват наложил запрет на то оружие, которое предназначалось для отряда Калмыкова и прибыло на ст. Харбин, чтобы воздействовать на него, но это оружие принадлежало япондам, и в конце концов ему пришлось его выпустить.

Алексеевский: Значит, он был человеком, который если стремился вести борьбу с большевиками, то в предслах законных норм. Был ли он в этом смысле более решительным, чем Вы, он ли Вас сдерживал или Вы его?

Адм. Колчак: В этом отношении мы не расходились: Хорват все время стоял на точке зрения законных форм борьбы. Вообще я не могу говорить об ого борьбе с большевиками, т. к. в то время борьба только подготовлялась. В отношении железно-дорожников, которые ему были подчинены непосредственно, он старался держаться политики примирения, успокоения и удовлетворения всех требований, которые выставлились железно-дорожниками. Таким образом, меры, кот. он принимал, были всегда в высшей степени гуманными; он старался достигнуть всего добром, путем сглаживания острых углов, разговаривал постоянно с рабочими и вносил много успокоения в эту среду. Насколько знаю, там была одна только забастовка, когда были остановлены поезда, при чем мой поезд был об'явлен свободным для движения и я прекрасно ездил. Стачка была прекращена, насколько помню, без всяких репрессий со стороны Хорвата.

Алексеевский: Теперь продолжайте Ваш рассказ.

Адм. Колчак: Я понял, что мое воввращение нежелательно. В это время готовилась интервенция, т. е. ввод иностранных войск на нашу территорию. По всей вероятности, впечатление, которое осталось у японцев было таково, что я буду мешать этому делу. Поэтому они желали, чтобы я не вмешивался в дела Востока.

Алексеевский: Доходили ли до Вас слухи, что параллельно с властью Дербера существует власть областного земства. Каково было Ваше отношение

к этим трем организациям власти?

Адм. Колчак: Из тех сведений, которые у меня имелись, я мог знать, более или менее определенно, только состав правительства Пербера, так как стоял в Харбине рядом с ними в вагонах. Что касается до Приморского земства, то первоначально у меня были только сведения ошибочного порядка. Во время образования этих правительств я мог пользоваться только источниками из газет. бывших в Японии. По этому поводу я беседовал с Дудоровым, нашим агентом в Токио, который представил мне целый ряд распоряжений и постановлений, которые делались этими тремя органами власти на Востоке. Я должен сказать, что единственно серьезным органом, который занимался своим делом, мне представлялось земство, так как все акты, которые представлялись со стороны других правительственных организаций, носили только характер политической борьбы. У меня создалось представление, что между всеми этими организациями велась борьба за власть, и одна организация отменяла постановления другой. Между тем земство вынесло ряд постановлений, носящих деловой характер. Поэтому у меня создалось впечатление, что земство есть единственная власть, которая на Востоке может что-нибуль сделать, так как оно развивает работу чисто делового характера. На меня произвело тяжелое впечатление, имевшее тогда место разоружение отряда полковника Толстого. Я видел, что правительство Хорвата сделать ничего не может, и что, следовательно, сил у него нет. Во Владивостоке хозяйничали союзники: чехи, например, не пропустили в Никольско-Уссурийск отряла Хрешатицкого, запержав его на Гролекове. Для меня было ясно, что Хорват и его правительство не являются хозяевами на Востоке и никаких распоряжений делать не в состоянии. Там хозяйничают союзники и единственным деловым аппаратом там остается только земство. Более подробные сведения я получил после того, как послал одного из сопровождавших меня офицеров - Вуича во Владивосток, чтобы собрать сведения и обрисовать картину, так как по газетам было впечатление полного хаоса и сумбура, и трудно было что-либо понять. В сущности этим и определялось мое отношение к этим правительствам. Связи я с ними никакой не имел и не интересовался даже этим, т. к. в это время был на курорте. Я решил, что теперь наступило господство союзников, которые будут распоряжаться, даже не считаясь с нами.

Алексеевский: Какое впечатление произвел на Вас самый акт об'явления Хорвата себя Верховным Правителем?

Адм. Колчак: Я считал, что из всех лип, которые были на Дальнем Востоке, Хорват единственный мог претендовать на это, т. к. он давно уже был на Востоке в качестве главноначальствующего полосы отчуждения, был известен на Востоке всем, и если он пытался образовать правительственную власть на Востоке, то и слава Богу: больше некому было это сделать. Я нисколько этому не удивился, т. к. Хорват был единственно авторитетным лицом, который мог это сделать.

Алексеевский: Это предполагает известную предпосылку в Вашем умоносто нужна единоличная власть. Ведь, верховный правитель, это, в сущности диктатор. Адм. Колчак: Я считал, что надо привести Дальний Восток к какому-нибудь порядку, поэтому я считал вполне понятным, если бы Хорват распространил свою власть, кроме полосы отчуждения и на соприкасающуюся Приморскую область. Я считал вполне естественным, что Хорват пытается наладить управление. Во всяком случае, я не считал, что это торжество идеи единоличной власти. Алексеевский: Ваше умонастроение как-будто было таково, что Вы счи-

тали это единственным [выходом].

Алм. Колчак: Я очень колебался, считать ли такой путь нормальным. Я совершенно не вступал тогда ни в какие отношения с Хорватом. Я считал, что в такие моменты какое-нибудь лицо должно было взять власть в свои руки, т. к. в тот момент положение вещей носило характер анархии, когда у нас начинали хозяйничать иностранцы. Таким образом, когда Хорват – известное на Востоке лицо - взял власть в свои руки, то в принципе я считал это приемлемым: пусть он начинает вводить управление и какой-нибудь государственный порядок. Но я не считал, что персональный состав этого правительства был в состоянии справиться с этой задачей, и то, что впоследствии мне было сообщено во Владивостоке, подтвердило, что этот персональный состав не в состоянии будет справиться с делом. До моего приезда во Владивосток мне казалось, что было бы наиболее резонным начать организацию власти через земства, которые казались мне как бы зарекомендовавшими себя известной деловой работой в крае. По этому поводу я могу сказать следующее. Когда я приехал в Токио, то Нокс сделал мне визит. Разговаривая со мной о положении на Дальнем Востоке, он спросил меня, что я делаю. Я изложил ему подробно свою эпопею на Дальнем Востоке и причину, почему я уехал оттуда и нахожусь в Японии. Он просил меня сообщить, что происходит во Владивостоке, т. к. по его мнению, нужно было организовать власть. Я сказал, что организация власти в такое время, как теперь, возможна только при одном условии, что эта власть должна опираться на вооруженную силу, которая была бы в ее распоряжении. Этим самым решается вопрос о власти, и надо решать вопрос о создании вооруженной силы, на которую эта власть могла бы опираться, т. к. без этого она будет фиктивной, и всякий другой, кто располагает этой силой, может взять власть в свои руки. Мы очень долго беседовали по поводу того, каким образом организовать эту силу, т. к. Нокс повидимому приехал с широкими залачами и планами, которые ему впоследствии пришлось изменить, но он приехал помочь организации армии. Я указывал ему, что, имея опыт с теми организациями, которые были, я держусь того, что таким путем нам вряд ли удастся создать что-нибудь серьезное, и поэтому я с ним условился принципиально, что создание армии должно будет итти при помощи английских инструкторов и английских наблюдающих организаций, которые будут вместе с тем снабжать оружием, и что, если надо создавать нашу армию, то надо создавать с самого начала, именно с воспитания, т. е. строить школы для офицеров, для унтер-офицеров, потому что основная причина, почему нам так трудно было создавать вооруженную силу, это всеобщая распущенность офицерства п солдат, которые потеряли, в сущности говоря, всякую меру понятия о чести, о долге, о каких бы то ни было обязательствах, никто не желал ни с кем решительно считаться, каждый считался со своим мнением. То же самое было и в обществе. Напр. в Харбине я не встречал двух людей, которые бы хорошо высказывались друг о друге. Ужасное впечатление, которое у меня от Харбина осталось, когда я человека в первый раз вижу, считаю его порядочным человеком и говорю с ним, как с таковым, а через минуту является другой и говорит: «что Вы с ним

18 ADXBB X 273

говорите, это бывший каторжник, он украл» и т. д., а про этого другой то же самое говорит. Это была атмосфера такого глубокого развала, что создавать что бы то ни было было невозможно. Это была одна из причин, почему я так скептически относился к Правительству Хорвата: оно состояло из людей, которые сидели в этой харбинской яме.

А. Н. Алексеевский: Вы, значит, в известной степени считали, что земство могло бы быть государственной властью в силу того, что Земство является государственным установлением, и что оно в то же время обнаружило достаточную деловитость в своей деятельности?

Адм. Колчак: Я главным образом базировался на иоследнем. Нокс спрашивал: «каким образом можно создать власть?» Я сказал: «путь к власти один: в первую очередь создание вооруженной силы, затем, когда эта сила уже наступает, то командующий этой силой там, где эта сила действует, осуществляет всю полноту силы военной. Как только освобождается известный район вооруженной силой, должна вступить гражданская власть в отправление своих функций. Какая власть? Выдумывать ее не приходится, для этого есть земская организация и нужно ее поддерживать. Покуда территория мала, эти земские организации могут оставаться автономными, но по мере того, как развивается территория, эти земские организации, соединяясь в более крупные соединения, получают возможность уже выделить из себя тем или другим иутем правительственный аппарат». Это была записка, которую я подал тогда Ноксу, для того, чтобы выйти из хаоса. Вноследствии, когда мне пришлось ноехать во Владивосток, когда мне пришлось познакомиться с деятельностью земства, я убедился, что это земство было большевистского направления, и на него надежды, с моей точки зрения, не было.

А. Н. Алексеевский: А Вы в личные отношения с земскими деятелями входили, или Вы слышали это от других, и не возникало ли у Вас сомнения в том, что это освещение суб'ективное?

Адм. Колчак: Нет, в личные отношения с земскими деятелями я не входил, но из дел явствовало, что связь Медведева и Отарева с большевиками была несомненная, — это было дознано следствием и судебным материалом, и для меня было ясно, что это земство было полубольшевистское или большевистское.

А. Н. Алексеевский: Вам не было известно, что Медведев, возглавлявший земство, как орган власти, был из этого земства изгнан большевиками, которые несколько раз пытались его арестовывать. Что Огарев, Городской голова Владивостока, как лицо, возглавляющее Исполнительный орган городского управления, был изгнан и должен был точно также скрываться от большевиков?

Адм. Колчак: Нет, я этого не знал. Нужно сказать, что вся обстановка, в которой я сплел в Японии, исключала возможность давать мне правильную опенку и взвешивать все, что там происходило. По американским и японским газетам до меня доходило кое что.

А. Н. Алексеевский: Остается еще третий вид возникавших тогда организаций, — это Дерберское правительство. Ваше отношение к Дерберскому правительству не изменилось, когда оно из претендента обратилось в некоторую организацию?

Адм. Колчак: Нет, оно осталось таким же, как и было: я считал его правительством оперетточным.

А. Н. Алексеевский: Я хотел бы задать Вам еще один вопрос: Вы с французским иослом Реньо имели беседы и разговоры? Адм. Колчак: Я сделал ему один визит по совету Крупенского.

А. Н. Алексеевский: Я ставлю этот вопрос, потому что Реньо играл впоследствии некоторую роль в союзнических кругах, влияющих на события в Сибири, а во вторых, потому что об этом есть какое то указание в письме г-жи Тимиревой к Вам от 17-го сентября, в котором она говорит, что у Вас установился какой-то мезальяне с Реньо.

Адм. Колчак: Он был очень мило у меня принят, но я только занимался с ним беседами, Крупенский очень лестно о нем отзывался. Обдумав свое положение в Японии, я, в конце концов, пришел к тому убеждению, что при условии интервенции я вряд ли буду иметь возможность здесь в России что нибудь сделать, потому что эта интервенция мне была неясна прежде всего. Она носила оффициальный характер помощи и обеспечивания прихода чехов на Дальний Восток. Вслед затем получилось известие, что чехи отправляются обратно на уральский фронт, и смысл и суть этой интервенции мне была, в конце концов, совершенно непонятна. Я видел из предыдущих отношений, что я лицо нежелательное для японского командования, и считал, что делать мне на Востоке здесь нечего. К этому времени я получил более подробное известие от Степанова относительно положения на юге России, и затем меня чрезвычайно беспокоило положение моей семьи, от которой я решительно никаких писем не получал. Я знал, что она находится где-то на юге в Севастополе, поэтому я решил поехать и постараться пробраться на юг, повидать ген. Алексеева, потому что из всей предшествующей власти Алексеев, как и Корнилов, сохранил в принципе для меня значение верховного главнокомандующего, которому я был когда то подчинен, и никаким актом из этого подчинения не вышел. Я считал, что если бы было в отношении меня сделано Алексеевым какое-нибудь распоряжение, я считал бы обязательным для себя его выполнить, как приказание главнокомандующего. Поэтому я решил ехать на юг, постараться найти свою семью, а затем явиться в распоряжение Алексеева. Вот решение, которое я (пред)принял в Японии.

А. Н. Алексеевский: Я хотел бы выяснить: как могло остаться такое мнение об Алексееве, как главнокомандующем, после того, как он законно признанной всей Россией властью был удален от командования? Был Брусилов, затем

был Духонин, который был убит во время переворота.

Адм. Колчак: Я представлял себе, что на юге Алексеев является командующим теми сплами, которые там имеются, и считал, что я должен ему подчиниться в силу того, что он был раньше главнокомандующим. Это было не совсем правильно, он, в сущности, главнокомандующим не был, но я тогда не знал, я представлял себе организацию противобольшевиетскую, возглавляемую Алексеевым, потому что роль Корнилова была для меня не совсем ясна.

А. Н. Алексеевский: До Вас в Японию доходили известия о том, что в западной Сибири образовалось Западно-Сибирское правительство, и как Вы к

этому относились?

Адм. Колчак: Были неопределенные сведения, что в Омске образовалось Западно-Сибирское правительство, были неясные слухи о том, что в Самаре собирается с'езд членов учредительного собрания, были первые намеки об образовании директории, — это были все отрывочные и неопределенные сведения, из них самое серьезное это то, что Омскому правительству удалось успешно провести мобилизацию в Сибири, и что население, совершенно измучившееся за время хозяйничанья большевистской власти, главным образом в лице сибирской кооперации, поддерживало власть этого правительства. Ни характера этого

правительства, ни его целей и тенденций я не знал, я знал только, что оно противо-большевистское. Тут же я узнал об организации вооруженной силы Гришиным-Алмазовым, подробности же я узнал, когда прибыл во Владивосток. Из Японии я ехал на юг России, но потом мое решение изменилось. Из Японии я vexaл беспрепятственно. Прибывши во Владивосток, я обратился к своим знакомым сослуживнам-морякам, в свою очередь последние, узнав о моем приезде. обратились ко мне с просьбой, чтобы я им посвятил вечер, и высказал свое мнение, что им делать, кому подчиняться, и каково должно быть отношение морских офицеров и команд к существующему троевластию. Я сказал, что я это сделаю, но прежде я прошу дать мне несколько дней, чтобы ознакомиться с тем, что делается во Владивостоке. Владивосток произвел на меня впечатление чрезвычайно тяжелое: я не мог забыть, что я там бывал во время империи, тогда мы были хозяевами, это был наш порт, наш город, теперь же там распоряжались, кто угодно. Все лучшие дома, лучшие казармы, лучшие дамбы были заняты чехами, японцами, союзными войсками, которые туда прибывали, а наше положение было глубоко унизительно, глубоко печальное, я чувствовал, что Владивосток не является уже нашим русским городом.

А. Н. Алексеевский: Каково было Ваше принципиальное отношение к интервенции раньше, чем Вы ее увидели во Владивостоке?

Адм. Колчак: В принципе я был против нее.

А. Н. Алексеевский: Все-таки можно быть в принципе против известной меры, но допускать ее на практике, потому что другого выхода нет. Вы считали ли, что не смотря на то, что интервенция нежелательна, к ней все-таки надо прибегнуть?

Адм. Колчак: Я считал, что эта интервенция, в сущности говоря, закончится оккупацией и захватом нашего Дальнего Востока в чужие руки. В Японии я убедился в этом. Затем, я не мог относиться сочувственно к этой интервенции в виду позорного отношения к нашим войскам и унизительного положения всех русских людей и властей, которые там были: меня это оскорбляло, я не мог относиться к этому доброжелательно. Затем самая цель и характер интервенции носили глубоко оскорбительный характер, это не было помощью России, все это выставлялось, как помощь чехам, к их благополучному возвращению, и в связи с этим, это получало глубоко оскорбительный и глубоко тяжелый характер для русских. Вся интервенция мне представлялась в форме установления чужого влияния на Дальний Восток. Во Владивостоке я получил первые сведения о Западно-Сибирском правительстве, которое тогда называлось правительством Вологодского, затем я узнал, что в Уфе состоялось совещание, на котором было решено из Сибирского правительства образовать всероссийскую власть, и что во главе этой власти будет стоять Директория в составе Авксентьева, Зензинова, Вологодского, Чайковского, Болдырева. Там же я узнал, что в Архангельске образуется какая-то власть под председательством Чайковского, и что все эти отдельные правительства решили об'единиться под флагом Директории. Когда я собпрадся беседовать об этом вопросе со своими сослуживцами моряками, где были представители от морского управления на Дальнем Востоке, я высказал им совершенно определенно: я не являюсь здесь Вашим начальником, я совершенно частное лицо, и, если Вы хотите знать мое мнение, то для того, чтобы прекратить, в конце концов, то совершенно недостойное положение, которое существует во Владивостоке, в виду двух или трех каких-то правительственных организаций, которые борются между собой за власть, я бы признал Западно-Сибирское пра-

вительство, потому что это правительство образовалось, повидимому, без всякого постороннего влияния и поддерживается широкими слоями населения Сибири: оно уже провело мобилизацию, что показывает, что правительство имеет действительную организацию и пользуется сочувствием и доверием населения, потому что такая мобилизация иначе не проидет. Вот те мотивы, которые заставляют меня признать это правительство, и всеми силами поддерживать его авторитет. К этому времени как раз прибыла миссия Вологодского во Владивосток. Не помню, кто с ним был, но наверно помню, что был Гинс. Правительство это прибыло во Владивосток и сейчас же, в тот или на другой день, Вологодский созвал представителей Дерберского правительства, которые моментально сложили свои полномочня и признали власть Сибирского правительства. Затем, повидимому, земство тоже признало это правительство, и вслед затем Хорват сказал, что он тоже подчиняется новой Сибирской власти. Я лично представился тогда Вологодскому, так как бывший с нпм один из морских офицеров сообщил мне, что было бы желательно, чтобы я повидался с Вологодским. Я сделал ему визит, он был страшно занят, ни о чем серьезно не говорил; я ему сказал совершенно определенно, что те морские части, которые имеются здесь, безусловно подчиняются распоряжениям этого правительства. Затем, эта миссия уехада, а я еще оставался, так как не мог никак выбраться из Владивостока, и в конце концов мне пришлось обратиться в чешский штаб. Сюда относится и первая моя встреча с Гайдой, который находился тогда во Владивостоке. Я получил известие, что он желает меня повидать. Я пошел к нему в штаб и встретился с ним в здании бывшего порта, где он находился. Я спросил его, в каком положении находятся все дела. Он мне ответил, что вся сибирская магистраль очищена совершенно от большевиков, что есть постановление союзного командования о том, чтобы чехи не уходили из России, ввиду невозможности предоставить им тоннаж, а чтобы они шли на Урал, что на Урале теперь образуется чешско-русский фронт, который будет продолжать борьбу с большевиками. Я спросил его, какой характер носят вообще эти большевистские вооруженные силы. Он тогда совершенно определенно сказал: «это продолжение той же войны, которая была раньше; центром тяжести всех этих вооруженных сил являются немецкие и мадьярские военно-пленные; для меня совершенно несомненно, что это есть та же война, которая велась раньше, и немцы несомненно участвуют во всем этом предприятии». Затем я спросил: «Вам известно про Омское правительство, и как Вы на него смотрите?». «Да», говорит он, «это Омское правительство уже сделало большую работу в создании армии, и эта армия теперь действует согласно с нами». Я спросил: «Кем об'единяется командование?». — «Этот вопрос», говорит он, «пока висит в воздухе, потому что об'единения русского и чешского командования нет. До сих пор русские п чешские отряды дрались вместе, и эти вопросы решались чисто фактическим путем: где больше чешских войск, там русские подчинялись, и обратно, но общего командования у нас нет». Я говорю: «по моему это большой недостаток в борьбе, раз нет об'единенной вооруженной силы, хотя бы только по оперативным заданиям». «Я думаю, что правительство по этому поводу несомненно войдет с нами в соглашение, и я надеюсь, что этот вопрос мы в ближайшее время разрешим». Действительно; Гайда обращался в то время к Вологодскому относительно назначения себя главнокомандующим вооруженными силами русскими и чешскими, действующими на территории Сибири, чтобы правительство санкционировало его власть. «Как Вы отнеслись к этому?», спрашивает он меня. Я сказал: «для меня вопрос подчинения

той или иной вооруженной силе определяется всегда практическим путем. не знаю состава русских сил; если Вы (все) более организованы и в стратегическом отношении имеете большую ценность, то будет вполне естественно, что командование должно Вам принадлежать, если отношения изменяются в сторону русских, то должно быть русское командование - иначе решить воироса никак нельзя. Скажите, что такое директория, и что она из себя иредставляет?» Он говорит: «это образование нежизненное несомненно, я не верю, чтобы эта директория могла об'единить все русские части и силы, действующие здесь в Сибири и на другой территории. Я лично думаю, что она этого не может, и я имею сведения, что Омское правительство относится вообще к этой затее отрицательно. Но Вологодский сам вошел в состав директории и тем самым явился как бы в подчинении». Я говорю: «Какую при этих условиях власть Вы считали бы наилучшей?» - «Я», говорит он, «считаю, что в этом нериоде и в этих условиях может быть только военная диктатура». Я ответил: «Военная диктатура прежде всего предполагает армию, на которую оппрается диктатор и, следовательно, это может быть власть только того лица, в распоряжении которого находится армия, но такого лица не существует, нотому что даже нет общего командования. Для диктатуры нужно прежде всего крупное военное имя, которому бы армия верила, которая бы знала это лицо, и только в таких условиях это возможно. Ликтатура есть военное управление, и она базируется, в конце концов, всецело на вооруженной силе, а раз этой вооруженной силы нет нока, то как Вы эту диктатуру создадите?» На это он мне отвечает: «Конечно, это вопрос будущего времени, потому что сейчас все еще находится в нериоде создания, развития, но я лично считаю, что это единственный выход, какой только может быть». На этом разговоре мы расстались?

А. Н. Алексеевский: Этот разговор был носле свидания с Вологодским или после от'езда Вологодского из Вланивостока?

Адм. Колчак: Сколько иоминтся, носле.

А. Н. Алексеевский: Когда Гайда заявил Вам, что он имел разговор или дела предложение Вологодскому о назначении его общим главнокомандующим, было ли для Вас тогда ясно положение Гайды в самой чешской армии, был ли он признанным вождем всех чешских сил?

Адм. Колчак: Это не было ясно для меня, я слышал фамилии Сырового, Чечека, во Владивостоке Гайда имел, новидимому, настоящую армию, всех же войск, распределенных по всей территории Сибири до того, как они призвали военно-пленных, было 20,000—25,000, впоследствии они дошли до 40,000.

А. Н. Алексеевский: Вы не знали, кто в служебном отношении у них выше Сыровой или Гайда?

Адм. Колчак: Нет, я не знал, они как-бы самостоятельно действовали: Гайда на Востоке, а Сыровой на Западе, но Гайда ему не подчинялся.

А. Н. Алексеевский: А подчинялся ли Чечек Гайде или нет?

Адм. Колчак: Я этого тоже не знаю. Затем я узнал, что Семенов подчинился Омскому правительству, что у него было свидание с Пепеляевым, который прибыл в Читу. Таким образом, впечатление у меня получилось такое, что дело все-таки сдвинулось с той мертвой точки, в которой оно было, что возникает какое-то сильное об'единенное правительство, которое будет в состоянии что-нибудь сделать.

А. Н. Алексеевский: А участие чехов в русской политической вооруженной гражданской войне Вы не считали интервенцией союзников? Адм. Колчак: Нет, я считал, что чехи стоят совершенно особо. Прежде всего для меня было ясно, что чехи были поставлены в необходимость этой борьбы, для того, чтобы выбраться из России. Я на чехов смотрел совершенно другими глазами, я их отделял от тех союзников, которые пришли извне.

А. Н. Алексеевский: Но тогда для Вас было ясно, что сами чехи, как во-

оруженная сила, находятся тоже в распоряжении союзников.

Адм. Колчак: Тогда это было не совсем ясно, наоборот, мне представлялось, что они действуют совершенно самостоятельно, но что союзники им помогают, по крайней мере они оффициально высказывали, что интервенцию они делают для обеспечения прохода чехов, это был оффициальный язык, которым они всегда говорили.

А. Н. Алексеевский: А теперь для Вас ясно, что выступление чехов было

спровоцировано союзниками или большевиками?

Адм. Колчак: Я не знаю, мне представлялось всегда, что чешское восстание началось в Европейской России, когда они решили двигаться на восток, чтобы уйти отгуда. Мне кажется тут не было определенной провокации: просто большевики начали их разоружать, это создало им впечатление, что их не выпустят, это заставило их сплотиться и сорганизоваться, — это был вопрос жизни и смерти для них.

А. Н. Алексеевский: Но впоследствии оказалось, что там был целый ряд агентов французских и английских до того, как большевики приступили к разо-

ружению.

Адм. Колчак: Я мало осведомлен об этом. Мне начал рассказывать обо всей этой истории Дитерихс, который был начальником штаба у Сырового. Насколько я знаю об этом с момента чешского движения, это был вопрос жизни и смерти их: они ечитали, что в России они погибли, потому что немцы хозяйничают в России, как они хотят. Они уходили уже на Запад, чтобы двинуться домой, но это было невозможно. Тогда они просились в Сибирь, для того чтобы итти на Восток, не расчитавши, что союзники не могли в то время дать им тоннажа. Ведь если бы союзники руководили ими, то как об зенить, что они прошли всю Сибирь по магистрали?

А. Н. Алексеевский: Есть сведения, что союзники решили захватить магиетраль и для этого нужно было дать чехам дойти до головного участка, чтобы иметь в своем распоряжении Владивосток, и обладая магистралью, осуществить свою мечту о создании Уральского фронта. Есть другое об'яснение, что вовсе чехи не бросились на сибирскую магистраль, чтобы по ней уходить от больше-

виков, — нет, они были направлены на эту магистраль.

Адм. Колчак: Откровенно Вам скажу, я не имею этих данных, и в наступлении чехов я не видел руководящей руки союзников. Для меня стала ясна

роль союзников с чехами уже впоследствии.

А. Н. Алексеевский: Этот разговор с Гайдой интересен в отношении выяснения Вашей идеи, впоследствии целиком овладевшей Вами, а в начале какбудто еще бывшей под некоторыми сомнениями, идеи единоличной власти. Когда Гайда развивал Вам ммсль, что только военная диктатура возможна, Вы держались того [другого] мнения[;] после того, как Вы познакомились с деятельностью Земства, Вы укрепились и Ваши колебания в отношении характера образования власти в направлении единоличной власти или в направлении ее коллегиальности определились к этому времени?

Адм. Колчак: Впоследствии я смотрел на единоличную власть совершенно, может быть, не с той точки эрения, как Вы предполагаете. Я считал прежде всего необходимою единоличную военную власть — общее единое командование. тем я считал, что всякая такая единоличная власть, единодичное верховное командование, в сущности говоря, может действовать с диктаторскими приемами и полномочиями только на театре военных действий и в течение определенного. очень короткого периода времени, когда можно действовать, основываясь на чисто военных законоположениях. У нас имеется чрезвычайно глубоко продуманное, взятое из за границы, сверенное со всеми подобными же трудами в Германии, Англии и Франции положение о полевом управлении войск: это есть кодекс диктатуры, это кодекс чисто военного управления. Для меня было ясно, так как я очень хорошо знаю это положение и над ним очень много сидел, изучал и считаю его одним из самых глубоких и самых обдуманных военных законоположений, которые у нас были — для меня было ясно, что управлять страной на основании этого положения, в сущности говоря, нельзя, потому что там не было целого ряда таких положений необходимых, как напр. вопросы финансового порядка, вопросы торгово-промышленных отношений, там не существует целого ряда государственных функций, которые власть должна осуществлять, они положением о полевом управлении войск не предусматриваются. Поэтому мне казалось, что единоличная власть, как военная, должна непременно связываться еще с организованной властью гражданского типа, которая полчиняется этой военной власти и на театре военных действий. Это делается для того, чтобы об'единиться в одной цели ведения войны. Таким образом, единоличная власть складывается из двух функций: Верховного командования плюс военная гражданская власть, подчиненная гражданскому порядку, которой можно было бы управлять вне театра военных действий.

А. Н. Алексеевский: Конечно, мы так и подразумеваем, что без гражданского аппарата и без высшего гражданского управления управлять страной недъзя. А военная власть возглавляется только одним лицом?

Адм. Колчак: Да. Мне казалось, что именно такая организация власти в перод борьбы должна существовать, и в этом убеждении я укрепился уже тогда. Я обдумал этот вопрое и пришел к тому, что это есть единственная форма, которая в таком положении будет возможна. Ехал я в Омск с очень большой медленностью, с очень большими остановками; я ехал 17 дней и в течение путп у меня ни встреч, ни задержек не было. В Омске я не предполагал задерживаться кроме нескольких дней, для того чтобы выяснить возможность выехать на юг и выяснить, в каком положении находятся дела на юге, и решить, как дальше двигаться. Когда я прибыл во Владивосток, я вместе с тем сложил с себя полномочия члена правления Китайской-Восточной ж. д.

А. Н. Алексеевский: Вот на это я хотел бы обратить Ваше внимание: Вы сложили эти полномочия, но правление как-будто не освободило Вас от звания члена правления. Вы получили уведомление?

Адм. Колчак: Поминтся мне, что было получено. Я подал Хорвату докладную записку о том, что я уезжаю с востока п прекращаю свою работу, я считаю, что не могу больше оставаться в составе Правления, п прошу меня отчислить, и когда я был в Харбине, я получил свои последние 2000 руб. жалования, которые я как член правления получал, п сказал, что я заканчиваю свою деятельность.

А. Н. Алексеевский: Этот вопрос, конечно, не имеет существенного значения, но может иметь значение в Вашем судебном деле. Дело в том, что Правление или Управление жел. д. в 1919 году давало сведения о составе Управления Восточно-Китайской ж. д. такие, что Вы входили, как один из членов Правления.

Адм. Колчак: Я не могу даже представить себе, чтобы после моего заявления они могли считать меня членом Правления. Я сказал, что не могу оставаться членом Правления, и никакого вознаграждения я не получал. Ни одного дела, ни одной бумажки до меня не доходило, и никакого отношения я больше к Правлению не имел.

А. Н. Алексеевский: Я говорю это потому, что по смете жел. д. Департамента за 1919 г., в части ее, касающейся Восточно-Китайской дороги, Министру Финансов был представлен список членов правления Восточно-Китайской дороги, и Вы там значились.

Адм. Колчак: Меня это совершенно удивляет, потому что никакого отношения к дороге не имею. Я думаю, что это какое-то недоразумение или п[р]опуск в смете, может быть, эта смета соотавлядаеь еще в сентябре месяще?

А. Н. Алексеевский: Нет, она составлялась весной 1919 г. Я сам ее видел. Адм. Колчак: Это какая-то ошибка, потому что я не имел никакого отношения.

А. Н. Алексеевский: Эта ошибка может иметь значение, потому что она может послужить поводом к предположению, что Вы, будучи Верховным Пра-

вителем, оставались Членом Правления.

Адм. Колчак: Это было совершенно немыслимо. В сентябре, когда я уехал, и когла я фактически не мог состоять в правлении, я сложил свои полномочия. По прибытии в Омск я узнал о смерти Алексеева, который умер кажется 11 или 12 сентября, там же я получил известие о смерти Корнилова и что Главнокомандующим Добровольческой армией на юге России является ген. Деникин. Когда я прибыл в Омск, на ветке уже стоял поезд с членами Директории и поезд Болдырева, который был тогда назначен Верховным Командующим, и прибыл с своим штабом в Омск. По прибытии в Омск мы встретили ген. Мартьянова, моего сослуживна по Балтийскому морю и штабу Эссена, и Казимирова. Они встретили меня и спросили, что я намерен делать. Я сказал, что я здесь только проездом и хочу пробраться на юг России. Они мне сказали: «Зачем Вы поедете, там в настоящее время есть власть Леникина, там идет своя работа, а Вам надо оставаться здесь. Во всяком случае мы Вас просим организовать на первое время морских офицеров, которые здесь разбросаны в Сибири. Надо, чтобы кто-нибудь взялся за организацию этих морских частей, и Вы единственное авторитетное лицо, которое это может взять на себя. Здесь уже имеется маленький зачаток — Морское Управление — во главе которого стоит Казимиров, но пока мы занимаемся одной регистратурой, составляем списки офицеров, которые проезжают через Омек и явдяются сюда, но надо это дело поставить, чтобы последние остатки, какие сохранились от флота, распыленные и разбросанные, собрать». Я говорю: «Ведь в Омске флота нет, эту работу Вы можете спокойно без меня провести. Для флота надо все сосредоточить во Владивостоке, там наш центр, там есть кой какие остатки нашего имущества, транспорты и это единственное место, куда всем морским офицерам надо отправляться. Я только что уехал оттуда, назад ехать не намерен». Затем о моем приезде узнал Болдырев. Это был первый из членов Директории, который прислал ко мне ад'ютанта и пригласил к себе. Болдырев задал мне вопрос, что я намерен делать? Я сказал, что я хочу ехать на юг России, никакого определенного дела у меня нет, и хочу выяснить вопрос, как туда проехать. Он мне сказал: «Вы здесь нужнее, и я прошу Вас остаться». На это я ответил: «Что же мне здесь делать: флота здесь нет». Он говорит: «Я думаю Вас использовать для более широкой задачи, но я Вам об этом скажу потом. Если Вы располагаете временем, останьтесь несколько дней». Я сказал, что я человек свободный, у меня есть телефон [ватон], данный мне во Владивостоке, и, если Вы повволите поставить его на ветке, я могу ждать дальнейших Ваших указаний. Потом я сделал визиты веем членам Директории, повнакомился с Авксентьевым, Зенвиновым, Виноградовым, беседовал с ними по делам чисто частного порядка. Болдырева я раньше не знал никогда, но фамилия его была мне известна. Я считал его фигурой довольно крупной, он образованный офицер, но его деятельности я не знал, частью слышал о нем, скорее положительные хорошие отзывы. Начальником штаба был Розанов. Я был у него с визитом, и к этому же времени относится знакомство с представителями Добровольческой армии генералами Лебедевым, Сахаровым и Романовским.

А. Н. Алексеевский: Они были оффициальными представителями Добро-

вольческой армии?

Адм. Колчак: Оффициальным представителем Добровольческой армии был Лебедев, а Сахаров и Романовский были в Добровольческой армии, но, сколько помнится, полномочий у них не было.

А. Н. Алексеевский: Значит, в сущности, Лебедев был послан командованием Добровольческой армии в Сибирь?

Колчак: Да, для связи и информации.

А. Н. Алексеевский: Это достоверно? Сомнений у Вас никаких не было? Адм. Колчак: Нет, никаких сомнений.

А. Н. Алексеевский: А не слышали ли Вы сомнений о том, что полномочия его действительны?

Адм. Колчак: Нет, я никогда не слышал. Вся дальнейшая переписка, которая велась у меня с Деникиным шла про него, и Деникин писал о нем. Ведь это был один из мотивов, почему я взял его к себе начальником штаба.

А. Н. Алексеевский: Я слышал такое об'яснение, что Лебедев, - я, конечно, характеризую его так, как характеризовали те, которые давали мне сведения, очень самолюбивый и честолюбивый молодой офицер, несомненно был в Добровольческой армии, но его командировка сюда не носила такого оффициального характера поручения от командования, как он претендовал, и сумел доказать это тогда, благодаря этому он получил ответственную должность Начальника Штаба, и поэтому потом командование Добровольческой армии было в известной степени удовлетворено тем, что лицо, бывшее в Добровольческой армии, состоит Начальником Штаба, и поэтому оно не могло отрицать того, что в известной степени он является представителем Добровольческой армии, таким образом получилось некоторое qui pro quo. Это имеет большое значение, потому что эта фигура около Вас играла большую роль и его близкое прохождение к Вам и к той политической работе, которая здесь совершалась, имеет большой интерес и отношение к Вашему делу и к другим. Так я определенно ставлю Вам этот вопрос: возникали ли у Вас какие-нибудь сомнения, или по крайней мере слышали ли Вы это? Ведь, против него велась определенная кампания и указывался целый ряд возражений на его близость к Вам?

Адм. Колчак: Нет, до меня не доходило, что он не является оффициальным представителем Добровольческой армии. В письмах Деникин мне ни слова об этом не писал: Ядумаю, что если [би] он явился без достаточных полномочий от Деникин, то Деникин прежде всего известил бы меня, что он не считает его своим представителем, — как же иначе могло быть?

А. Н. Алексеевский: Я, как допустимую гипотезу, это принимаю.

Адм. Колчак: А я это совершенно отвергаю, потому что у меня никаких данных нет: я находился в переписке с Деникиным, и Деникин отлично знал, так как вся переписка и донесения посылались Деникину.

А. Н. Алексеевский: Это было fait accompli, он был представителем, но он не был послан представителем с широкими полномочиями, он был послан для

информации.

Адм. Колчак: Конечно, он не был послан, и никогда Деникин не мог предполагать, что Лебедев будет у меня Начальником Штаба. Он его, вероятно, послал с теми задачами, с которыми посылались офицеры: т. е. информировать его о положении вещей и делать все, что потребует Добровольческая армия в смысле установления связи с Добровольческой армией. Я уверен, что он таких полномочий быть Начальником Штаба не имел.

А. Н. Алексеевский: Нет, не Начальником Штаба, а оффициальным пред-

ставителем.

Адм. Колчак: Я глубоко убежден, что, если бы этого не было, то Деникин бы меня известил, что он считает нежелательным это лицо, и оно не пользуется его доверием, как это он делал в отношении других офицеров, когда он послал телеграмму: «пожалуйста, такие-то офицеры не пользуются доверпем Добровольческой армии, будьте осторожны». Был даже ряд офицеров, которые сидели арестованными в Омской тюрьме, и не посланные вовсе Деникиным, как самозванцы. Когла явились ко мне представители Добровольческой армии, они меня информировали о положении вещей на юге России, что там делается, какая там организация управления и т. д. Затем были разговоры относительно Директорип. Все, как эти представители, так и другие лица из армии, с которыми я встречался, относились совершенно отрицательно к Директории, они говорили, что Директория это есть повторение того же самого Керенского, что Авксентьев тот же Керенский, что, пдя по тому же пути, который пройден уже Россией, онп неизбежно приведут ее к большевизму, п что в армии доверия к Директории нет. В частности к Болдыреву было то же отношение, говорили, что Сибирское правительство относится к появлению этой Дпректории скрепя сердце, что это нужно, но что симпатии и сочувствия к этой Директории среди Спбирского правительства и армии нет. Из переговоров и случайных встреч с казаками я узнал, что у них есть определенное отрицательное отношение, они говорили, что это есть представители партин, которые войдут в соглашение с большевиками и погубят Россию. Из казаков я встречался с Волковым и еще некоторыми другими молодыми офицерами, которых я встречал в гостях. Затем я плохо помню, кто меня просил сделать доклад о положении на Дальнем Востоке. Это был какойто общественный деятель. Я сделал свой доклад, в котором я очень мрачно обрисовывал положение, и указал, что по моему все идет к тому, что Дальний Восток будет нами потерян, сил создать нам не удастся и т. д. Это было большое собрание, там, где помещалась 2-я мужская гимназия. Это было собрание чисто гражданских общественных деятелей. Из Директории на этом собрании никто не присутствовал, а от Сибирского Правительства, очевидно, были представители, но боюсь точно сказать кто. Через 2 дня после этого меня снова вызвал генерал Болдырев к себе в вагон и сказал, что он считает желательным, чтобы я вошел в состав Сибирского Правительства в качестве военного и морского министра. Я ему на это сначала ответил отказом, потому что я могу взяться только за морское ведомство, какого сейчас создавать нельзя, а пока надо постараться разобраться, какие здесь имеются рессурсы, средства, личный состав, привести это в порядок и тогда можно будет создать какой-нибудь орган. Что касается военного министерства, (что такое военное министерство во время войны,) я просто на просто не хотел брать на себя этой обязанности. Болдырев тем не менее очень настанвал: «Не отклоняйте этого предложения. Если вы сами увидите, что дело не пойдет у Вас, никто Вас не связывает. Вы всегда можете его оставить, но сейчас у меня нет ни одного лица, которое пользовалось бы известным именем и довернем, кроме Вас, поэтому я Вас прошу, обращаясь к Вашему служебному долгу. чтобы Вы мне помогли, вступивши в должность Военного и Морского Министра». Я сказал: «Мне понятны все функции и задачи, которые возлагаются на Военное Министерство во время войны, но прежде всего мне хотелось Вам задать вопрос: какое положение будет у меня в отношении войск, какие войска будут мне подчинены, будут ли известные части в моем распоряжении или они все из'емлются, а у меня остаются аниараты снабжения армии, которые главным образом ложатся на Военного Министра в военное время?» Он мне ответил: «Вопрос о разграничении командования у нас еще не вполне закончен. Ведь здесь, как Вы слышали, военный министр уже имеется в составе Сибирского Правительства — Пванов-Ринов, но теперь ио всей вероятности вновь придется формироваться Совету Министров, и Иванов-Ринов вряд ли войдет в этот Совет, это место останется свободно, и я прошу Вас его занять». Я сказал: «Я дам Вам окончательный ответ только тогда, когда я выясню себе ясно, что собственно мне придется делать, какие взаимоотношения будут у меня с Вами – Командующим армией, и со всеми теми войсками, которые находятся на территории Сибири. Здесь, насколько я слышал, существует система, с которой я коренным образом расхожусь в основаниях: это корпусная территориальная система. Я считаю, что применять здесь в Сибири эту систему при тех расстояниях, при тех средствах сообщения, брать этот германский образец и класть в основу организации вооруженной силы, я считаю совершенно неправильным, я считаю, что от этой организации будет нужно отказаться, а между тем, большинство тут являются сторонниками этой системы, и мне прийдется с места вступать в конфликт с начальниками из за такого кардинального вопроса. Этот вопрос меня больше всего заботит». Он говорит: «Я считаю эту систему неприемлемой, я разделяю Вашу точку зрения, и мы этот вопрос как-нибудь уладим. Я только сделаю распоряжение относительно того, чтобы Вы вошли в состав правительства». Я говорю: «Хорощо, я войду, но повторяю, Ваше Превосходительство, что, если только я увижу, что обстановка и условия будут неподходящи для моей работы и расходятся с монми взглядами, я попрошу освободить меня от должности. Я ставлю еще одно условие: я не ясно себе представляю, что такое представляет из себя фронт, что такое наша вооруженная сила на Урале, что нужно, какие отношения существуют у нас с чехами, - я человек посторонний и считаю необходимым в ближайшее время уехать на фронт для того, чтобы лично об'ехать все наши части и убедиться в том, что для них требуется».

В. П. Денике: А не возникало ли у Вас с Болдыревым разговора в связи с подготовлением министерского поста об общем положении, в какой мере возможно и удобно Вам работать с Директорией, в какой мере вообще она может защищать Ваши взгляды?

Адм. Колчак: Нет, Болдырев меня не запрашивал, мы вели чисто деловой разговор.

А. Н. Алексеевский: Словом, Вы смотрели на это предложение несколько профессионально и технически и политических возражений не делали?

Адм. Колчак: Нет, с Болдыревым я об этом не разговаривал, но я сознавал и шел на службу к Директории. Принципиальных возражений против принятия портфеля Военного Министра у меня не было, так как политических вопросов мы с Болдыревым не касались.

А. Н. Алексеевский: Предложение поста Военного и Морского Министра Вы получили впервые от Болдырева, но разговоры о возможности вхождения в Сибирское Правительство в качестве ли Военного Министра или в качестве техника у Вас были раньше с Болдыревым или с кем-нибудь другим?

Адм. Колчак: Нет, я ни с кем не говорил. Первый разговор был с Болды-

ревым.

В. П. Денике: А Болдырев во время разговора не сказал ли Вам о том, что об этом есть своего рода предложения в некоторой среде, и что такого рода вхождение будет приветствоваться Сибирским Правительством или отдельными его членами? Адм. Колчак: Нет, он об этом не говорил. Затем мне пришлось в первый раз

после того, как я получил от Болдырева письменное предложение вступить в отправление моей деятельности, бывать каждый день на заседаниях Совета Министров.

В. П. Денике: Это был уже не Сибирский Совет Министров, момент форми-

рования его происходил без Вас?

Адм. Колчак: Нет, он происходил при мне, потому что Директория приехала за один-два дня до меня. В заседаниях Совета Министров я встретил совершенно определенную атмосферу [?!] Сибирского Правительства к Директории. Я явился к председателю Совета Мпнистров Вологодскому, и сообщил, что со стороны Болдырева есть такое-то распоряжение, и я стал являться туда как член правительства. Таким образом, я был назначен Болдыревым не единолично, а от имени Директории, и, очевидно, он об этом совещался с членами Директории. Атмосфера, которую я там встретил, была чрезвычайно напряженная, я мог бы ее характеризовать, как атмосферу борьбы Сибирского Правительства с Директорией. Расхождения шли главным образом по поводу некоторых персональных оставлении в составе Министров, между прочим, этот вопрос особенно обострился с назначением Михайлова, которого Директория не желала, а затем еще при назначении Роговского товарищем Министра Внутренних дел по делам государственной охраны. Эти два вопроса приняли чрезвычайно большую остроту.

А. Н. Алексеевский: Членш Директории участвовали на заседаниях Со-

вета Министров?

Адм. Колчак: Нет, только Вологодский, а у них шли свои заседания, на которых я не присутствовал, а присутствовал только Вологодский. К этому же самому перподу относится и чрезвычайно меня поразившее и удивившее выступление впервые чехов по поводу состава Правительства — представителей Кошека и Рихтера. Главное возражение, которое делалось на этой почве, сводилось к тому, что мы получили партийную власть, С.-Р. в конце концов будут проводить свои планы, которые расходятся с мненпем Правительства, что это явится несомненным уклоном в сторону большевизма, доказательством чего является связь настоящего правительства с Черновым, который был тогда в Екатеринбурге. Как раз к этому времени было выпущено воззвание за подписью Чернова, касающееся вооруженных сил. Оно наделало большую бурю и в Правительстве, и в военных кругах. Оно было составлено в обычных тонах и вызвало везде страшное негодование. В этом воззвании было указано на то, что офицеры реакционеры, что они восстановили погоны, что под этим видом снова готовится реакция или контр-революция, - все эти темы глубоко оскорбительны для офицерства, кото-

рое в своей массе вело борьбу с большевизмом, не преследуя никаких политических целей. В самой армии были две стороны, которые довольно враждебно относились друг к другу: это сибирская армия с бело-зелеными значками, создавшаяся на территории Сибири, и так называемая Народная армия, которая образовалась в Поволжье. Между ними существовала довольно открытая вражда и это меня чрезвычайно печалило: офицеры были одни и те же, в Сибирской армпп была масса офицерства совсем не спбпряков, главный контингент Народной армии был из Европейской России. Они носили трех-цветную полосу, русский национальный флаг, и, кажется, в это время были даже без погон, а Сибирская армия с самого начала одела погоны и бело-зеленое знамя взяла как свой символ. Было много случаев столкновений между офицерами, и это меня глубоко печалило, но в общем думать о тех инсинуациях и нареканиях, которые возводил Чернов на офицерство, было нельзя, это была ложь, направленная с целью разложить с таким трудом и усилиями созданную вооруженную силу.

А. Н. Алексеевский: Вы несколько раз касались вопроса о внешних знаках, о погонах и отличиях офицеров, и Вы сейчас высказываете мнение, что погоны и внешние знаки были приняты в Сибирской армии и отрицались в Народной. Не возникало ли у Вас вноследствии вопроса о том, что окружавшие Вас офицеры в Омске вводили Вас в заблуждение? Офицерство в общем по психологическим побуждениям не очень высокого масштаба стояло всегда за погоны и отличительные знаки, — не возникало ли у Вас сомнение, что на фронте вся армия ходит без погон, что солдаты и офицеры Народной армии и лучшие боевые офицеры равнодушно относились к погонам? Этот вопрос, очень пустяшный, у нас в русской действительности следался большим вопросом. Как Вы дично относитесь к погонам?

Адм. Колчак: Я лично относился положительно, мотивируя это тем, что это есть чисто русское отличие, нигде за границей не существующее. Я считал, что армия наша, когда была в погонах, дралась, когда армия повернула свой дух, когда она сняла погоны, это было связано с перподом величайшего развала и позора. Я лично считал: какие основания для того, чтобы снимать погоны?

А. Н. Алексеевский; Конечно, Вы впоследствии должны были действовать как политик: если в солдатской массе есть настроение против погон, то сде-

лать уступку.

Адм. Колчак: Нет, я во время об'езда фронта, а я очень много времени проездил на фронте, — встречался на позициях в различных условиях с солдатами и офицерами и должен сказать, что у меня ни разу не возникал этот вопрос на фронте. Я видел одинаково безразличное отношение: пногда п погон достать нельзя, какие тут погоны и без погон обойденься. Но пред'являть этих требований я не мог, оттого что их нельзя было удовлетворить. Этот вопрос мне просто напросто не приходилось обсуждать ни за, ни против, во время моих поездок по армии этот вопрос не подымался. Я встречал солдат и офицеров на передовых линиях, одетых совершенно фантастически, - где уж тут говорить о погонах: было бы что-нибудь одеть.

### 4 ФЕВРАЛЯ 1920 ГОЛА.

В. П. Денике: Мы остановились в прошлый раз на том пункте, когда Вы сделались товарищем Министра и на создании атмосферы борьбы Директории с Сибирским Правительством.

Председатель: Вы говорили, что на заседании Совета Министров вынесли впечатление, что создается наприженная атмосфера борьбы, что со стороны Омского Сибирского Правительства выдвигается мысль о том, что Директория носит партийный характер, что она связана с Черновым, который ведет определенную агитацию.

Адм. Колчак: Эта атмосфера борьбы мне представлялась чрезвычайно неблагоприятным обстоятельством для того, чтобы вести какую-нибудь работу. Я видел после нескольких заседаний, что деловые решения не выносились, а велся все время вопрос политического характера и порядка, я несколько раз приходил к убеждению, что работать в такой атмосфере нельзя, и что мне единственно остается ехать непосредственно в армию. Я это высказывал генералу Болдыреву, у которого довольно часто бывал, говоря ему, что я положительно не чувствую себя пригодным для этой деятельности, какая мне выпала: я военный техник, могу заниматься чисто военным делом, но эта обстановка меня отвлекает совершенно в другую сторону, которая для меня является нежелательной. Тут явилось еще одно весьма серьезное осложнение, с которым мне пришлось встретиться, когда я активно выступил на почву политической борьбы - это вмешательство чехов. Представителей чехов, насколько мне помнится, в Омске было два: Кошек, который впоследствии был здесь, и Рихтер, которого я потерял из виду. Лело в том, что там шла борьба, главным образом, на счет персонального назначения состава Совета Министров и она, главным образом, концентрировалась вокруг Михайлова, на включение которого настаивало Сибирское Правительство, и Роговского, которого и хотели сделать Министром Государственной безопасности, но впоследствии назначили на должность директора Департамента Милипии. т. е. в сушности. товарища Министра внутренних дел. Кроме того, было там несколько других вопросов. В это время поднимался вопрос о Сибирской областной Думе, которая была в Томске. Вопрос этот не имел особенной остроты, потому что представитель Директории Авксентьев совершенно определенно ваявил, что он берет на себя решение вопроса о роспуске Думы. Эта Дума была распушена после поезики самого Авксентьева в Томск. Вот это самое персональное назначение различных лиц в состав Совета Министров и вызвало вмешательство чехов. Оно состояло в том, что оба эти представители порознь явились к Вологодскому и затем к членам Директории и некоторым Министрам и заявили от имени национального Чешского Совета, что чехи не согласны на кандидатуру Михайлова или кого либо другого. «Стоял совершенно открыто,» я их раньше не знал, не встречался ни с Михайловым, ни с другими членами Правительства и когда вопрос поднимался, я молчал, потому что никаких причин говорить против этих лиц у меня не было. В заседании Вологодский доложил о появлении у него одного из чешских представителей с таким заявлением, да еще подкрепленным тем, что, если такой состав будет неугоден Национальному Чешскому Совету, то чешские войска оставят фронт. Перед этим я говорил с генералом Болдыревым и он мне сказал, что с чехами у него очень трудно идет дело, что чехи бросят фронт и не желают больше драться и для меня таким образом оставление чехами фронта было ясно, а заявление чешских представителей Кошека и Рихтера о том, что если не произойдет изменения в составе Совета Министров, то они оставят фронт, мне представлялось совершенно определенной мыслью, что они играются, что они и без этого фронт оставили бы, и что эта угроза недействительна. Я высказал свое мнение совершенно определенно: я не имею чести быть знакомым ни с Михайловым, ни с другими членами Правительства, но для меня

сегоднящий визит Кошека и Рихтера является совершенно императивным для того, чтобы я поддерживал кандидатуру этих лиц. Я настаиваю, чтобы Правительство резко и определенно раз навсегда пресекло вмешательство чехов в наши внутренние дела, которые их ни с какой стороны не касаются. Так было сделано. Совет Министров категорически постановил о включении в состав Совета Министров тех лиц, которых он намечал ранее и затем остановился на вопросе о Роговском. Нужно сказать, что Директория в это время тоже разделилась на две группы: одна, состоящая из Авксентьева и Зензинова, являлась одной стороной, другая, которая состояла из Вологодского и Виноградова, являлась ее автогонистом. Болдырев стоял по середине: как человек военный и верховный главнокомандующий, он не занимал определенной политической позиции по отношению к той или другой группе. Из всех членов Правительства я встречался только с одним Болдыревым, с Авксентьевым я обменялся визитом и виделся с ним на банкете.

В. П. Денике: Как относился Болдырев к этой борьбе?

Адм. Колчак: Болдырев думал, что надо всеми сплами уладить это дело и итти на известный компромисс, что потом все устроится, но теперь нельзя создавать раскола, который отразится на армии и на положении дел на фронте. Он старался быть как бы примиряющим началом в этой Директории между двумя борющимися группами.

В. П. Денніке: Как смотрел Болдырев на Директорию: представлялась ли она ему жизнеспособной пли он тоже думал, что эта Директория ничего сделать не

может?

Адм. Колчак: Когда я поднял вопрос об освобождении меня от обязанностей Военного Министра, то и Болдырев и Авксентьев смотрели так, что это есть временная переходная ступень, и они не смотрели на себя как на постоянное учреждение.

В. П. Денике: «Это по идее» Директория должна была через известный ерок созвать Учредительное Собрание, но не представляли ли они, что вообще Дирек-

тория не сможет этого выполнить?

Адм. Колчак: Нет, я определенно этого вопроса не помню. В конце концов, после долгих разговоров пришли к компромиссам, что Роговский будет товарищем Министра.

В. П. Денике: Вы прпсутствовали на совместном заседании Директории с

Спопрским Правительством, когда соглашение состоялось?

Адм. Колчак: Да, я тогда был на нем, оно ничего из себя не представляло. Это было заседание, на которое явились все члены Директории и Совет Министров, на нем было прочитано постановление относительно взаимоотношений между Директорией и всего Совета Министров, затем члены Директории раскланялись и ушли и дальше продолжалось деловое заседание.

В. И. Денике: Вы, повидимому, говорите о формальном моменте утверждения этого постановления, но до этого было заседание или совместное совещание Директории и всего состава Совета Министров, где довольно остро эти вопросы ставились. Там, между прочим, с резкой речью выступал Михайлов, с другой стороны примирительно держался Шумиловский, — Вы на таком заседании не была?

Адм. Колчак: Я не помню, откровенно говоря. Я помню это формальное заседание, которое было очень короткое. Авксентьев прочел известное положение относительно Дпректории, относительно спбирской армии, которая должна сохранить свое бело-зеленое знамя. Этим вопросом Совещание закончилось, затем

члены Директории ушли, а Вологодский остался председательствовать. Тогда же ему было преподнесено почетное звание гражданина Сибири.

В. П. Денике: За это время завязались ли у Вас с членами Сибирского Пра-

вительства более или менее близкие личные связи?

Адм. Колчак: Нет, я не могу этого сказать. Я здесь оставался очень короткое время и вскоре около 7—8 ноября я выехал на фронт. Я бывал у Болдырева иногда. Затем я получил приглашение от чешского командования приехать к 9—10 ноября в Екатеринбург для присутствования на торжестве передачи знамен четырем чешским полкам; кроме того мне нужно было вообще выехать на фронт, для того чтобы повидаться с начальниками и обследовать все вопросы снабжения, все нужды армии и фронта. Примерно числа 7-го или 8-го я выехал из Омска в Екатеринбург, — тогда я был временно исполняющим обязанности Военного Министра, в сущности у меня министерства не было, я жил в доме Волкова в одной комнате, у меня не было ни органов, ни средств. Пока функционировал орган Сибирской армии, Штаб этой армии помещался в доме Свободы, но пока я за него не принимался. Первая моя миссия была — присутствовать на этом торжестве и затем вечером на банкете, где я впервые познакомился с чешскими офицерами и с Сыровым. Там присутствовали представители иностранных держав. Кроме того, там я вторично видел Гайду.

В. П. Денике: Во время этой встречи или впоследствии не возникало ли у Вас с чехами каких-нибудь бесед в роде той, какая была у Вас с Гайдой во Вла-

дивостоке?

Адм. Колчак: В этот день я не беседовал, а на другой день я поехал по различным военным частям, сделал визит Гайде, Сыровому и т. д.. Гайда меня спрашивал о том, каково политическое положение в Омске. Я сказал, что считаю его чрезвычайно неудовлетворительным в виду того, что соглашение между Сибирским Правительством и Директорией есть просто компромисс, от которого я не жду ничего хорошего, что столкновения в будущем почти неминуемы, потому что Директория не пользуется престижем и влиянием, что Сибирское Правительство, которое считает, что оно Сибирь об'единило и уже 6 месяцев стоит у власти, передает эту власть с известным сопротивлением. Я говорил, что столкновения несомненно будут и во что они выльются я сказать не могу. Гайда сказал на это: «единственное средство, которое еще возможно, это только диктатура». Я заметил ему, что диктатура может быть основана только на армии и то лицо, которое создает армию и опирается на армию, только и может говорить о диктатуре; кто же при настоящем положении может взять на себя полжность диктатора? Только кто-нибудь из лиц, находящихся на фронте, потому что никто, не опирающийся на вооруженную силу, не может осуществлять диктатуры. Гайда ничего не ответил на это, но сказал, что все равно к этому неизбежно прилут. потому что Директория несомненно искусственное предприятие. Затем он говорит: «По этому поводу мне известна та работа, которая ведется в казачьих кругах, они выдвигают своих кандидатов, но я думаю, что казачьи круги не в состоянии справиться с этой задачей, потому что они слишком узко смотрят на этот вопрос». Затем, после этого короткого визита, я поехал уже на ближайший фронт, чтобы повидаться с Пепеляевым и познакомиться с Голицыным. Фронт проходил не далеко от Екатеринбурга, Пермь и Кунгур не были взяты, фронт был между Кунгуром и Екатеринбургом. Я разделял свою работу на две части: одна заключалась в чисто техническом формировании сил, выяснении нужд и потребностей армии тогда, а другая сторона заключалась в частных встречах во время моих поездок на фронт и выяснении на месте чисто деловых сторон. Я выяес впечатление, что армия относится отрицательно к директории, по крайней мере в лице тех начальников, с которыми я говорил. Все совершенно определенно говорили, что только военная власть может теперь поправить дело, что такая комбинация из 5 членов Директории кроме борьбы, интриг, политической розни инчего не дает и не даст и что в таком положения вести войну нельзя. Особенно резко говорил генерал-майор Пепеляев: с моей точки зрения совершенно безразлично, кто будет вести дело войны, но я считаю, что из комбинации из Директории и Сибирского Правительства ничего не выйдет хорошего.

В. П. Денике: А с какими видными деятелями кроме Пепеляева Вам при-

ходилось встречаться?

Адм. Колчак: Я видел Голицына, представителей полков, которые были на фронте, и общее мнение [было] то же самое, в этом смысле возражений не встречал. Главным Атаманом на Дальнем Востоке был Иванов-Ринов, я видел его тогда, когда вступил в должность Верховного Главнокомандующего в декабре месяще. Пепеляев об этом вопросе говорил с чисто военной точки зрения: раз мы ведем войну, должно быть чисто военное командование, а как это будет — для меня совершенно безразлично, потому что я не политик.

В. П. Денике: В бытность Вашу в Екатеринбурге и на фронте, Вы не получали никаких известий о положении дела в Екатеринбурге, где находился С'езд

Членов Учредительного Собрания?

Адм. Колчак: Они уже были в Уфе. Я помню только одного члена Брушвита, он был представителем С'езда Членов Учредительного Собрания и говорил речь на банкете, - только одного его я помню. Насколько мне помнится, я поехал на Челябинск с фронта, там в Штабе Сырового я повидался с Дитерихсом, который был начальником Штаба, сделал там визиты членам чешского Национального Совета, который был в Челябинске. Затем я поехал на фронт, откуда поехал назад южным путем на Омск. Мне был дан экстренный поезд. С этим поездом поехали представители Чешского Командования и полковник Уорд, который присутствовал на параде. С Уордом мы вместе завтракали и беседовали на всякие темы. Между Петропавловском и Курганом мы встретились с поездом ген. Болдырева, примерно за сутки до прибытия моего в Омск. Я явился к нему и в общих чертах изложил результаты своей поездки. Болдырев ехал в Челябинск, пля свидания с Чешским Командованием, так как по его словам с чехами у него были очень натянутые и затрудненные отношения. Чехи оставляют фронт, нам грозили тяжелые осложнения на Уфимском фронте, красная армия ведет наступление на Уфу и его тревожит настроение чехов, которые оставляют фронт без всякого прикрытия. Я спросил его о том, что делается в Омске, так как я никаких сведений о Томске [об Омске] не имел. Он говорит: «в Омске тоже нехорошо, там несомненно идет брожение среди казаков, в особенности говорят о каком то перевороте, выступлении, но я этому не придаю серьезного значения, во всяком случае я надеюсь, если мне удастся побывать на фронте, уладить там дело». Затем он прибавил: «это все искусственно, но мы должны пройти через такую стадию, и я надеюсь, что работать будет вполне возможно, потому что весь состав Директории состоит из людей, лично не преследующих никаких задач, стараются сделать, что могут, и я думаю, что ничего серьезного отсюда не выйдет». Как видите, Болдырев определенно говорил, что в Омске атмосфера очень напряженная, в особенности в казачьих кругах. Я с ним расстался, он поехал в Челябинск, а я уехал в Омск, куда прибыл примерно числа 16 ноября, за день.

до переворота. Меня главным образом в это время смущал вопрос о том, что окончательное решение относительно моих функций в смысле образования министерства и моих взаимоотношений с командованием на фронте оставалось еще неопределенным, оно не могло быть выяснено фактически, у меня не было подчиненных частей, эти вопросы Болдырев решил поставить, когда он окончательно вернется. Чисто технически меня беспокони вопрос о территориальной системе, уничтожение которой я поставил категорическим условием вхождения моего в состав Министерства и принятия на себя поста Военного Министра, так как я считал эту систему неприемлемой. По приезде моем в Омск, ко мне являлись многие офицеры из ставки и представители от казаков, которые говорили мне определенно, что Лиректории осталось недолго жить и что необходимо создание единой власти. Когда я спрашивал о форме этой единой власти и кого предполагают на это место предложить для того, чтобы была единая власть, мне указали прямо: «Вы должны это сделать». Я сказал, что я не могу взять на себя эту обязанность, просто потому, что у меня нет в руках армии и вооруженной силы, а то, что Вы говорите может быть основано только на воле и желании армии, которая бы поддержала то лицо, которое хотело бы встать во главе ее и принять на себя верховную власть и верховное командование. У меня армии нет, я человек приезжий, я не считаю для себя возможным принимать участие в таком предприятии, которое не имеет под собой почвы. Затем мне остается неизвестным вопрос об отношении к такой коньюнктуре власти со стороны Сибирского Правительства. Сибирское Правительство, насколько я мог понять, борется с Директорией против Директории, желая власть сохранить у себя и то положение, которое было до прибытия Директории, - это во первых, а во вторых, как я сказал, я нахожусь на службе, я это подчеркивал, и что я не считаю возможным, оставаясь на службе, предпринимать какие-нибуль шаги в том смысле, в каком Вы говорите. Вот приблизительно какие разговоры велись вскоре после моего приезда.

В. П. Денике: Вы не помните, кто из более видных военных деятелей являлся

к Вам с подобного рода разговорами и предложениями?

Адм. Колчак: Насколько помню, Лебедев и полковник Волков, который был начальником гарпизона города, затем Катанаев, очень много офицеров из Ставки и Определенно могу сказать, что ни Матковского, ни генерала Белова у меня не было. Из лиц военных, из политических деятелей по вопросу о единоличной власти у меня никого не было. Я помню, что приходил ген. Сурин и другие, когда шла работа по созданию Морского и Военного Министерства. Как я говорил, никаких определенных решений или слухов мне не сообщалось, это носило характер разговоров и обмена мнений.

Председатель: Красильников у Вас не бывал?

Адм. Колчак: Насколько я помию, не был, но возможно, что он заходил вместе с Катанаевым, в то время он был войсковым старшиной. Когда я осведомился о положении вещей, то я решительно хотел отклонить от себя должность Военного Министра, когда я приехал, мотивируя это тем, что при этих условиях я считаю невозможным вести работу Военного Министра. Это решение мое было почти категорическое, но пока я не отказывался до прибытия Болдырева, так как в его отсутствие не считал возможным бросить начатое дело. А затем я собирался работать на фронте или заняться организацией Морского Министерства. Насколько мне помнится, 17 ноября был у меня Авксентьев, накануне своего ареста. Он приехал ко мне на квартиру и просил, чтобы я взял свою просьбу об отставке

назал. Я ему совершенно определенно сказал: «Я здесь уже около месяца Военным Министром и до сих пор я не знаю своего положения и своих прав: обязанности свои в отношении обслуживания армии я более или менее себе представляю, но самые права Военного Министра мне неизвестны: подчинены ли мне здесь войска или нет, в каких взаимоотношениях я нахожусь с командованием фронта, непосредственных или с ними только сношусь и т. д., словом, целый ряд технических вопросов. Вместо деловой работы здесь идет политическая борьба, в которой я принимать участие не хочу, потому что я считаю ее вредной для ведения войны, и в силу этого я не считаю возможным в такой атмосфере работать, даже в той должности, которую я принял». Так мы с ним не договорились, я продолжал упорно настаивать на том, что я не буду больше Военным Министром и жду только приезда Болдырева. Я делаю оговорку: мне кажется, что это было в то время, о котором я говорю, но, может быть, это было накануне моего от'езда на фронт. Переворот совершился 18 числа вечером с воскресенья на понедельник. Об этом перевороте слухи носились, частным образом мне морские офицеры говорили, но день и время никто фиксировать не мог. О совершившемся перевороте я узнал в 4 часа утра на своей квартире. Меня разбудил дежурный ординарец и сообщил мне, что меня вызывает к телефону Вологодский. Было еще совершенно темно. От Вологодского я узнал по телефону, что сегодня вечером около 1-2 часов были арестованы члены Директории Авксентьев, Зензинов, Аргунов и Роговский и увезены за город, что он сейчас созывает немедленно Совет Министров и просит, чтобы я прибыл на это экстренное заседание Совета Министров. Когда я спросил: «Кем арестованы?» Он сказал: «Я точно Вам сказать не могу и прошу Вас как можно скорее одеться и около 6-ти часов я, вероятно, всех соберу». - Я спросил: «Какими частями произведен арест?» - Он ответил, что не знает. Тогда я приказал сейчас же соединиться и вызвать Розанова, который был начальником Штаба Болдырева. Он в это время спал, но, когда я его вызвал, он сразу подошел к телефону. Я спросил его, знает ли он о том, что произошло в городе. Он ответил, что в городе полное спокойствие, раз'езжают усиленные патрули, но что он никак не может добиться ни Штаба, ни Ставки, ни Управления Казачьими Частями, так как телефоны, повидимому, не действуют. Я ему сказал, что я сейчас оденусь и перед тем, как поехать в Совет Министров, заеду к нему по дороге, чтобы с ним переговорить. Затем я попытался соединиться со Ставкой и спросить, что там известно и что делается, но со Ставкой соединиться мне не удалось. Тогда я бросил эту попытку, вызвал себе автомобиль из гаража и около 5-ти часов я заехал к Розанову. К Розанову же приехал и Виноградов, с которым я затем поехал в Совет Министров. Виноградов сообщил мне, что ночью, повидимому, казачьими частями на своей квартире были арестованы члены Директории, но, где находятся арестованные члены Директории, неизвестно, в городе все спокойно, раз'езжают только казачьи патрули, стрельбы и вооруженных выступлений не было. Розанов, повидимому, не был совершенно в курсе дела, жаловался на то, что нет сообщения по телефону и он не мог добиться никакого толку; он посылал своих ординарцев, но и они ничего не могли узнать, кроме того, что мне сообщили Вологодский и Виноградов. Я спросил Виноградова: «Вас не арестовали?» - «Нет, ко мне никто не являлся». Около 6-ти часов Совет Министров собрадся в здании губернатора около собора, где он тогда помещался, и Вологодский сообщил всему составу Совета Министров о событиях, которые произошли ночью. Весь состав Совета Министров и все лица к нему причастные были на лицо, между прочим, были Розанов, Матковский, помощник Военного Министра, генерал Сурин. Матковский был совершенно не в курсе дела, повидимому, ничего не знал, но присутствовал в заседаниях Совета Министров постоянно, как командующий войсками. В этот день было большое заседание, где были и министры, и товарищи министров, а так как должность командующего войсками давала ему права товарища министра, то и он поэтому присутствовал на заседании. Вологодский поставил вопрос о том, как смотрит на это Совет Министров. Подробностей больших он не мог сообщить, а сообщил в общих чертах, что ночью дом, где находились эти четыре лица, около здания гимназии, где они жили, был оцеплен сильным раз'ездом казаков 1-го Сибирского Казачьего полка, были еще части Красильниковского отряда в виде партизан, конная часть, которая оценила этот эшелон, разоружила его, никого не арестовывала, так как сопротивления эта охрана казакам не оказала, она сдала орудие и денежный ящик. Тогда поднял я вопрос о том, где могут находиться арестованные члены Директории. На это никто определенно указать не мог. Потом уже кто то из прибывших сообщил, что они находятся в здании Сельско-Хозяйственного Института, за Загородной рощей, где находилась часть партизанского отряда Красильникова. Вологодский поставил вопрос, как относится к этому аресту Совет Министров. Было высказано несколько мнений: первое мнение - факт ареста ничего не обозначает, тем более, что три члена Директории — большинство — остаются: Виноградов, Вологодский, Болдырев; второе мнение было такое, что Директория после того, что случилось, остаться не может у власти, и что власть должна перейти к Совету Министров Сибирского Правительства — об арестованных пока никто не говорил, участь их была неизвестна — раз члены Правительства подверглись какому-нибудь аресту и не могли этому противодействовать и предупредить этот арест, то тем самым они должны сложить с себя полномочия; раз они арестованы, то они тем самым перестают быть властью. Затем высказывались еще, что вся власть должна перейти к Совету Министров, что власть Директории отпадает — это было третье мнение. Во время этих прений встал Виноградов и сказал. что он считает невозможным оставаться долее в составе Директории ни при каких обстоятельствах после того, что произошло, и слагает с себя обязанности и никакого участия больше в заседании он принимать не считает возможным. Был поднят даже вопрос о том, чтобы Виноградов оставался в Совете Министров, но он сказал: «Я свои полномочия слагаю и выхожу из состава». После этого он оставил зал заседания. Уход Виноградова поставил ту часть голосов, которые говорили, что Директория остается, в затруднительное положение: оставался только один Вологодский здесь, и Болдырев на фронте. Тогда вопрос об оставлении Директории сам собою стал отпадать. Затем часов около 8-ми поднялся вопрос о том, что надо выработать какой-нибудь текст обращения к населению, что такое положение является совершенно нетерпимым, что в такой переходный момент может наступить анархия и, во что она выльется, неизвестно. Пока в городе все спокойно, но все казачьи войска находятся пол ружьем, отдельные части ходят по городу, хотя это ни в чем не проявляется, другие части находятся тоже под ружьем, хотя они не выходят из казарм, и если такое неопределенное положение продолжится, то можно ожидать каких-нибудь крупных и серьезных событий. Тогда поднялся вопрос такой: что следует сделать и как на это реагировать? Вопрос был решен таким образом, что необходимо для того, чтобы вести и продолжать борьбу, отдать все преимущества в настоящее время военному командованию и что во главе правительства должно стоять лицо военное, которое об'единило бы собою военную и граждан-

скую власть, т. е. вопрос был поднят определенно в форме об'единения военной и гражданской власти в одном лице. Кем был поставлен этот вопрос, я точно не могу сказать, но кажется, что он был поставлен одним из военных. Когда ко мне обратились, то я тоже сказал, что считаю это единственным выходом из положения, я только что вернулся с фронта и вынес убеждение, что там полное несочувствие к Директории и малейшее столкновение между Директорией и Правительством отозвалось бы сейчас в войсках. Тогда вопрос стал принимать конкретную форму: желает ли Совет Министров, чтобы власть была вполне елиноличной во главе всего Совета Министров? Когда этот вопрос был поставлен на обсуждение, я высказался за это совершенно определенно и сказал, что и это я считаю единственным выходом из положения, - не помню, чтобы кто-нибудь возражал против этого. Затем большинство Членов Совета Министров, учитывая ту обстановку, в которой мы находились тогда, страшно напряженное и тяжелое положение на фронте, брожение в самом Омске, только что случившийся ночью арест Директории, очень неопределенное и тревожное состояние во всех войсках Омского гарнизона, говорило, что необходимо, чтобы временно сейчас же <, чтобы> вступила в управление единая военная власть, в виде одного определенного военного лица. Ответ был вынесен положительный, без каких бы то ни было возражений с чьей-бы то ни было стороны. Тогда v нас Верховным Главнокомандующим был Болдырев, и я сказал, что этому Верховному Главнокомандующему и должна быть [передана] вся военная и гражданская власть. Верховный Главнокомандующий, получив всю полноту гражданской власти, явится тем лицом, которое станет во главе Правительства. Такое решение было принято всем Советом Министров без каких бы то ни было серьезных возражений, пока шел вопрос чисто принципиальный. В дальнейшем уже шло обсуждение вопроса о том, кто персонально должен быть Верховным Главнокомандующим и облечен такой властью. После обмена мнений большинство членов Совета Министров высказалось в том смысле, что они предлагают мне принять эту должность. Тогда я считал своим долгом высказать свое мнение по этому поводу в том смысле, в каком я его высказывал и раньше: надо прежде всего стараться безо всякой ломки сохранить то, что уже существует и что оказалось удовлетворительным, что не вызывает особенных возражений и сомнений, т. е. власть, существующую в лице Верховного Главнокомандующего ген. Болдырева. Я говорил, что им организован Штаб и, зная отношение к генералу Болдыреву со стороны войск, против него особых возражений не будет. Говорили про него, что он находится в руках партийных представителей с. р., отзывались о нем довольно безразлично, но против него серьезно ничего не говорили и в войсках он фактически уже существует, как Верховный Главнокомандующий. Гораздо проще для армип и ее органов, чтобы осталось то лицо, которое уже имелось, и хотя речь идет о моем назначении, но я должен сказать, что я человек новый, власть должна опираться прежде всего на широкую популярность и доверие войск, между тем, хотя мое имя известно, но в общем ни казаки, ни армия, ни войска меня не знают и, как они относятся к этому, не знаю. Я считаю долгом сказать, что если бы со стороны армии явились какие нибудь противодействия, то они поставили бы меня в самое тяжелое положение, совершенно с моей точки зрения неприемлемое. Я добавил, что я высказываюсь таким образом, исходя из интересов самой армии, чтобы не вносить в нее каких-нибудь новых потрясений. Тогда Вологодский обратился ко мне и сказал: «Я принимаю во внимание все, что Вы сказали, но я Вас прошу оставить зал заседания, так как мы находим необходимым детально и более

подробно обсудить этот вопрос и так как нам придется говорить о Вас, то Вам неудобно здесь присутствовать». Тогда я оставил это заседание, которое прополжалось повольно полго. Я вошел в кабинет Вологодского, а затем через некоторое время ко мне прибыл Петров или Михайлов - не помню - Матковский и Розанов и передали мне следующее: меня просят пожаловать в зал заседания [;] (и) Совет Министров принял на себя всю полноту власти, Совет Министров, исходя из тех положений, которые обсуждались, признает необходимым передать власть одному лицу, которое стояло бы во главе всего Правительства в качестве Верховного Правителя и просит меня принять этот пост. Затем я пришел в зал заседания, где Вологодский прочел постановление Совета Министров, заявивши, что Совет Министров считает это единственным выходом из настоящего положения. Тогда я увидел, что разговаривать не о чем, я дал согласие и сказал, что я принимаю на себя эту власть и сейчас еду в Ставку, для того, чтобы сделать известное распоряжение по войскам и прошу Совет Министров уже детально разработать вопрос о моих взаимоотношениях с Советом Министров и затем прошу назначить сегодня же днем заседание, для того, чтобы можно было обсудить целый ряд вытекающих из этого вопросов. Я должен был уехать в Ставку и оттуда телеграфировать по войскам о случившемся.

В. П. Денике: Прежде чем перейти к дальнейшему, разрешите предложить Вам такой вопрое: были ли указания о том, каким образом подготовлялся этот переворот, Вы осведомлены не были и личного участия не принимали? — Впоследствии стало ли Вам известно, кем и как этот переворот был организован. Кто из политических деятелей и военных кругов принимал в нем участие?

Адм. Колчак: Вскоре, в ближайшие дни, я узнал только тех лиц, которые активно участвовали в этом перевороте. Это было три лица. Я знаю и мне говорил Лебедев, что в этом принимала участие почти вся Ставка, часть офицеров гарнизона, Штаб Главнокомандующего и некоторые члены Правительства. Он говорил, что несколько раз во время моего отсутствия были заседания по этому поводу в Ставке. Я ему на это сказал одно: «Вы должны мне сообщить фамилии тех лиц, которые в этом участвовали, потому что мое положение в отношении этих лиц становится тогда совершенно невозможным, потому что, когда эти лица станут мне известны, они станут в отношении меня в чрезвычайно дожное положение и они будут считать возможным тем или иным путем влиять на меня. Виновники этого переворота, выдвинувшего меня, будут постоянно оказывать на меня какое-нибудь давление, между тем, как я считаю, для меня совершенно безразлично это и я не считаю возможным давать или не давать те или иные преимущества». Фактически это Лебедев и выполнил. Я могу сказать, что почти вся Ставка, по крайней мере все начальники Отделов принимали в этом участие и часть офицеров гарнизона, главным образом казачьи части. Я считаю неудобным спрашивать [говорить?] о лицах. Что касается политических деятелей, то там несомненно были из Совета Министров.

Председатель: В самый момент переворота Вы не знали, кто был инициатором и кто был фактическим выполнителем?

Адм. Колчак: Нет, я знал: Волков, начальник гарнизона, Катанаев и Красильников и несколько офицеров казачьих частей. Я Лебедева спросил: «Кто же был главным участником переворота, казачьи части?» — Он сказал, что вся Ставка, Штаб Главнокомандующего при участии некоторы членов Совета Министров. Но до сих пор мне неизвестно, кто был из членов Совета Министров, я никогда к этому вопросу не возвращался и никогда ни с кем из Министров об

этом не говорил. У меня создалось такое впечатление, что Матковский был не в курсе этих дел, судя по его словам, никакого участия не принимал. После васедания Совета Министров я поехал прямо в Ставку. На вопрос Розанова о его положении, я сказал: «Мне кажется, лучше Вам некоторое время не выступать, потому что Ваше положение будет неудобное: Вы являетесь помощником Болдырева и в отношении его самого будет неудобно, если Вы останетесь в своей должности, поэтому прошу Вас на некоторое время пока не принимать участия в делах Ставки, а вместо Вас будет полковник Сыромятников, который тогла был квартирмейстером, вести доклады и исполнять обязанности Начальника Штаба». Когда Сыромятников явился, я прежде [всего] спросил его: какие части произвели сегодня ночью эти события? Он мне назвал. Тогда я спросил его: Где находятся члены Директории? Он мне ответил, что они находятся в отряде Красильникова в здании Сельско-Хозяйственного Института. Я спросил: были ли сделаны какие-нибудь убийства и насилия в течение ночи? Он сказал, что ничего не было, что разоружение милиции Роговского не вызвало никаких столкновений и недоразумений. Тогда я просил вызвать к себе Волкова и сделать распоряжение, чтобы доставили в город арестованных, доместить их на их квартиру. квартиру усиленно охранять, но не держать их там [в. С.-Хоз. Институте]. Затем я с ним, вместе с прибывшим генералом Андогским, выработал целый ряд телеграмм по частям и по армии, главным образом, на фронте, по гарнизонам различных городов — все гражданские власти должны [должен]были[был]осведомить об этом Совет Министров, а осведомление военных была моя обязанность — о том, что я вступил в Верховное Командование и в Верховное Управление в качестве Верховного Правителя. Затем мне в 4 часа дали знать, что Совет Министров снова собрался после перерыва и что просят меня прибыть туда. Я приехал на это заседание и сообщил им те подробности, какие я знаю, какие распоряжения мною сделаны. Кажется, к этому времени арестованные были уже на своих квартирах. Я послал уже одного из своих ординарцев удостовериться, в каком положении они и состоянии. Они оказались все живы и водворены на свою квартиру. Затем, на этом же заседании Совета Министров был обсужден вопрос относительно выработки краткой конституции о моих взаимоотношениях с Советом Министров. Была принята форма, которую я признал совершенно отвечающей тому, что нужно, указавши на то, что я считаю необходимым работать в полном контакте и в полном единении с Советом Министров, затем тут же был намечен план относительно такого совета, который был при мне для экстренных вопросов и, главным образом, для решения вопросов иностранной политики, так называемый Совет Верховного Правителя, состоящий из 5-ти членов, в который могли вызываться ответственные лица. Затем полнялся вопрос о том, что же делать сейчас. Я сказал, что в городе ходит масса фантастических слухов, поэтому надо самому факту переворота придать гласность. Я считал самым правильным судебное разбирательство в открытом заседании совершенного этого переворота для того, чтобы во первых снять нарекания на лиц, совершавших этот переворот, а во вторых потому, что это лучший способ осведомления. Я сказал, что никогда не допущу кары над лицами, потому что, раз они это сделали, я принял все последствия на себя, но это один из способов придать гласность самому обстоятельству совершившегося переворота.

В. П. Денике: Так что инициатива этого суда принадлежала лично Вам? Адм. Колчак: Я не помню, я ли первый высказал эту мысль, или Вологодский, но такая точка эрения была высказана. Тогда было решено образовать специальный чрезвычайный суд, для того, чтобы разобрать все это дело. Затем я вызвал Волкова и сказал ему, что я считаю необходимым гласное расследование всей его деятельности не с целью наказывать или карать, а с целью придать гласности, так что я его отдал под суд Чрезвычайного суда. На суде он должен дать показания, касающиеся этого дела. Этот суд вам вероятно известен.

В. П. Денике: А не выступал и перед Вами вопрос о том, что вовсе этот будет только голый факт переворота, вся закуписная обстановка будет от об-

щества скрыта и, что если судить, то надо судить всех организаторов.

Алм. Колчак: Я предполагал, что вся картина переворота будет выяснена на суде, но суд взял всетаки персонально ответственность трех лиц и дальше этого он не входил. На этом же заседании был решен вопрос о личной судьбе членов Директории. Я сообщил, что я приказал перевести их на квартиру, что я сделал распоряжение гарантировать их полную неприкосновенность и что единственно разумное решение, какое можно сделать в отношении этих лиц. это предоставить им выехать за границу. Это было общее мнение Совета Министров. Потом уже впоследствии, так как сразу этого сделать было нельзя, нужно было в связи с Чрезвычайным Судом поднять вопрос о привлечении их к суду, при чем наиболее серьезное обвинение, которое тяготело на них, были переговоры по прямому проводу и доказательство тесной связи Авксентьева и Зензинова с Черновым и как бы подчинение их в партийном отношении Ц. [К] партии с. р., во главе которого стоял Чернов, и что вызывало страшное возмущение: какое [а]то правительство, которое находится в руках определенной партии и исполняет ее приказания. Я подробно не знаю текста этих переговоров, кажется, что я видел ленты, но они у меня в голове не остались и ничего особенного они собой не представляли, во всяком случае каких-нибудь криминальных и преступных решений не было, но они действительно носили оттенок такой, что как бы Верховная Власть (не) подчинялась ее директивам. Это было самое серьезное обвинение.

В. П. Денике: К какому моменту относится письмо к Вам Вологодского, где он указывал, что непременным условием его оставления на посту является

личная неприкосновенность членов Директории?

Адм. Колчак: Это им высказано [было] на заседании, это было, вероятно, в первый же день. Я думаю, что там обсуждался этот вопрос и общее мнение тогда было такое. Я ответил, что я личную безопасность им гарантирую. Затем обсуждался вопрос об отправке их за границу, что я поддерживал. Я думаю, что это письмо было мне прислано в промежуток между этими двумя заседаниями.

Председатель: Вы упомянули относительно разговоров о суде над аре-

стованными. – Этот разговор тогда же был?

Адм. Колчак: Разговор о предании суду был не в тот день, а на второй или на третий день, может быть, даже после их от'езда, так как они уехали на второй день. Это было в ближайшие дни, когда следственный матерьял разбирался, и тогда было мнение, что желательно было этих лиц предать суду. Мне пришлось сказать, что нежелательно предавать их суду, как принципиально, так и фактически, так как они уже уехали и судить их нет никаких оснований: раз они смещены, то зачем, собственно говоря, их судить.

В. П. Денике: Авксентьев и Зензинов приняли ли на себя какие либо обя-

зательства в виде отказа от власти, на которых они были отпущены?

Адм. Колчак: Нет, там было обязательство не вести борьбу против Правительства. Затем на этом вечернем заседании Совета Министров я заявил, что все

арестованные члены находятся в моем непосредственном ведении и, если угодно переговорить с ними и убедиться в их положении, то пусть Министр Юстипии. имеющий к ним доступ, поедет к ним. Старынкевич несколько раз ездил к ним на городскую квартиру и сообщил Сов. Мин., что они действительно там находятся и с ними ничего не сделано. Во всяком случае Министру Юстиции было предоставлено право навещать их и говорить с ними во всякое время. Вскоре ко мне прибыли, насколько мне помнится, Реньо и Уорд. Они спращивали, что я намерен делать с членами Директории. Я сказал, что ничего не намерен с ними делать, а предоставляю им ехать заграницу. Они спрашивали меня, намерен ли я предавать их суду. Я сказал, что не намерен. Со Старынкевичем я обсуждал вопрос, как их отправить. Было решено взять экстренный поезд и еще вагон для охраны их. Затем я немного опасался каких-нибудь выступлений по дороге, так как мне говорили о возможности нападения на них и я обдумывал как бы гарантировать их от этого. Я воспользовался близостью и знакомством с Уордом и просил его вообще дать мне конвой из 10-12 англичан, которые бы в дороге гарантировали бы от каких-нибудь внешних выступлений против членов Директории. Уорд с большим удовольствием согласился. Он сказал, что ему нужно делегировать 15 человек во Владивосток, и эти 15 чел. могут также ехать в этом поезде и нести караульную службу. Таким образом это очень легко устроилось. Затем я со Старынкевичем решил вопрос о том, какие суммы нужно им дать. На вопрос, куда они предполагают ехать, члены Директории ответили, что они хотят ехать в Париж и им [была] выдана сумма приблизительно 75,000-100,000 руб. каждому в этот же день. Затем дано было знать Хорвату заготовить заграничные паспорта, не ожидая их приезда, и просить китайские власти и японские о беспрепятственном их проезде. Вскоре был получен ответ, что все будет сделано и что японские и китайские власти прецятствий чинить не будут. Затем я сказал Старынкевичу, чтобы он выработал известное положение, по которому они дали подписку, что они, во первых, уезжают из России за границу, и во вторых. что они ни при каких условиях не будут вести политическую борьбу против Правительства Верховного Правителя, находясь за границей. Затем тут же зашла речь относительно Аргунова. Я сказал, что мне самому не ясна его роль, а Аргунов сказал, что он хочет вернуться. Мы ему сказали, что через несколько времени он может вернуться, но на первое время пускай выедет хоть в Шанхай, а затем никаких препятствий к его возвращению не будет. Вечером я вызвал начальника конвоя и сказал ему, что он отвечает непосредственно передо мною за целость и неприкосновенность этих лиц и за малейшую попытку против них направленную. Затем я сказал, что если будет попытка с целью нападения на них, или наоборот с целью освобождения их, тогда действовать оружием без всяких разговоров. Этот офицер сказал, что он все это выполнит сам, и ручается, что все будет выполнено, как нужно. Я добавил, чтобы они ни с кем общения не имели, чтоб не останавливаться на больших станциях, итти самым экстренным порядком и доставить их до Чжанчжуня, английский конвой отпустить в Харбине. Они были отправлены 19-20 ноября.

### 6 ФЕВРАЛЯ 1920 ГОДА.

А. Н. Алексеевский: Чтобы выяснить Ваше отношение к перевороту, требуется установить некоторые дополнительные пункты. Между прочим, для Комиссии было бы интересно знать — перед переворотом или во время его, или после встречались ли Вы в Сибпри или на Востоке с князем Львовым, который тогда через Спбирь выезжал в Америку?

Адм. Колчак: Нет, с князем Львовым я не виделся: мы раз'ехались. Я ви-

делся только с другим Львовым — Владимиром Михайловичем.

А. Н. Алексеевский: Не имели ли Вы от князя Львова письма или указания?

Адм. Колчак: Кажется, какое то письмо из Парижа было во время пребывания в Омске, но это было позисе, приблизительно летом. Это шисьмо не содержало ничего важного и относилось, главным образом, к деятельности той политической организации, которая была в Париже и во главе которой стоял Львов. До этого я со Львовым не имел личных сношений и никаких указаний, переданных через него от кого бы то ни было, не имел. Письмо, о котором я говории, было передано через Консульскую Миссию в Париже в июле.

А. Н. Алексеевский: В это время через Сибирь проезжал и находился в

Омске Савинков?

Адм. Колчак: Савинков заходил ко мне, когда я еще [жил] на квартире у Волкова. Мы с ним беседовали, меня он расспрашивал, интересуясь положением вещей, т. к. он только что приехал с Востока, интересовался моим взглядом на отношение Японии к нам. Это было в первые дни моего приезда, насколько помнится, в доме Волкова. Виделся я с Савинковым только один раз, т. к. он вскоре усхал. По вопросу внутренней политики я не беседовал с ним.

А. Н. Алексеевский: Из числа лиц, с которыми вы в это время встречались, вы не упомянули об отношении к генералу Апрелеву, приехавшему в это

время из за границы?

Адм. Колчак: Я в первый раз слышу такую фамилию. Может быть я и встречал его, но под другой фамилией.

А. Н. Алексеевский: Не было ли в это время в Омске человека, приехавшего с поручением от русских заграничных кругов из Парижа или Лондона.

Адм. Колчак: В это время никого не было, позже бывали. Что касается Апрелева, то я теперь вспомнил, что в Японии я встречал молодого морского офицера, известного мне раньше, который служил в Французской Миссии и носил ту фамилию. Я видел его несколько раз в Токио. Он приезжал туда с Миссией и состоял в распоряжении Реньо и к этому делу никакого отношения не имел.

А. Н. Алексеевский: Я уже ставил Вам вопрос, в каких отношениях Высотоли с Реньо. Вы отвечали, что отношения были чисто оффициальные. Между тем в письме г. Тимиревой от 17 сентября есть упоминание о каком то «Алльянсе» который Вам удалось установить с Реньо. Повидимому, г. Тимирева пишет Вам, повторяя те впечатления, которые вы вынесли из Вашего морского переезда из Японии во Владивосток. Она говорит о пассажирах и, припоминая ваши впечатления, пишет, что Вы вступили в «Алльянс» с Реньо.

Адм. Колчак: Из Японии я ехал вместе с Реньо. Я виделся с ним несколько раз, он был очень любезен, но ни о какой политике мы с ним не говорили. Это было простое пароходное знакомство, т. к. из Цуруги он ехал вместе со мной и даже ва столом за обедом и завтраком мы сидели с ним рядом.

А. Н. Алексеевский: Вы сказали прошлый раз, что из поездки е армию вынесли впечатление, что армия была против Директории и на стороне идеи единоличной власти. Я хотел бы поставить вопрос, в каких частях Вы были?

Адм. Колчак: Я был в западной армии, хотя тогда еще не существовало этого термина «Западная армия», тогда была Екатеринбургская группа, которой командовал Гайда. Это были части, находившиеся в районе Челябинска.

А. Н. Алексеевский: Приезжали ли Вы в это время на Юго-Западный фронт, где находились части Народной армии, армии Комуча?

Адм. Колчак: Эти части в то время были в Челябинске, куда я не приезжал.

А. Н. Алексеевский: Ведь, в это время большевики вели наступление на Юго-Западный фронт и их удары выносили эти части армии Комуча?

Адм. Колчак: Да, и чехи, которые в это время начали свою эвакуацию. На фронте этих частей не было [я не был], т. к. не мог туда проехать. Юго-Западный фронт был в то время в районе Бугульмы, приблизительно по течению реки Ик. На юге в это время проеходили большие бои частей Каппеля, принадлежавших к Наролной армии.

А. Н. Алексеевский: Юго-Западный фронт в это время был выдвинут очень далеко. В это время Ижевский и Воткинский заводы принадлежали ли к армии

Комуча?

Адм. Колчак: В это время все заводы уже перешли за Каму. В этих частях я также не был, т. к. не мог приехать в виду эвакуации чехов. Я говорил с Дитерихсом, не могу ли я проехать на фронт в Уфу, но он мне сказал, что это задержит спешную эвакуацию чехов, и мне пришлось отказаться.

А. Н. Алексеевский: В оценке отношений армин к перевороту большую роль должны [были] сыграть Добровольческие части. Каково было их мнение?

Адм. Колчак: Каково было их мнение, я не знаю, но я виделся с представителем в Челябинске и он сообщил мне, что, в общем, отношение к Комитету Учредительного Собрания и к Директории отрицательное даже в тех частях, которые находятся под командованием Фортунатова. Фортунатов в то время командовал полком Учредительного Собрания.

А. Н. Алексеевский: При получении этих сведений о настроении армии

обращались ли Вы к командному составу?

Адм. Колчак: Да, главным образом, хотя в некоторых случаях мне приходилось даже беседовать с солдатами, правда, очень коротко. Я беседовал с солдатами, бывшими на фронте, и во время обхода в казарменных помещениях.

А. Н. Алексеевский: Не думаете ли Вы, что то, что Вы принимали за мнение армии в виду того, что Вы не посетили наиболее важных пунктов, было фаль-

сифицировано?

Адм. Колчак: Если бы у меня было такое сомнение, то оно рассеялось на второй, третий день после переворота, когда я получил от всех частей, даже частей Фортунатова выражение сочувствия к происшедшему перевороту.

А. Н. Алексеевский: К сожалению, эти телеграммы, как некоторые дру-

гие документы, не сохранились?

Адм. Колчак: Они все находились в архиве Штаба.

А. Н. Алексеевский: Известно, что в начале на фронте у добровольческих частей Сибирской армии, которая была сначала организована на добровольческих началах, было враждебное отношение к перевороту. Таково, например, было отношение третьей дивизии, одной из самых боевых дивизий, другие части оставались в неведении совершившегося переворота: им говорили, что адмирал Колчак действует от имени Директории, что Директориа остается, т. к. в противном случае настроение солдат было таково, чтобы итти ликвидировать переворот.

Адм. Колчак: О таких настроениях мне ничего не известно, т. к. мне об этом никто не сообщал. Наоборот, если у меня и были сомнения, то они рассеялись в ближайшие дии, когда я получил уверенность, что подобная конструкция

Правительства и власти приветствуется всей армией. И дальше в последующие дни я от армии, ничего, кроме самого хорошего, кроме самого положительного отношения не видел. Ни одного оскорбительного письма, ни одного памфлета из армии за все время пребывания моего Верховным Правителем я не получал. Если у меня и были некоторые сомнения, хотя бы в отношении тех частей, которые были непосредственно подчинены Комитету Учредительного Собрания, то они рассеялись; тот же Фортунатов признал совершившийся переворот совершенно легко и даже не оказал сопротивления при аресте членов Учредительного Собрания, пославших вызов, что они пошлют войска против меня и откроют новый фоют.

К. А. Попов: Известны ли Вам случан, когда в тюрьму сажались солдаты за перехваченную переписку, содержавшую неодобрительные отзывы о Вер-

ковном Правителе?

Адм. Колчак: Нет, мне это не было известно, но я допускаю, что это могло быть: из массы солдатских писем могли быть и такие, которые содержали такие отзывы.

А. Н. Алексеевский: Когда Вы были Военным и Морским Министром и будучи Верховным Правителем, не приходилось ли Вам сталкиваться с фактом, что высшее военное командование до вашего вступления в Военное и Морское Министерство, а также и при вас вело известную систематическую работу по возбуждению недовольства в добровольческой армии, армии Комуча тем, что военное снабжение этим частям всячески задерживалось. Я знаю, например, от Начальника Воткинской дивизии, подполковника Перового, что Ижевская дивизия, организовавшаяся после восстания, не получила оружия, снарядов и патронов по той причине, что они намеренно не отправлялись туда, тогда как Сибирские части, составленные по мобилизации, имели всего в изобилии. Этим самым вызывалось недовольство этих частей.

Адм. Колчак: Тогда я этого не знал. Для меня значительно позже выяснилась эта картина, что действительно какая то работа в смысле не доставления и вадержки военного снабжения преднамеренно велась, но это было не в Западной армии, а главным образом в Сибирской. Если Вы вспомните, то это было в тот момент, когда в главное командование вступил Дитерихс; имеется его приказ, где он говорит, что этот вопрое должен быть разобран. У нас было очень тяжелое положение с доставкой оружия, т. к. первый период мы ничего не получали. Доставка оружия началась приблизительно к марту месяцу, до этого же времени во всех частях не было оружия, ни сапог, ни обмундирования. В это время положение было очень тяжелым, но я не думаю, чтобы оно носило предумышленный характер.

А. Н. Алексеевский: Скажите Ваше отношение к генералу Каппелю, как

к одной из наиболее крупных фигур добровольческой армии?

Адм. Колчак: Каппеля я не знал раньше и не встречался с ним, но те приказы, которые давал Каппель, положили начало моей глубокой симпатии и уважения к этому деятелю. Загем, когда я встретился с Каппелем в феврале или марте месяце, когда его части были выведены в резерв, когда он приехал ко мне, я долго беседовал с ним на эти темы и убедился, что это один из самых выдающихся иолодых начальников.

А. Н. Алексеевский: Когда вы приняли власть Верховного Правителя, каково было отношение к перевороту правительств, существовавших на территории, освобожденной от большевисткой власти?

Адм. Колчак: В первое время никакого, т. к. не было никакой связи. Когда произошли все события, относительно которых я говорил прошлый раз. то был решен вопрос относительно отправки членов Директории за границу. Под надежным конвоем они были отправлены, кажется, на второй день вечером. В первый же день часа в 3-4 было устроено второе заседание, на котором [решено] было учредить Верховный суд для разбора всего этого дела. На второй день я с утра поехал в Ставку. Все это время я жил в одной комнате и всю работу проводил в Ставке. В Ставке исполнявший должность начальника Штаба вручил мне целый ряд телеграмм, полученных из разных мест Сибири, которые прибывали в течение первых пяти дней. Эти телеграммы были из самых разнообразных мест, городов и частей армии и т. д. Эти телеграммы дали мне уверенность, что по крайней мере армия меня приветствует. Это были ответы на мое извещение, их были десятки, среди них были телеграммы отдельных лиц. Помнится, я получил даже телеграмму с приветствием от Союза Сибирских маслоделов. В последующие дни приходили депутации и приветствия от различных крестьянских общин, в первые же дни приходили телеграммы, главным образом, от армии и военных частей. Тогда эти телеграммы дали мне полную уверенность, что то, что было сделано, сделано правильно и отвечает настроению и пожеланию армии. Одной из первых была получена телеграмма от Хорвата, в которой он приветствовал меня, признавал меня Верховным Правителем и передавал себя в мое распоряжение. Одной из первых телеграмм была также получена телеграмма от Атамана Дутова. Вместе с ней получилась телеграмма от Правительства Оренбургского. Затем была получена одна весьма характерная телеграмма от Уральцев, хотя и несколько более осторожно составленная: они приветствовали меня, но просили сообщить, какую политическую цель я ставлю в первую очередь. Я подтвердил им, что моя задача заключается в том, чтобы путем победы над большевиками дать стране известное успокоение, чтобы иметь возможность собрать Учредительное Собрание, на котором была [бы] высказана воля народа. Очень скоро я получил ответную телеграмму с приветствием и заявлением, что они передают себя в мое распоряжение, что они вполне разделяют мою точку эрения и осуществление задачи, которую я ставлю перед собой, считают необходимым. Но я не получил никаких известий только от двоих: от Семенова и Калмыкова. От них не было никаких сведений, но это меня не особенно беспокоило, т. к. я был уверен, что Семенов будет против меня, ввиду тех отношений, которые сложились раньше. Поэтому едва ли можно было расчитывать, что Семенов пойдет вместе со мной; вероятно, он попытается действовать отдельно, независимо. Будучи еще Военным Министром, я отчетливо сознавал, в каком положении находится снабжение армии, поэтому на второй же день я снесся с Вологодским и просил, кажется, его и Министра Снабжения, которым был в то время Зефиров, и еще несколько министров обсудить этот вопрос, т. к., я считаю необходимым, чтобы в первую очередь Правительство занялось изучением вопросов экономического характера, т. к. вопрос снабжения стоит настолько остро, даже в самом Омске, что я считаю, что все усидия Правительства полжны быть положены в первую очередь на создание обеспечения снабжения армии. Я сказал, что необходимо, чтобы завтра же вечером было устроено заседание, на котором я выскажу свои взгляды, чтобы было собрано Экономическое Совещание. Это совещание было разработано тут же: были выбраны представители торгово-промышленников, кооперативов и банков, которых можно было избрать здесь же в Омске. Таким образом было основано Экономическое Совещание, на котором я первую

неделю сам вел заседание. Я каждый вечер бывал там сам, пока не изложил все те задачи, которые я считал необходимым осуществить для обслуживания армии. Затем, когда началось обсуждение общих вопросов, мне уже было трудно, к тому же я заболел.

А. Н. Алексеевский: Как отнеслись к перевороту представители иностранных держав, которые в то время были в Омеке или которые после приехали в Омек?

Адм. Колчак: Насколько помню, в Омске в то время был представитель Америки Гаррис и Франции — Реньо. Представителя Англии еще не было, был только Полковник Уорд; Нокс же приехал позже. Со стороны Японии была только чисто военная миссия. Представителями чехов были тогда — военным представителем Кошек и Рихтер. Вообще отношения со стороны всех, кто ко мне ни являлся, были самыми положительными. Гаррис, американский представитель относился ко мне с величайшими дружественными чувствами и чрезвычайной благожелательностью. Это был один из немногих представителей Америки, который искренно желал нам помочь и делал все, что мог, чтобы облегчить нам наше положение в смысле снабжения. Гаррис, насколько я помню, прибыл ко мне первый с визитом на другой день. Гаррис сказал мне: «думаю, что в Америке этому событию будет придано самое неопределенное, самое неправильное освещение, но наблюдая всю атмосферу, всю обстановку, я могу только приветствовать, что Вы взяли власть в свои руки при условии, конечно, что Вы смотрите на свою власть, как на временную, переходную, конечно; основной вашей задачей является довести народ до того момента, когда он мог бы взять управление в свои руки, т. е. выбрать правительство по своему желанию». Я сказал ему: «это есть моя основная задача; Вы знаете хорошо, что я прибыл сюда, не имея ни одного солдата, не имея за собой никаких решительно средств, кроме только моего имени, кроме веры в меня тех лиц, которые меня знают. Я не буду злоупотреблять властью и не буду держаться за нее лишний день, как только можно будет от нее отказаться». На это Гаррис сказал мне: «я Вам сочувствую и считаю, что если Вы пойдете по этому пути и выполните задачи, которые ставятся перед Вами, то в дальнейшем мы будем работать вместе». В таком же духе говорил со мной и Реньо. Полк. Уорд был у меня на следующий день и сказал, что он также считает, что это единственная форма власти, которая полжна быть. «Вы полжны нести ее до тех пор, пока, наконец, Ваша страна не успокоится и Вы будете в состоянии передать эту власть в руки народа». Я сказал, что моя задача работать вместе с союзными представителями в полном согласии и что я смотрю на настоящую войну, как на продолжение той войны, которая шла в Европе.

В. П. Денике: Не удалось ли Вам выяснить, не были ли оповещены иностранные представители до совершения переворота о готовящемся перевороте?

Адм. Колчак: Я думаю, что это было неожиданно, по крайней мере для Уорда, Гарриса и Реньо. Вслед за посещением этих лиц, о которых я говорил раньше, меня посетили Рихтер и Кошек. Со стороны Кошека отношение было самое милое, любевное, но все чувствовалась какая то неопределенность. Они спросили меня: что Вы предполагаете делать?» Я сказал, что моя задача очень простая, снабжать армию, увеличивать ее и продолжать борьбу, которая ведется. Никаких сложных больших реформ я производить не намерен, т. к. смотрю на власть, как на временную, буду делать только то, что вызывается необходимостью, имея ввиду одну задачу — продолжение борьбы на нашем уральском фронте. Вот вся моя политика, определяемая этим. Стране пужна, во что бы то ни стало, победа

и должны быть приложены все усилия, чтобы достичь этого. Никаких решительно определенных политических идей у меня нет: ни с какими партиями я не пойду, не буду стремиться к восстановлению чего либо старого, а буду стараться создать армию регулярного типа, т. к. считаю, что только такая армия может одерживать победы. Тогда Рихтер задал мне вопрос: «отчего Вы раньше не говорили об этом, почему не спросили раньше нашего мнения?» Я ему довольно резко ответил: «Вам какое дело, я менее всего намерен был спрациваться мнения иностранцев»; п заявил ему: «Ваше мнение совершенно не интересно и не обязательно для нас». Он сказал мне: «мы принимали участие в ведении войны». Я ему ответил: «да, но теперь Вы никакого участия не принимаете; теперь Вы оставляете фронт, почему же Вы хотите, чтобы мы справлялись с Вашим мнением и в особенности теперь, когда Вы оставляете фронт». Таким образом, отношение чехов в лице их представителей было скорее недоверчивым, со стороны Рихтера опо носило как бы характер обиды, что все сделано без их согласия, без предварительных переговоров с ними.

В. П. Денике: Не приходилось ли Вам слышать, что в то время, когда Авксентьев и Зензинов находились в заключении, им через некоторых лиц пред-

лагалось чехами выступление для ликвидации переворота?

Адм. Колчак: Такие разговоры были, но точных данных никаких не было и никаких пагов в этом направлении не предпринималось. Совершенно отридательную позицию занял чешский Национальный Совет. Это было в связи с выступлением в Убе членов Учрепительного Собрания.

А. Н. Алексеевский: В это время было заключено предварительное перемирие с Германией. Таким образом, Германия вышла из войны и устанавливалось общее замирение Европы. Не возникало ли у вас мысли, что и для России нало искать мирного выхода из того положения, которое создалось?

Алм. Колчак: Я об этом не пумал, т. к. видел, что этот мир нас не касается, и считал, что война с Германией продолжается. Я тогда в первое время надеялся, что в случае, если нам удастся одержать известные успехи на фронте, то мы будем приглашены на мирную конференцию, где мы получим право голоса для обсуждения вопроса о мире, т. к. этого не случилось, то я считал, что мы находимся в состоянии войны с Германией. В числе телеграмм, полученных мною, я получил со значительным опозданием и телеграмму из Уфы за подписью 5-6 членов Учредительного Собрания (кажется, там были подписи Нестерова, Девятова). Первая часть телеграммы состояла из ругани: меня называли узурпатором, врагом народа и т. д.: вторая же часть носила более серьезный карактер: там заявлялось, что Комитет членов Учредительного Собрания повернет свои [войска] на Омск и откроет новый фронт внутренний против меня. Насколько первая часть была для меня безразлична, настолько вторая часть носила характер вызова или угрозы. На это надо было как нибудь реагировать, хотя я и получил сведения, что все части Народной армии (я получил приветствия от больmей части) настроены сравнительно спокойно и что ему угрозу вряд ли удастся осуществить. Я, между прочим, получил донесение из Челябинска (это передавалось как слух, и за точность я не могу ручаться, но это было интересно, как характеристика отношения чехов), что, когда случился переворот, будто бы в Уфе состоялось совещание членов Учредительного Собрания, на котором вопрос был поставлен таким образом, что надо соединиться с большевиками и начать общее наступление на Восток. На это будто бы чехи ответили, что если члены Учредительного Собрания войдут в сношения с большевиками, то они их всех перевешают. Чехи в это время были заняты своей эвакуацией с Челябинского фронта и создали там ужасное положение. В Челябинске было забито несколько тысяч вагонов, так что всякое передвижение на этом фронте было чрезвычайно тяжело. Я думаю, что это оказало большое влияние на снабжение армии: не было даже предумышленного задерживания, но в это время почти ничего не могли подавать в западную армию, благодаря забитости Челябинского узла. Когда я получил эту телеграмму, я послал Дитерихсу и Гайде телеграмму, арестовать в Екатеринбурге Чернова, о котором я получил сведения, что он живет в каком то крепком доме, что при нем сто человек охраны, а также арестовать членов Учредительного Собрания. Это было выполнено и Чернов был арестован, но затем Гайда, повидимому, по требованию Национального Совета направил поезд, в котором был Чернов и часть его охраны, которые были арестованы в обстановке сопротивления (была брошена бомба, но, к счастью, убитых не было, были только раненые), почему то через Челябинск и в Челябинске Чернов был освобожден. Так или иначе Чернов попал в Национальный Совет, оттуда он бежал, уехал за фронт и перебрался в Евр. Россию. Кем был освобожден Чернов, не имею точных сведений, но полагаю, что это был Национальный Совет.

К. А. Попов: Известно ли Вам, что при аресте Чернова Екатеринбургской комендатуре было дано распоряжение, чтобы Чернов и его товарищи были лик-

видированы?

Адм. Колчак: Об этом мне не известно и мною таких распоряжений не давалось. Арест производился русскими частями.

К. А. Попов: Известно ли Вам, что Чернов и его товарищи были отбиты всоруженной силой чехов?

Адм. Колчак: О том, что они были отбиты вооруженной силой, я совершенно не знаю. Наоборот, я знаю, что по требованию Национального Совета они были ему переданы.

К. А. Попов: Вооруженным отрядом чехов Чернов и его конвой были от-

биты от русского конвоя, который вел их на расстрел.

Адм. Колчак: Мне это представляется иначе: они были арестованы Гайдой, Чешский же Национальный Совет потребовал, чтобы их доставили в Челябинск, почему Гайда и выполнил его приказание. О том, что было нападение чехов на русский конвой, я совершенно не знаю. Если бы это было, то, вероятно, Гайда сообщил бы мне об этом, между тем, он ничего не сообщал мне. Гайда в это время командовал не только чешскими войсками, но и Екатеринбургской группой, состоящей из русских и чешских войск. Поэтому, он мог отдавать приказания одинаково и русским, и чешским частям. Арест Чернова, насколько я помню, был произведен русскими частями, но распоряжение об аресте было направлено непосредственно Гайде, как старшему начальнику. Насколько я помню, я сделал это распоряжение Гайде и получил ответ, что приказание выполнено. Через несколько дней, видя, что результатов нет, я запросил, где же находится Чернов. Был запрошен Гайда, каким поездом был отправлен Чернов. Гайда ответил, что Чернов такого то числа отправлен в Челябинск. Тогда я приказал запросить Дитерихса, Дитерихс ответил, что Чернова в Челябинске нет. Я считал, что когда поезд с Черновым прибыл в Челябинск, то Чешский Национальный Совет потребовал выдачи Чернова и его освободили.

А. Н. Алексеевский: Вы отдавали определенное приказание арестовать Чернова и отправить его в Омск. Приказание это не было выполнено. Было ли сделано какое нибудь расследование по поводу неисполнения этого приказания? Адм. Колчак: Нет, никакого расследования не было сделано, я считался только с фактами. Потом Гайда говорил мне, что он не мог иначе поступить, что это было требование Национального Совета, которому он до известной степени полчинялся.

А. Н. Алексеевский: Помимо Гайды никаких расследований относительно

ареста и доставки Чернова в Омск Вы не делали?

Адм. Колчак: Нет, не делал. Я был очень удивлен, почему Чернышев направил [Чернов был направлен] через Челябинск, потом выяснилось, что это было требование Национального Совета.

А. Н. Алексеевский: Членов Учредительного Собрания, арестованных в

Уфе, было приказано доставить также в Омск?

Адм. Колчак: Одновременно с первой телеграммой я послал телеграмму Дитерихсу с приказанием арестовать членов Учр. Собр. и доставить в Омск. Когда я получил список арестованных лиц (их было ок. 20 чел.), то оказалось, что там не было ни одного лица, подписавшего телеграмму, за исключением Девятова. Список мне передал конвоирующий офицер.

К. А. Попов: Распоряжение об аресте членов Учредительного Собрания

было сделано по предложению Вологодского?

Адм. Колчак: Было сделано мною совершенно самостоятельно после получения этой телеграммы.

К. А. Попов: В распоряжении комиссии имеется копия телеграммы с надпись «произвести через Верховного Правителя арест членов Учредительного Собрания».

Адм. Колчак: Насколько я помню, это было мое решение, когда я получил эту телеграмму с угрозой открыть фронт против меня. Может быть Вологодский, получив одновременно телеграмму, сделал резолюцию, но во всяком случае, в этом решении Вологодский никакого участия не принимал. Членов Учредительного Собрания было арестовано около 20, и среди них тех лиц, которые подписали телеграмму, не было, за исключением, кажется, Девятова. Просмотревши списки, я вызвал офипера, конвоировавшего их. Кругловского, и сказал, что совершенно не знает [знаю] этих лиц и что в телеграмме они повидимому никакого участия не принимали и даже были, кажется, лица, не принадлежавшие к составу К-та членов Учредительного Собрания, как, например, Фомин. Я спросил, почему их арестовали, мне ответили, что это было приказание местного командования ввиду того, что они действовали против командования и против Верховного Правителя, что местным командованием было приказано арестовать их и отправить в Омск. Таким образом, от этого ареста получалось впечатление весьма неопределенное: тех лиц, которых имелось в виду арестовать, не оказалось. Я вызвал вслед за этим Старынкевича и спросил его - что же делать с этими лицами? Определенных обвинений к этим лицам нет никаких, как же следует в этом случае поступить? Старынкевич говорит: «Нало произвести следствие по этому делу. Затем, помимо вызова, который был брошен членами Учредительного Собрания, есть еще одно очень серьезное обвинение, которое ложится на этот комитет членов Учредительного Собрания в том, что они выпустили огромное количество Уфимских денег, причем эти деньги расходовались, главным образом, на партийную работу. Надо выяснить, какое количество денег они напечатали и куда эти деньги шли». Я сказал: «хорошо, в таком случае возьмите этот вопрос на себя, т. к. мне лично эти липа не нужны». Когда я сказал Кругловскому, что он привез мне совершенно неизвестных лиц, то он сказал, что остальные были предупреждены чехами и скрылись. Я спросил, было ли какое нибудь сопротивление или противодействие обыскам и арестам, которые производились в Уфе со стороны частей Фортунатова? Он сказал, что никакого и скорей было даже оказано содействие. При комитете Учредительного Собрания была охрана человек в 200, они оставались в том же доме, где жили, и когда их окружили и потребовали выдачи оружия, то это было сделано немедленно. Их даже не арестовали, а просто разоружили и отпустили. Они были привезены в Омск приблизительно числа 24—25.

К. А. Попов: Каким образом сложилась их судьба и под чьим давлением?

Ведь вы знаете, что большинство их было расстреляно.

Адм. Колчак: Их было расстреляно 8 или 9 человек. Они были расстреляны во время бывшего в двадцатых числах декабря восстания.

А. Н. Алексеевский: Как отнеслись к перевороту Уральское правительство и другие правительства, существовавшие на Востоке и находившиеся в тер-

риториальной связи с вами, как например, Алаш-Орда и др.?

Адм. Колчак: Они ничем не заявляли о себе и в первые дни о них ничего не было известно. Ни от Алаш-Орды, ни от Уральского правительства не постушило никаких заявлений.

К. А. Попов: Известно ли Вам, что одновременно с членами Учредительного Собрания были арестованы представители Уральской власти, напр., Кириенко в Челябинске?

Адм. Колчак: Кириенко был доставлен вместе с остальными в Омек и арестован был, вероятно, местным начальником гарнизона. Также был арестован редактор местной газеты Маевский [и] отправлен в Омек.

К. А. Попов: В это время не отдавалось ли вами определенных указаний об аресте членов Учредительного Собрания и в смысле репрессий вообще в отношении активных членов партии с. р.?

Адм. Колчак: Нет, таких определенных указаний я не давал, я только посылал телеграмму Дитерихсу и Ханжину, чтобы они приняли все меры для борьбы с пропагандой на фронте.

А. Н. Алексеевский: В числе деятелей этого времени была целая группа, представлявшая правительство Урала. В связи с ними находилась Ек. Брешко-Брешковская, которая до известной степени была тоже выслана из России.

Адм. Колчак: Она уехала, вероятно, раньше, до меня, т. к. я не слышал ни одного слова о ней.

А. Н. Алексеевский: Она прибыла почти в одно время с вами во Владивосток, как член Учредительного Собрания.

Адм. Колчак: Я ничего о ней не слышал и считал ее находящейся вне России.

К. А. Попов: Вам было известно, что такие представители партийных течений, как Брешко-Брешковская, должны были скрываться и перейти на нелегальное положение?

Адм. Колчак: Я не могу ничего сказать, т. к. я о ней не слышал и не знал, она находится в Сибири. От Уральского Правительства я ничего не получал и никаких распоряжений в этом направлении не делал. Имел место только единственный отклик и то не членов уральского правительства, а каких то общественных деятелей. Когда в феврале месяце они были арестованы, я приказал их освоболить.

К. А. Попов: Таким образом, этим арестом Вы считали ликвидированным вопрос относительно членов Учредительного Собрания?

Адм. Колчак: Да, считал совершенно ликвидированным.

А. Н. Алексеевский: Продолжайте ваш рассказ о событиях, происходивших в Омске. Какие перемены Вы находили нужным сделать в системе управления страной?

Адм. Колчак: Первый период, как Вы увидите, я был лишен возможности заниматься этпи делом. Главный вопрос, который занимал меня в это время, была подготовка и обеспечение Пермской операции, которая была сообщена мне Гайдой, когда я виделся с ним. Она требовала быстрой подачи известного контингента комплектования из центральной Сибири. Это было связано с величайшими затруднениями в смысле снабжения, обмундирования и т. д. Это была главная моя задача и я в это время употреблял все усилия на то, чтобы ее обеспечить. По этому поводу мне пришлось войти в связь и контакт с ген. Ноксом, который находился во Владивостоке; я ему послал телеграмму о том, что в первую очередь необходимо выслать на Урал патроны и снабжение в Екатеринбургскую армию срочным порядком, так как во всем этом чувствуется громадный недостаток; я запросил его, в каком положении нахолится полвоз боевых припасов. о которых Нокс писал, что они будут доставлены, и в это время шло очень быстрое и непрерывное сношение с Владивостоком. Вслед за тем, когда был обнародован приказ о преданип суду Волкова, Катанаева и Красильникова, Семенов, до сих пор молчавший, реагировал на этот вопрос телеграммой, направленной непосредственно ко мне, в которой он заявлял, что он требует выдачи этих лиц к себе, что он считает, что предавать их суду я не имею права, что деятельность этих лиц может быть судима только впоследствии и что он требует их выдать в его распоряжение. На нее я, конечно, не ответил; я отправил ее в Штаб и сказал, что не стоит отвечать на нее. Вслед за тем вечером, в то время, когда мы потребовали прямой провод во Владивосток для переговоров с Йоксом, мне доложили, что прямого провода нет, что Чита прервала сообщение. Я предложил Начальнику Штаба выяснить этот вопрос. На это мне ответили совершенно неопределенно, говорилп, что никакого перерыва нет, а всетаки мы не можем получить Владивосток и ясно, что перерыв находится в Чите. Тогда я, чтобы что нибудь делать, приказал зашифровать телеграмму и послать окружным путем, была возможность еще через Монголию послать во Владивосток с перечислением> с требованием получить все, что нужно для фронта, но все же я приказал попытаться вызвать Владивосток, потому что такие шифрованные телеграммы не заменяют переговоров по прямому проводу. Затем я получил известие, которое показало, что это было недоразумение, и [но] это на меня произвело впечатление чрезвычайно серьезное: это была первая угроза транспорту с оружием, обувью н т. д., задержанному где то на Забайкальской железной дороге. Впоследствии оказалось, что это не было предумышленной задержкой, а задержка благодаря непорядкам на линии, а мне доложили это так, что я поставил это в связь с перерывом сообщения и решил, что дело становится очень серьезным, что Семенов уже задерживает не только связь, но задерживает п доставку запасов. Я просил Лебедева, который вступпл в должность Начальника Штаба, вызвать по прямому проводу или Семенова, или его Начальника Штаба и окончательно выяснить вопрос, делается ли это умышленно или нет, и если это делается не умышленно, то я прошу содействия и облегчить мне возможность сношения и протолкнуть вне очереди поезда с припасами и предметами снабжения для фронта. Лебедев получил такой ответ, что они просто не желают разговаривать. Тогда я, обдумавши этот вопрос и пользуясь тем, что Волкова я послал в Иркутск, я решил

поручить Волкову организовать отряд здесь в Иркутске и двинуться на Забайкальскую ж. д. для того, чтобы обеспечить нам провоз наших грузов. — Словом. создался целый конфликт. В отношении Семенова я тогла издал приказ: 4 — или — 5 дней задерживается связь с Владивостоком, задерживается перевоз боевых припасов, я считаю это актом предательства по отношению к армии со стороны Семенова и отрешаю его от должности. Это был приказ, который знаменовал собою перерыв всяких сношений с Семеновым. Насколько я был прав, трудно сказать, но я рисую вам ту обстановку и те мотивы, по которым я тогда действовал. В ответ на это не последовало ничего, но иностранные представители, которые тоже были оповещены об этой истории, спросили, что я намерен делать. Я сказал, что такие случаи надо решать с оружием, я постараюсь собрать войска и двинуть их для того, чтобы обеспечить Забайкальскую ж. д. и продвинуть по ней грузы. Насколько это мне удастся, я не знал, но во всяком случае у меня другого выхода не было, потому что я пытался войти в соглашение, но из этого ровно ничего не вышло. Об этом событии стало известно Ноксу и Жаннену, который в это время приехал во Владивосток и был на пути к Омску. Из Читы я получил предложение от ген. Жаннена подойти к прямому проводу, что я и сделал, при чем он сообщил мне, что положение чрезвычайно осложняется в Забайкалье, и что он считает долгом мне сообщить следующее: командующий японской дивизией... заявил, что он не допустит никаких вооруженных действий на ж. д. линии и что в случае, если я попробую ввести войска в Забайкалье, то японские войска вынуждены будут выступить против них. Почему это сделали я хорошо не знаю, но он действительно вызывал меня к прямому проводу и сказал, что он рекомендует мне быть очень осторожным, более спокойным и надеется, что этот конфликт может разрешиться благополучным путем, и что решение его вооруженной силой является совершенно невозможным. Тогда я оставил это распоряжение. Японцы сообщили, что они берут на себя гарантию, что связь будет действовать и что движение на линии ж. д. прекращаться не будет. Это мне в тот момент разрешало то сомнение и то затруднительное положение, в котором я находился в отношении доставки на фронт предметов снабжения, и я подчинился тому положению, разрешить которое я своими средствами иначе не мог.

А. Н. Алексеевский: Вы, значит, понимали, что за Семеновым стоят японцы? Адм. Колчак: Раз они заявляют, что они со своими войсками выступят, то я своими жалкими средствами что же мог сделать? Я примирыся с этим, как с временным явлением, падеясь, что я со временем разрешу этот вопрос. В это время центр тяжести моей деятельности лежал в Пермской операции и я стремился всеми силами ее обеспечить. И действительно связь после этого восстановилась, грузы, хотя с некоторым опозданием, все же были доставлены и с этой стороны подготовительная работа этой операции шла и это меня до известной степени устраивало.

А. Н. Алексеевский: А Вашего приказа о лишении Семенова должностей Вы не отменяли?

Адм. Колчак: Нет, не отменял; я отменил его после следственной комиссии, когда Каганаев вернулся и, производя расследование, сказал, что факта и намерения со стороны Семенова прервать связь и доставлять на фронт не было и что все это было помимо его. Затем все время у меня уходило на работу в Ставке и в заседаниях Экономического Совещания, крупными же делами общегражданского порядка мне почти не приходилось заниматься. Я делал об'езд войск Омского гариизона и убедился в чрезвъчайно положительном и сердечном отноше-

нии со стороны Омского гарнизона и казаков ко мне, также со стороны офицеров и команды. В середине декабря был случай, который в дальнейшем в вначительной степени повлиял на мою работу. 9-го декабря нов. ст. был Георгиевский парад — я не имел никогда теплого пальто и всегда ходил в солдатской шинели после парада я об'езжал войска и в результате, так как я легко был олет, заболел воспалением легких. Почти неделю я держался и продолжал ездить на службу, еще не знал хорошо своей болезни, так как я болеть не мог и должен был продолжать работу, и только 15-го числа, когда я перебрался на квартиру в дом Батюшкина, был консилиум докторов, которые потребовали, чтобы я дег в постель. У меня сделалась запущенная тяжелая форма воспаления легких, так как я однажды уже болел воспалением легких, когда был на Востоке. Эта болезнь прервала мою возможность ездить в Штаб, в Совет Министров и т. д., но я все время старадся принимать всех, кто имел ко мне нужду, и просил только Волкова, что если нет особенно срочных вопросов, то чтобы меня не занимать, что же касается фронта, то я два раза в день принимал доклады Лебедева о положении на фронте, принимал иностранцев, которые ко мне являлись. В некоторых случаях я даже пытался одеваться, выходил и снова ложился в постель. Болезнь моя очень сильно повлияла на события, потому что я в это время не мог заниматься, я не был вполне в курсе всех дел, мне пришлось прекратить занятия в Экономическом Совещании. Первый мой выход из квартиры был день возобновления деятельности Сената в феврале месяце, - я болел шесть недель.

А. Н. Алексеевский: Значит, этот период времени с половины января декабря] и до конца [начала] февраля управление гражданской стороною госудаюственной жизни лежало на Совете Министров?

Адм. Колчак: Да, конечно, я не мог в это время входить в дела каждого, как следовало бы, и принимал только экстренные доклады. Единственно, что я не оставлял, как бы плохо мне ни было, это распоряжений о фронте, за исключением лишь нескольких дней, когда у меня была такая высокая температура, и такие боли, что я дышать не мог.

А. Н. Алексеевский: Во время Вашей болезни произошло известное выступление в Омске, как Вы отнеслись к нему?

Адм. Колчак: Приблизительно около [в] 20-х числах, Лебедев мне сообщил, что имеется агентурное добытое контр-разведкой сведение, что в Омске готовится выступление ж. д. рабочих на линии ж. д., что ожидается забастовка на линии ж. д. и т. д., что все это идет под лозунгом советской власти, но он большого значения не придает, что в Омске находится достаточное количество войск, что гарнизон вполне надежный и вряд ли может быть какое нибудь выступление.

А. Н. Алексеевский: Никаких особых указаний Вы по этому поводу ему не павали?

Адм. Колчак: Нет, все делалось автоматически. На случай тревоги раз навестда было составлено расписание войск, где какие части находятся, город был разбит на районы, все было принято во внимание, никаких неожиданностей быть не могло и мие не приходилось давать указаний. Накануне выступления, вечером, мне было сообщено Лебедевым по телефону или, вернее, утром следующего дня, что накануне был арестован Штаб большевиков в числе 20 человек, — это было за сутки до выступления. Лебедев сказал: «я считаю все это достаточным для того, чтобы все было исчерпано и выступления не будет».

Председатель К. А. Попов: Что он доложил относительно судьбы арестованного Штаба?

Адм. Колчак: Он сообщил только, что они арестованы.

Председатель К. А. Попов: А не сообщал ли он, что на месте были расстрелы?

Адм. Колчак: Они были расстреляны на второй день после суда.

Председатель К. А. Понов: Определенно известно из всего делопроизводства и всех данных пог. Омску, что весь Штаб был расстрелян при самом аресте на месте, часть его успела скрыться.

Адм. Колчак: Я помню, они были расстреляны в день восстания.

Председатель: Самый арест был произведен в ту же ночь, когда было восстание?

Адм. Колчак: Никак нет, я знаю, что они были арестованы по крайней мере за сутки до восстания, так что я думаю, что это сведение не верное. Я твердо помню, что арест Штаба был произведен гораздо раньше. В тот день, когда все было совершенно спокойно, там велось дознание, затем последовал день, который никаких решительно больше новостей не принес. Затем ночью в день восстания меня разбудил мой дежурный ад'ютант, около пяти часов утра, заявив мен, что в городе происходят выступления красных, что заягля восставщими тюрьма и освобождены все находящиеся в тюрьме арестованные, но что в самом городе спокойно, пока идет только редкая ружейная стрельба, на окраинах. На вокзале все спокойно. Затем он мне доложил, что по тревоге войска заняли свои места и по расписанию ко мне должна прибыть сотня казаков.

Председатель: Вы распорядились, чтобы Вам была дана охрана?

Адм. Колчак: Нет, я не распоряжался, а согласно расписанию, выработанному Командующим войсками, Матковским и Начальником Штаба, на случай боевой тревоги должна была прибыть ко мне сотня казаков. Он сказал, что Начальник Штаба еще сообщит подробности по телефону и просит меня не беспокопться.

А. Н. Алексеевский: Когда Вы узнали о восстании, какие меры были приняты в течение самого восстания и до его ликвидации?

Адм. Колчак: Вслед за тем Лебедев сообщил мне по телефону следующее: в городе восстания никакого нет, кроме нападения на тюрьму никаких других действий со стороны повстанцев не было, были отдельные столкновения на окраинах города, но на вокзале все спокойно и благополучно, а что центр тяжести перенесся на Куломзино, где, повидимому, повстанцы концентрируются, где они действуют главными силами, что туда уже отправлены казачьи части, нехотная артиллерия и чехи также будто бы действуют. Тогда я был довольно спокоен по поводу того, что в Омске ничего не будет. Затем я спросил, есть ли связь с армией, на что он ответил, что связь прервана в Куломзине, но что он надеется, что она скоро будет восстановлена. Когда рассвело, часов около 10 утра я приказал отпустить казаков домой, потому что в городе было совершенно спокойно, мне достаточно было обычного караула и просил приехать Лебедева ко мне. Лебедев прибыл ко мне часов в 11 с докладом, что благодаря аресту этого Штаба, в Омске выступление не удалось, что все переносится в Куломзино, там идет стрельба, у восставших имеются пулеметы, но артиллерии нет, сейчас должна туда подойти из города артиллерия и он надестся ликвидировать это восстание. Затем Лебедев мне доложил, что вся тюрьма разбежалась, но что приняты меры, поставлены патрули на все дороги и бежавших удается задержать. Я спросил: «члены Учредительного Собрания тоже разбежались?» Он сказал: «Да, разбежались». Затем он мне заявил, что сеголня вечером полжен начать функционировать полевой суд по назначению Командующего войсками и что город об'явлен

на осадном положении. Матковский, кажется, утром тоже был и то же доложил, что все спокойно в городе, никаких столкновений нет, что ночью было несколько столкновений небольших, серьезного же ничего не было, что центр тяжести перенесен в Куломзино. Действительно, вечером я получил извещение о том, что Куломзино охвачено со всех сторон войсками и что часть мятежников бежала. Бой был довольно упорный, с нашей стороны есть не большие потери, но что сейчас в Куломзине все спокойно и сейчас будет восстановлено сообщение с фронтом. Затем вечером мне была сообщена телеграмма от Гайлы о том, нужна ли какая нибудь помощь, двинуть ли войска, что у него чуть ли не готовы к посадке два полка, которые он немедленно, если потребуется, пришлет в Омск. Я ответил: пожалуйста, никого не присылайте с фронта, никаких частей не снимайте, чтобы отнюдь не нарушать плана военных работ, которые ведутся на фронте, что здесь все спокойно и все ликвидировано. Затем, мне кажется, что в тот же вечер, часов в 9 или 10 примерно, я получил совершенно неожиданно для меня записку от Вологодского, который сообщал, что предаются военно-полевому суду члены Учредительного Собрания, которые никакой связи с восстанием не имели, а просто находились в тюрьме и были освобождены, и что он просит моего распоряжения о том, чтобы их суду не предавать. Я потребовал сейчас бланк и написал на нем, что члены Учредительного Собрания суду не подлежат и без моего ведома никакому суду их не предавать. Затем меня немножко удивило одно обстоятельство: как мне доложили, что никого из членов Учредительного Собрания нет, что они все разбежались, а потом, вдруг, они почему то предаются полевому суду. Я, конечно, не мог быть в курсе дела тогла, вообще, и только потом я узнал, что они добровольно явились, т. е. часть из них сама пришла. Свою записку я приказал отправить срочно Начальнику гарнизона, потому что полевой суд был при Начальнике гарнизона назначен Матковский [м]. Начальником гарнизона был генерал-майор Бржозовский. Это было уже довольно поздно вечером, часов в 10-11, и после этого всю ночь меня никто не беспокоил и никаких сведений я не получал. Мне было довольно скверно в это время, меня старались не беспоконть. Затем на утро, часов, вероятно, около 10, ко мне приехал Вологодский, Тельберг и Старынкевич и просили принять их срочно по одному очень важному обстоятельству, и вслед за тем мне пришла от Бржозовского записка с перечислением арестованных членов Учред. Собр., что приказание выполнено и вот список член. Учр. Собр. находящихся в тюрьме, которые суду полевому не предаются. Меня поразило, что список этот был очень мал, около половины. Затем было указано, что неизвестно, где некоторые находятся. Вологодский меня спросил: «Вы знаете, что часть чл. Учр. Собр. вчера вечером расстреляны? Вы получили мою записку?» «Да, говорю я, и сейчас сделал распоряжение, чтобы их никакому суду не предавать и чтобы без моего разрешения ничего с ними не делать». — «Так вот я Вам должен сообщить об этом ужасном случае; кто это сделал, по чьему распоряжению, нам пока ничего не известно, но они ночью были кем то расстреляны и их тела найдены где то около Иртыша, кажется, 8 чел.»

А. Н. Алексеевский: А что Вы сделали для выяснения этого дела?

Адм. Колчак: Я призвал дежурного ад'ютанта и приказал ему вызвать к себе Главного Военного Прокурора, полковника Кузненова. Я попросил их подождать до его прибытия и попросыл Вологодского: «Выслушайте Вы, Петр Васильевич, его доклад, мне говорить трудно и затем пусть приступят сейчас же к расследованию, кто виноват, по чьему приказанию и при каких обстоятельствах поизвошлю это событие».

А. Н. Алексеевский: Что же дало расследование?

Адм. Колчак: Я помню короткий разговор и помню, какое впечатление на меня произвело это событие, которое[м] я тогда высказал[ся] Вологодскому, Тельергу и Кузнецову. Я говорил, что этот акт направлен персонально против меня с целью дискредитировать мою власть в глазах иностранцев, которые относились ко мне чрезвычайно благожелательно. Затем я не мог не поставить в связь это событие с тем обстоятельством, что за несколько дней перед этим выступлением у меня была депутация представителей социалистических партий—я с с инми, конечно, не мог беседовать, но я заставил себя одеться, вышел к ним—они меня приветствовали и сказали, что поскольку я буду держаться того пути, который я высказал в своих речах и декларациях, то я могу расчитывать на их полную поддержку.

В. П. Денике: Эта депутация не социалистических политических партий, а блок 14-ти, куда вошли социалистическая партия «Единство», кооператоры и т. д.

Анм. Колчак: Да, именно это. Это было мое первое впечатление и это мне представлялось совершенно бессмысленным и не имеющим связи с этим восстанием, тем более, что я Старынкевичу раньше говорил, чего Вы их держите, у меня нет в отношении их никаких обвинений, я ничего им не пред'являю, все это люди, не имеющие никакого общественного значения, и держать их в тюрьме, это только занимать место и их свободно можно бы всех отпустить, взяв от них подписку, чтобы они не вели борьбу против меня и жили, где угодно, а следствие о них можно вести, не держа их в тюрьме. Старынкевич имел в виду какие то формальности, которые несколько задержали, и они должны были быть выпущены, так что [как] против них со стороны властей военных и гражданских никаких обвинений решительно не было и такой акт я мог рассматривать скорее с той точки зрения, о которой я говорил, и в ответ на ту депутацию, которая была у меня за несколько дней до этого. Поручивши это дело Кузнецову, я отпустил его. Когда приехал Лебедев на очередной доклад, то оказалось, что для него это тоже было новостью. Он говорил, что их не по суду расстреляли, а их повели в суд, суд их будто бы не признал подсудными, согласно тому, что они никакого отношения к восстанию не имели, и был приказ отправить их обратно в тюрьму, но по дороге конвоирующими офицерами они были расстреляны. Я спросил, выяснено ли, кто были эти конвоирующие офицеры и где они находятся сейчас. Я сказал, что я передал дело Кузнецову и прошу ему оказать всякую помощь, для того, чтобы выяснить, кем это было сделано, потому что, очевидно, какие то причины были для того, чтобы это сделать. В дальнейшем, я более не давал распоряжений, и от Кузнецова через несколько времени я узнал фамилию офицера Барташевского, который конвоировал, привел в полевой суд, что в полевом суде их отказались судить. Тогда было приказано конвоировать обратно и на этом обратном пути они были расстреляны и что будто бы Барташевский мотивировал этот расстрел их попыткой бежать, но я отлично знал, что всегда выставляется эта причина. На вопрос, арестованы ли эти офицеры, он сказал, что Барташевский уехал вместе с частью конвоя и что только один или два солдата этого конвоя были задержаны и опрошены. Помнится мне, что Кузнецову я говорил, что мне дело представляется не в Барташевском; я считаю, что это дело глубже; о всех подробностях мне значительно позже докладывали, а это было первое впечатление, какое у меня осталось. Впоследствии Кузненов и сенатор Висковатов, который производил расследование, мне дали другие сведения. Было ясно, что это только исполнители, но важно узнать, по чьему приказанию и с какими целями это было сделано.

Я тогда сказал Кузнецову: «Главная Ваша задача, это узнать, кто был автором, потому что это идет не от Лебедева — я убежден, что это для него было неожиданностью — (не) от Матковского таких приказаний исходить не могло, а начальник гарнизона Бржозовский получих мое распоряжение и, следовательно, к суду никак их предавать не мог, что, повидимому, какая то произошла задержка. Когда было совершение этого акта, я сказать сейчас не могу.

А. Н. Алексеевский: А в дальнейшем Вы выяснили, какие меры вами [ими]

были приняты к тому, чтобы были разысканы виновные?

Адм. Колчак: Все это дело велось военным прокурором, я в это дело не вмешивался, я его периодически спрашивал, в каком положении дело, он говорил, что оно ведется обычным судебным порядком.

А. Н. Алексеевский: К чему пришло военно-судебное следствие?

Адм. Колчак: Кузнецову так и не удалось выяснить. Он выяснил факт и лиц, которые участвовали в этом деле, но выяснить, кем была поставлена эта задача, от кого происходило это распоряжение, уставовить не удалось. Тогда я решил передать это дело в руки сенатора специалиста и просил его произвести самое расследование. Это было в феврале месяце, следствие военное столь не совершенное, так медленно тянется, что я считал, что они просто не могут, как следует, разобраться.

Председатель: Упоминали ли Вам фамилию Рубцова?

Адм. Колчак: Я знаю, что Рубцов принимал какое то участие в исполнении приговоров суда.

Председатель: Из делопроизводства Совета министров по поводу этого расстрела и из докладов Кузнецова с совершенной ясностью и определенностью выясняется, что Рубцов, пришедши в тюрьму, потребовал меня, Девятова и еще кого-то. Я был болен сыпным тифом, администрация тюрьмы отказалась меня выдать, а сами офицеры не решались, очевидно, в сыпной барак идти, Девятов был суже уведен тогда, так как они взяли его Девятова и Кириенко. Затем появился Барташевский, потребовал меня, Девятова и Кириенко, я на его требование выдан не был, и Рубцов оставил расписку, что он получил Кириенко и Девятова, — об этой записке говорится в докладе Коршунова и Кузнецова. Тем не менее никаких мер по отношению к нему не было принято.

Адм. Колчак: Рубцов был в тюрьме для исполнения приговора, кажется,

но участия в убийстве членов Учр. Собр. он не принимал.

Председатель: Это по документам: он не исполнял приговора, потому что приговора тогда не было, он явился с определенным требованием трех лиц, Девятова, Кирпенко и меня, сюда была присоединена находящаяся партия в 45 рабочи, все они в загородной роще были расстреляны, а Баргашевский увел остальных.

Адм. Колчак: Против Рубцова обвинения в расстреле не было, а было об-

винение в отношении Барташевского.

Председатель: Что касается Барташевского, то после того как Кириенко и Девятов были уведены, он выбрал 8 чел., не подлежавших военно-полевому суду, и тут же по данным дознания Кузнецова были выданы еще 5 чел., осужденных к бесерочной каторге, и они все были расстреляны на берегу Иртыша. Это дело подтвердилось чревычайной стедственной комиссией. Барташевский почему то был освобожден, как благонадежный человек, под надзор Красильникова.

Адм. Колчак: Ведь неизвестно, где он был.

Председатель: Барташевский сидел два месяца в тюрьме и освобожден, как благонадежное лицо.

Алм. Колчак: Мне это неизвестно.

Председатель: Как Вы, как Верховный Правитель, считающий это актом, направленным лично против Вас, не поинтересовались судьбою фактического выповника?

Адм. Колчак: Барташевский бежал, о его аресте мне ничего не известно. Председатель: Было еще 6 офицеров этого конвои из отряда Красильникова, фамилии их найдены следственной чрезвычайной комиссией и никто не был арестован.

Адм. Колчак: Мне сообщили, что Барташевский бежал, против Рубцова в то время никаких обвинений в убийстве не было, а Кузнецов говорил, что он не расстреливал никого из членов Учредительного Собрания и против него никаких обвинений не было.

Председатель: Девятов и Кириенко им расстреляны, это точно устано-

влено данными Кузнецова.

Адм. Колчак: Да, это возможно, потому что это единственный материал. А. Н. Алексеевский: Сенаторское расследование даже не обнаружило влохновителей.

Председатель: Знастели вы, что Рубцов и Барташевский ссылались на личное Ваше распоряжение?

Алм. Колчак: Да, Кузнецов мне об этом докладывал.

Председатель: Разрешите занести в протокол, что Вам это известно было от Кузнецова.

Адм. Колчак: Я, конечно, таких распоряжений не мог давать.

Председатель: О роли Рубцова Вы ничего не знали?

Адм. Колчак: Потом из следствия Кузнецова, в первые дни выяснилось, что этот акт был выполнен Барташевским.

В. П. Денике: А Вы знали об участии в расстреле данных лиц Рубцова? Адм. Колчак: Нет, я считаю, что это дело Барташевского и что Рубцов в этом расстреле не участвовал. Потом я узнал, что и Рубцов и Барташевский фигурируют в этом деле.

В. П. Денике: Но вы сейчас изволили сказать, что вы о Рубцове ничего

не знали.

Адм. Колчак: Я докладывал хронологически, как это дело мне представлялось, а следственный материал мне известен, как и вам.

Председатель: А что Барташевский был арестован, вы знаете?

Адм. Колчак: He[т], я считал, что он скрылся и уехал куда нибудь на фронт и достать его невозможно.

Председатель: Но в то же время вы говорите, что он пробрадся на фронт; как же он мог скрыться?

Алм. Колчак: Ла. в первый день.

Председатель: Вы сказали, что он скрылся и не мог быть допрошен.

Адм. Колчак: Нет, он был допрошен, а потом скрылся.

Председатель: Почему он не был арестован при допросе?

Алм. Колчак: Кузнецов мне об этом ничего не говорил. Может быть, он сделал такое распоряжение. Вы, может быть, помните, когда это было.

Председатель: Я с делом Барташевского знакомился в делах Омской тюркмы. Затем о Барташевском было постановление Чрезвычайной Комиссии о предании его суду, а потом заключение той же комиссии об его освобождении, как человека благопадежного, под надзор. Это была комиссия Висковатова.

А. Н. Алексеевский: А вам было известно, к чьему отряду принадлежат Барташевский и Рубцов?

Адм. Колчак: Да, мне Кузнецов докладывал тогда. Все это следствие было

мне доложено.

А. Н. Алексеевский: Раз вы назначили главного военного прокурора для расследования, вы видели в этом преступление, но это преступление должно было в известной степени бросить подозрение и на прямых начальников этих двух лиц, — не возникало ли у вас сомнений по отношению начальников этих двух офицеров?

Адм. Колчак: Откровенно сказать, мне в этот период трудно вспомнить, как возникало подозрение. У меня была высокая температура, я был болен и еле дышал, и мне в это время входить в эти тонкости и разговаривать было трудно. Я тогда говорить не мог, а только выслушивал доклады и мне было терудно. Я тогда говорить не мог, а только выслушивал доклады и мне было очень тяжело вдаваться в такие тонкости. Мое мнение и убеждение было такое, что это был акт, направленный против меня, совершенный такими кругами, которые меня начали обвинять в том, что я вхожу в соглащение с социалистическими группами. Я считал, что это было сделано для дискредитирования моей власти перед иностранцами, и перед теми кругами, которые мне незадолго до этого выражали и обещали помощь.

Председатель: Вы говорите, что Барташевский был допрошен и после допроса скрылся. Почему же он тогда не был после допроса арестован, Вы не знаете? Вы споашивали Куанецова, почему его не арестовали?

Адм. Колчак: Может быть, и спрашивал, я не помню.

Председатель: Вы не придали значения тому, что он не был арестован. Вы говорите, что не знаете, почему он не был арестован, — Вы не поставили в вину Кузнецову это попустительство к явному разбою и убийству?

Адм. Колчак: Может быть, Кузнецов это и сделал, но каким образом он

удрал, я не знаю.

В. П. Денике: Какие личные распоряжения в расследовании дела Вами делались? Вам делались доклады, мы внаем, что было поручение Кузнецову и Висковатову производить дознание, а кроме этого делались какие нибудь распоряжения?

Адм. Колчак: Нет, я это дело передал оффициальным лицам.

В. П. Денике: Может быть, Вы не помните освобождение из под стражи такого лица, которое прошло в порядке организационной работы и никаких докладов об аресте и освобождении вам не делались?

Адм. Колчак: Не делались.

В. П. Денике: Вы не предполагали, что наиболее важные акты этого следствия производились с вашей санкции?

Адм. Колчак: Нет, я не мог взять на себя.

Председатель: Поручивши это дело Чрезвычайной Комиссии, интересовались ли вы его дальнейшим ходом?

Адм. Колчак: Висковатов мне несколько раз докладывал, когда находил это нужным. Поручивши Висковатову это дело, я совсем о нем забыл, и я был уволен [уверен], что больше я ничего не могу сделать.

А. Й. Алексеевский: Вы находили, что этот акт совершен с целью дискредитровать Вас, и Вы находили, что это исходит от тех кругов, которые не желали вашего сближения с социалистическими течениями?

Адм. Колчак: Да, я так себе об'яснял.

А. Н. Алексеевский: В числе лиц и групп, которые вас окружали, Вы легко могли разобраться, от каких именно групп и лиц это должно было итти?

Адм. Колчак: Это довольно трудно мне было сказать.

А. Н. Алексеевский: Выражаясь принятой терминологией, крайне правые реакционные элементы были определенно известны. Например, Красильникова Вы не могли смешать с Каппелем?

Адм. Колчак: Обвинять Красильникова, зная его отношение ко мне, я не мог[; я не мог] подозревать, чтобы Красильников мог сделать этот акт, направленный против меня.

Председатель: Каких виновников этого расстрела выяснила работа Чрезвычайной Следственной Комиссии.

Адм. Колчак: Она подтвердила эти два лица, того же Барташевского и Рубцова, но о лицах выше стоящих Висковатов не мог найти никаких следов.

Председатель: Вы судили по докладам Висковатова, а сами с делом не знакомились?

Адм. Колчак: Нет, я считал Барташевского исполнителем, он меня мало интересовал, я считал, что он действует по чьему то распоряжению, а кто был вдохновителем или организатором этого дела, я не знаю.

В. П. Денике: Может быть, у Вас в конце концов сложилось впечатление, почему это дело не осталось раскрытым до конца и истинные виновники не понесли никакой кары? Чем Вы это об'яснили?

Алм, Колчак: Я об'яснил это всем тем судебным аппаратом, который был у меня в распоряжении, который по массе аналогичных других дел, которые я поручал для расследования по вопросам злоупотребления всяких интендантских поставок, я никогда не мог добиться от своего суда и следственной [власти] каких нибудь определенных результатов. Все время суд и следственная власть задавались широкими задачами, распутать и раскрыть данное преступление во всем его об'еме и в конце концов из этого ничего не выходило. Это есть недостаток организации нашей судебной власти. На это жаловался и Кузнецов, что все стараются не давать определенных ответов, стараются дело затруднить, и к нему [кому] он не [ни] обращался, ей [он] не мог добиться совершенно определенных и ясных ответов на все те вопросы, которые он ставил. Он сам говорил, что чрезвычайно трудно было это дело расследовать в виду острого противодействия со стороны всех прикосновенных лиц, которых он спрашивал и которые выясняли этот вопрос. Целый ряд интендантских вопросов у меня были на фронте и в Омске, и в попытке захватить виновных в спекуляции я всегда был бессилен, раз я обращался к легальной судебной власти. Это была одна из тяжелых сторон управления, потому что наладить судебный аппарат было совершенно невозможно. Раз я становился на точку зрения юридическую, призывал юристов и поручал им это дело вести, оно не давало результатов.

Председатель: Почему не был арестован Рубцов, Вы тоже не знаете?

Адм. Колчак: Я не помню, потому что в тот период, когда велось следствие, я передал это дело определенному лицу и не вмешивался в его распоряжения: это дело следствия, а я сам не давал каких либо распоряжений по этому поводу. Таким [каким] образом я мог приказать следователю арестовать то или иное лицо.[?]

Председатель: Известно ли Вам, что при этом убийстве чл. Учр. Собр. были убиты ряд лиц других, таким же порядком без суда и следствия, не являющихся членами Учред. Собр.?

Адм. Колчак: Я знал этот список, который мне был представлен, я помню Маевского и Фомина.

Председатель: Расстрелы на Куломзино производились по чьей инициативе? Адм. Колчак: Полевым судом, который был назначен после занятия Куломзино. Председатель: Обстановка этого суда Вам известна и известно ли Вам, что по существу никакого суда не было?

Адм. Колчак: Я знал, что это полевой суд, который назначался Начальником по подавлению восстания.

Председатель: Значит, так: собрались три офицера и расстреливали. Велось какое нибудь делопроизводство?

Адм. Колчак: Действовал полевой суд.

Председатель: Полевой суд требует тоже формального производства. Известно ли Вам, что это производство производилось, или вы сами, как Верховное Правительство, не интересовались этим? Вы, как Верховный Правитель, должны были знать, что на самом деле никаких судов не происходило, что сидели дватри офицера, приводилось по 50 чел. и расстреливалось. Конечно, этих сведений у вас не было?

Адм. Колчак: Таких сведений у меня не было, я считал, что полевой суд

действует так, как вообще действует полевой суд во время восстаний.

Председатель: Это знал весь город. А после этого вы узнали. Адм. Колчак: Я знаю, что собирался военно-полевой суд, который разбирал вопрос о причастности тех или иных лиц, и когда этот суд собирался, он выносил приговоры.

Председатель: Как вы себе представляете приговор, как применялись эти

военные суды?

Адм. Колчак: Если повстанцы были захвачены с оружием в руках, то они подлежат полевому суду.

Председатель: Значит, написано, что такие то и такие то лица принадлежат военно-полевому суду. Вам докладывали об этом делопроизводстве, существует ли оно, сохранилось ли оно где ньбудь?

Адм. Колчак: Я его не спрашивал.

Председатель: Вы не интересовались?

Адм. Колчак: В первый период я не мог интересоваться.

Председатель: А сколько человек было расстреляно в Куломзине?

Адм. Колчак: Человек 70 или 80.

В. П. Денике: А не было ли вам известно, что в Куломзине практиковалась массовал порка?

Адм. Колчак: Про порку я ничего не знал, и вообще, я всегда запрещал какие бы то ни было телесные наказания, следовательно, я не мог даже подразумевать, что порка могла где нибудь существовать, а там, где мне это становилось известным, я предавал суду, смещал, т. е. действовал карательным образом.

Председатель: Известно ли вам, что лица, «за) которые арестовывались в связи с восстанием в декабре, впоследствии подвергались истязаниям в контр-разведке, и какой характер носили эти истязания? Что принималось военными властями и вами, Верховным Правителем, против этих истязаний?

Адм. Колчак: Мне никто этого не докладывал и я считаю, что их не было. Председатель: Я сам видел людей, отправленных в Александровскую тюрьму, которые были буквально сплошь покрыты ранами и истерзаны шомполами, это Вам известно?

Адм. Колчак: Нет, мне никогда не докладывали; если такие вещи делались известными, то виновные наказывались.

Председатель: Известно ли Вам, что это делалось при Ставке Верховного Главнокоманцующего Адмирала Колчака, при контр-разведке из Ставки?

Адм. Колчак: Нег, я немогу этого знать, потому что Ставка немогла этого делать. Председатель: Это производилось при контр-разведке в Ставке.

Адм. Колчак: Очевидно, что люди, которые совершали это, не могли мне докладывать, потому что они знали, что я все время стоял на законной почве. Если делались такие преступления, я не мог о них знать. Вы говорите, что при Ставке это пелалось?

«Председатель: Я считаю, что было производство такое же, какое полагается в Военно-полевом Супе.)\*

Председатель: В Куломзине фактически было расстреляно около 500 чел., расстреливали цельми группами по 50—60 чел. Кроме того фактически в Куломзине никакого боя не было, ибо только вооруженные рабочие стали выходить на улицу, они хватались и расстреливались, — вот в чем состояло восстание в Куломзине.

Адм. Колчак: Эта точка зрения является для меня новой, потому что были раненые и убитые в моих войсках и были убиты даже чехи, семьям которых я выдавал пособия. Как же Вы говорите, что не были бои?

Председатель: Бои не были, может быть, были какие нибудь стычки.

Адм. Колчак: То, что Вы сообщаете, было мне неизвестно. Я лично там не мог быть, но я верю тому, что мне докладывалось, мне докладывался список убитых и раненых. Эта точка зрения является для меня совершенно новой.

Председатель: Это не точка зрения, а это факт.

Адм. Колчак: Вы были там?

Председатель: Нет, я сидел в тюрьме и не был там точно так же, как и вы, но я говорю со слов участников этого дела.

Адм. Колчак: Мне говорили, что в Куломзине за весь день боя было 250 чел. потери, а в правительственных войсках было чел. 20 убитых и раненых, кроме того 3—4 чеха; сколько убитых в Правительствен. войсках, я [точно] не помно.

Председатель: Значит, вообще, помимо случаев в связи с восстанием избиение шомполами и пытк(ам)и в Омской Контр-разведке не существовало[и]?

Адм. Колчак: Нет.

Председатель: Не известен вам такой случай, когда один из расстрелянных по делу 11 коммунистов дал свои показания о том, что он является членом комитета партии коммунистов только потому, что он подвергался пыткам путем выворачивания рук и суставов, вытягивания на дыбы и т. д.?

Адм. Колчак: Йет, я в первый раз слышу.

В. П. Денике: А относительно того, что Полевого Суда никакого не было, а протоколы суда составлялись уже после расстрела, нам показывал никто иной, как Сыромятников.

Адм. Колчак: Сыромятников у меня не бывал с докладами, у меня бывал один только Висковатов, который мне говорил, что часть приговоров не Куломзинского, а Омского Полевого Суда была сделана заочно.

<sup>\*</sup> Эта фраза, в фротно, по опибкъ стенографистки или переписчицы попала не на свое мъсто. В фрояты, она была произнесена адм. Колчакомъ и относится къ той части допроса, которая воспроизведена въ началъ 318 стр.

Председатель: В Омской тюрьме сидело 5 чел. Куломзинских рабочих, заочно приговоренных к смертной казни.

Адм. Колчак: Что-же их потом расстреляли?

Председатель: Они сидели еще потом несколько месяцев; когда я ушел, они еще остались; в конце концов, они не были расстреляны, но они этого все еще не знали и таким образом они сидели несколько месяцев под страхом смертной казни. Теперь, может быть, в связи с этим Вам была известна деятельность Розанова в Красноярске в качестве Вашего уполномоченного?

Адм. Колчак: Мне известен один прием, который я ему запретил— это расстреливание заложников за убийство на линии кого либо из чинов охраны, что

он брал этих людей из тюрьмы.

Председатель: Вы запретили, а не предали Суду за это убийство?

Адм. Колчак: Нег, погому что я считал, что, в сущности говоря, что есть известный пункт, который по чрезвычайным обстоятельствам дает каждому начальнику право [...], не [но] прибегать к такому приему как заложничеству, я считал недопустимым, я считал, что ответственность лиц, не причастных к делу, недопустимы, об этом я говорил с Министром Юстиции Тельбергом, было отправлено через Тельберга распоряжение заложников не расстреливать.

Председатель Чудновский: В каком месяце это было?

Адм. Колчак: Я думаю, в апреле или в марте.

Председатель Чудновский: Разрешите напомнить о том, что в мае и

июне расстреливали целую партию.

Председатель Попов: В Омскую тюрьму в начале июня прибыл Стры......., Васильев был расстрелян совершенно незаконно, и он говорил нам в тюрьме, что в Красноярске институт заложников действовал до самого последнего дня. Он говорил, что ни один вновь арестованный не доводился до тюрьмы и расстреливался по дороге — это во первых, во вторых, когда он был в тюрьме, то до самого [последнего] дня заложники расстреливались пачками по 8—20 чел.

Адм. Колчак: В качестве чего были эти заложники?

Председатель: Вероятно, по поводу какого нибудь убийства на ж. д., за убийство чеха или кого нибудь другого.

В. П. Денике: Это известно из оффициальных источников в Красноярске,

что за убийство чеха расстреливались по 8-10 чел.

А. Н. Алексеевский: В связи с этими мерами репрессий по вашей инициативе Совет министров принял два постановления, которые отмечены 16 и 18 апреля 1919 г. № 47, 48 и 52 секретных заседаний совета: Вы предложили Совету обсудить вопрос о расширении прав командующих войсками в том смысле, что за преступления, которые раньше не наказывались смертной казнью, было повышено наказание до смертной казны.

Адм. Колчак: Да, такие были распоряжения.

Председатель: Известно ли Вам, что Розанов давал распоряжения о сжигании сел и деревень для подавления яко-бы восстания, при обнаруживании оружив и т. п.?

Адм. Колчак: Я не думаю, чтобы Розанов такие распоряжения давал, потому что по этому поводу есть телеграммы, которые я посылал Артемьеву и Розанову, которые имеются даже в газете в виде приказа Артемьеву, где я дал общие нову, которые имеются даже в такете в виде приказа Артемьеву, где я дал общие устов случае, если жители будут замешаны в том пли ином деле, на них накладывается денежный штраф, а затем конфискация имуществ и земель в пользу тех, кто подавляет восстание. Это указание мое, которое было сделано, конечно, не указывало, как общую меру, сжигания деревень, но я считаю, что во время боев и подавления восстания такая мера неизбежна и приходится прибегать к этому способу. Эта мера, конечно, не может быть применена в виде распоряжений, а только как мера во время столкновения, во время боя за деревню, и весьма возможно, что деревня эта сжигается, но чтобы Розанов или Артемьев давали такие распоряжения, я не думаю; потому что есть распоряжения, которые делал Артемьев, где сжиганий нег. В случае бегства заложника сжигание его дома могло бы быть сделано, но только в отдельных случаях, но не как общая мера. У Вас вероятно есть данные о том, что Розанов давал такие приказания?

Председатель: Да, показание Сыромятникова.

Адм. Колчак: Сколько мне известно, из доклада того же Розанова, я знал дам или три таких случай, где деревни были сожжены, и я признал это правильным, потому что эти случаи относились к деревне Степно-Баджейской, которая была сожжена повстанцами, это была укрепленная база повстанцев, следовательно она могла быть разрушена и уничтожена, как веякое укрепление. Второй случай — Кияйское и третий случай — Тасеево, где то на севере, я точно не могу сказать, но эти случаи, как мне представлялось, носили военный характер, потому что это были укрепленные пункты, которые уничтожались в бою, эта была [база] повстанция, и сли база была взята, то она должна быть уничтожена, для того чтобы ею не могли воепользоваться впоследствии.

А. Н. Алексеевский: Можно было оставить гарнизон.

Адм. К ол чак: Деревня Степно-Баджейская была сожжена самими повстанджи, Тасеево был укрепленный пункт, который во время войны может быть унитиджин. Я должен сказать, что такие случаи на большом западном фронте были
очень редки, там тоже были 2—3 случая, когда деревни были сожжены в боях.
Я недавно беседовал с одним из членов революционного комитета, ои меня спрашивал, известны ли мне вверства, которые проделывались остальными частнями. Я
сказал, что в виде общего правила это мне неизвестно, но в отдельных случаях
я допускаю. Далее он мне говорит: «когда я в одну деревно пришел с повстандами, я нашен несколько человек, у которых были отрезавы ущи и носы вашими
войсками». Я ответил: «я наверное такого случая не знаю, но допускаю, что такой случай был возможен». Он продолжает: «я на это реагировал так, что одному из пленных я струбия ногу, привязал ее к нему веревкой и пустил его к
вам в виде око за око, зуб за зуб». На это я ему только сказать мог: «следующий
раз весьма возможно, что сеспи) люци, увидав своего человека с отрубленной ногой, сожкуту и вырежкут деревню». Это объячо Гад вожуту и вырежкут деревно». Это объячо Гад вож и в Гад Гороб стак делается.

# Содержаніе

| Пять лѣть въ Совътской Россіи – А. Изгоева                             | 5   |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Записки бѣлогвардейца — лейтснанта N. N                                | 56  |
| Воспоминанія курьера — мичмана А. Гефтера                              | 114 |
| Три ветрѣчи — Н. Савича                                                | 169 |
| Документы                                                              |     |
| Протоколы допроса адмирала Колчака чрезвычайной слѣдственной комиссіей |     |
| въ Иркутскѣ въ январѣ-февралѣ 1920 г                                   | 177 |

### СОДЕРЖАНІЕ РАНЪЕ ВЫШЕДШИХЪ ТОМОВЪ

## АРХИВА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦІИ

ТОМБ І. Задачи Архива. – В. Д. Набоковъ, Временное Правительство. – П. Красновъ, На внутреннемъ фронтъ. – Р. Донской, Отъ Москвы до Берлина въ 1920 г. – С. Вороновъ, Петроградъ – Вяткавъ 1919-1920 гг. – Н. Неклюдовъ, Предсказаніе русской революці.

Документы и письма. К. Крамарикь, Основы Конституцій Россійскаго Государства. — Докладь начальнику операціоннаго отдѣленіи германскаго восточнаго фронта о положеніи дѣль на Украйгѣ въ мартѣ 1918 г. — Образованіе сѣверо-западнаго правительства (Докладь Карташева, Кузьмина-Караваева и Суворова). — Письмо ген. Гофа генералу Юденичу.

Изъ частной переписки. Послъдніе дни Леонида Андреева. — Онисаніе польскаго отступленія въ августъ 1920 г.

ТОМБ II. Къ исторіи Манифеста 17 октября (Записки Н. И. Вунча и ки. Н. Д. Обоменскаго). — Ген. А. С. Лукомскій, Изъвоспоминаній. — А. Дродовъ, Витголлягенція на Дону. — Р. Гуль, Ківеская эпопея. — Ф. Штейнманъ, Отступленіе отъОдессы. — І. Рапопорть, Полтора года въсовѣтскомъ Главкъ. — О. Чернинъ, БрестъЛитовскъ.

Документы и дневники. Журналъ засъдания Совъта Министровъ Крымская Крамского Правительства 16 апр. 1919 г. — Изъ секретнаго доклада о причивахъ неудачи борьби съ большевиками на с-вулдачи борьби съ большевиками на с-вулфронтъ. — С. В. Милицынъ, Изъ моей тетради. — Бар. Фрейтагъ фонъ-Лорингофенъ, Изъ дневника.

ТОМЪ III. С. Доброводьскій, Борьба за возрожденіе Россіи въ сѣверной области. – М. Смяльсъ-Бенарію, На совѣтской службѣ. – А. Левинсонъ, Побълка изъ Петербурга въ Смбирь въ январѣ 1920 г. – Л. Л-ой, Очерки жизни въ Кіевѣ въ 1919– 1920 гг. – Г. Игреневъ, Екатеринославскія воспоминанія.

Документы. Документы къ «Воспоминаніямъ» ген. Лукомскаго. — Меморандумъ Эстонскаго Правительства.

ТОМЪ IV. А. Блокъ, Послъдніе дни стараго режима. — А. Демьяновъ, Моя служба при Временномъ Правительствъ. — А. Синегубъ, Защита Зимняго Дворца. — Бар. М. Д. Врангель, Моя жизнь въ Совътском Радо. — Р. Довской, Изъ Москвы до Берлина въ 1920 г. (Продолженіе.)

Документы и дневники. Организація власти на югѣ Россіи въ періодъ гражданской войны. — А. В., Лневникъ обывателя. ТОМЪ V. А. А. Валентиновъ, Крымская эпопея. — Геп. А. С. Лукомскій, Изъ воспоминаній. — П. Красновъ, Всевеликое Войско Донское. — Ген. Филимоновъ, Разгромъ Кубанской Рады.

Документы. Инсьмо Вел. Кн. Александра михайловича къ Николаю II. — Записка, составленная въ кружкі Римскаго-Корсакова и переданная Николаю II кн. Голициным 6 ноября 1916г. — Показанія Н. А. Маклакова описьмі Николаю II. — Денежные документы генерала Алексбева. — Документы къ воспоминаніямъ ген. Филимонова.

ТОМЪ VI. М. В. Родзянко, Госуд. Дума и февральская революція. — Ген. А. С. Лукомскій, Изъ воспоминаній. — А. А. Гольденвейзеръ, Изъ Кіевскихъ воспоминаній. — А. Гуровичъ, Высшій Сов'ять Народнаго Хозяйства.

Документы. Послёдній всеподданнёй шій докладь М. В. Родзянки. — Докладь Центральнаго Комитета Россійскаго Краснаго Креста.

ТОМЪ VII. Бар. Б. Э. Новде, В. Д. Набоковъ въ 1917 г. – С. А. Кореневъ, Чрезвычайная Комиссія по дъламъ о бывшихъминистрахъ. – А. С. Демьяновъ, Записки о подпольномъ Временномъ Правительствъ. – Н. Вороновичъ, Межъ двухъ огией. –

Б. Казановичь, Повздка изъ Добровольческой Арміи въ «Красную Москву». — Г. Вилліамъ, Побъжденные. — С. Кобяковъ, Красный судъ.

Документы. Ставка 25-26 октября 1917 г. — Документы къ воспоминаніямъ Н. Вороновича.

ТОМЪ VIII. С. В. Завадскій, На великомъ изломъ. – С. Ап-скій, Послѣ переворота 25 октября 1917 г. – Н. Мейеръ, Служба въ комиссаріать юстицін и пародномъ судѣ. – В. Красповъ, Изть воспоминаній о 1917— 1920 гг. – Герцогъ Г. Лейхгенбергскій, Какъ началась «Южная Армія».

Денежные знаки революціи и гражданской войны.

ТОМЪ IX. Борисъ Соколовъ, Паденіе Сѣверной Области. – Б. Байковъ, Воспомнанія о революціи въ Закавказьи (1917—1920 гг.). – Н. Плешко, Изъ прошлаго провинціальнаго ингеллигента.

Документы. Отчеть о командировкъ изъ Добровольческой Арміивъ Сибирь въ 1918 г. Напечатано и издано Издательствомъ «СЛОВО», Берлинъ





625088 Arkhiv Russkoi Revolyutsii. v. 10 (1923) University of Toronto Library

REMOVE THE CARD FROM THIS

DO NOT

POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

